K27 23 m2

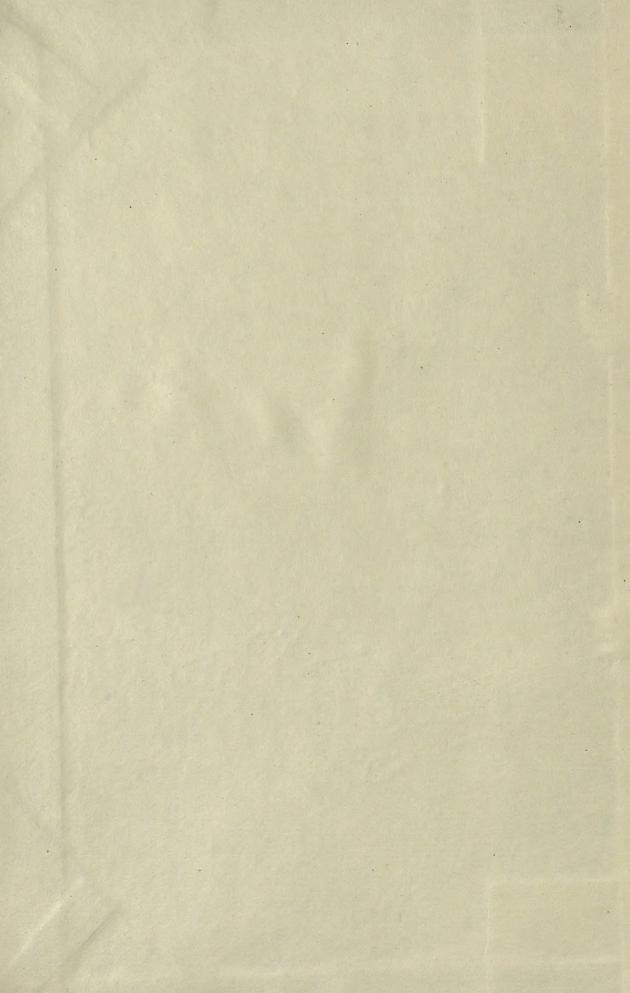







подъредакціей доктора русской исторій Н. Д. ЧЕЧУЛИНА.

II.

Mocked
1913 года
изд:ТваН:Д:Сытина.







Типографія Т-ва И. Д. Сытина. Пятницкая ул., с. д. Москва.— 1913,

# Во второмъ томь помьщены статьи:

Императрица Екатерина II Алексы евна — Н. Д. Чечулина. 

— Императоръ Павелъ I Петровичъ — Н. Д. Чечулина. 

— Императоръ Александръ I Павловичъ—С. М. Середонина. 

— Императоръ Николай I Павловичъ—С. М. Середонина. 

— Императоръ Николай II Нико лаевичъ—И. А. Блинова. 

— Императоръ Александръ II Нико вичъ. 

— Императоръ Николай II Александровичъ. 

— Императоръ Николай II Александровичъ. 

— Императоръ Николай II Александровичъ.

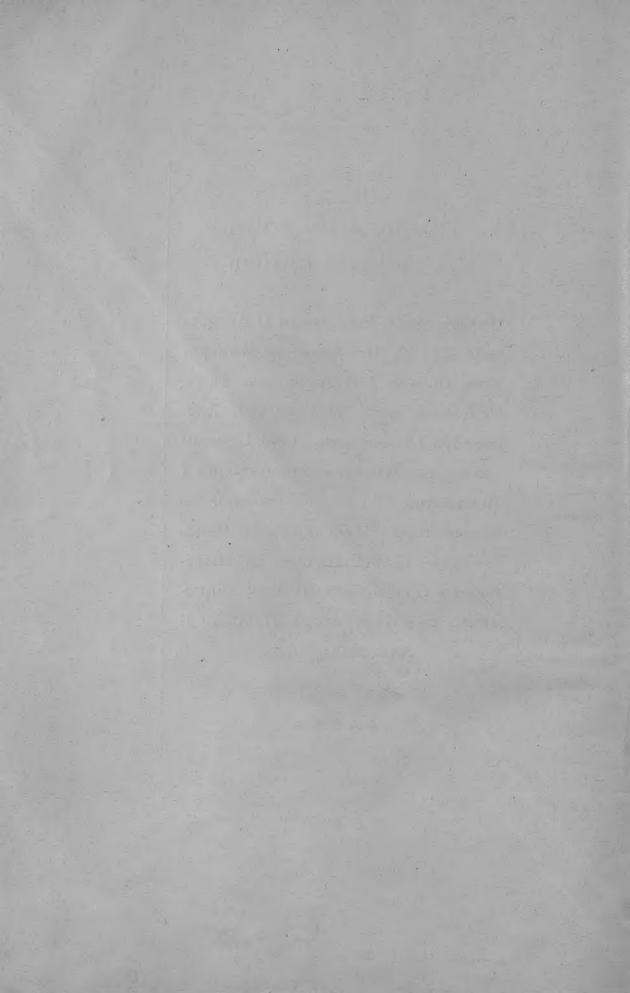

#### Императрица Екатерина II. 1729—1796.

(Съ оригинала, находящагося въ Романовской галлерев Зимняго Дворца.)







Шапка царя Петра Алексъевича, нынъ называется короною царства Таврическаго.

### ИМПЕРАТРИЦА

## Екатерина II Алексъевна.

I.

#### Дътство Екатерины II.—Великая княгиня Екатерина Алексъевна.

Императрица Екатерина II Алексвевна происходила изъ рода принцевъ Ангальтъ-Цербтскихъ. Ея отецъ, Христіанъ-Августъ, былъ младшимъ братомъ владътельнаго князя этого второстепеннаго дома; мать, Іоганна-Елизавета, принцесса Голштейнъ-Готторпская, была двоюродною сестрою отца императора Петра Өеодоровича. Христіанъ-Августъ быль человъкъ добродушный и простодушный; онъ служилъ въ прусской арміи, и эта діятельность его вполні удовлетворяла, особенно съ тъхъ поръ, какъ въ 1742 г. Фридрихъ II возвелъ его въ чинъ фельдмаршала; король прусскій, впрочемъ, пикогда не возлагаль на этого фельдмаршала порученій сколько-нибудь важныхъ, а Христіанъ-Августъ не зам'вчалъ, что причиною его повышенія было желаніе Фридриха сдълать пріятное императрицъ Елизаветъ Петровнъ, которая оказывала большое вниманіе всьмъ родственникамъ своего единственнаго племянника, объявленнаго ею наслъдникомъ русскаго престола; къ тому же другой братъ Іоганны-Елизаветы быль женихомъ Елизаветы Петровны, но онъ скончался до свадьбы. Принцесса Іоганна - Елизавета была женщина довольно безпокойнаго нрава; она обладала энергіей и нізкоторою живостью ума, но

солидныхъ умственныхъ качествъ не имѣла; для нея всегда и во всемъ на первомъ мѣстѣ стояло ея собственное «я»; за какое бы дѣло она ни принималась—всякое она непремѣнно сводила къ своей особѣ и дѣлу этимъ почти всегда вредила. Родители Екатерины были весьма небогаты; небольшое приданое, полученное Іоганной-Елизаветой отъ герцогини Брауншвейгъ-Люнебургской, ея крестной матери, болѣе чѣмъ скромный родовой доходъ младшаго принца Ангальтъ-Цербтскаго и жалованье прусскаго фельдмаршала — вотъ все, что они имѣли.

Ропилась Екатерина, при крещеніи получившая имя Софіи-Фредерики-Амаліи, 21 апрёля (2 мая н. ст.) 1729 г. въ Штеттинъ, гдъ въ то время ея отецъ быль губернаторомъ. Она росла въ обстановиъ очень простой: въ ея памяти остался не особенно обширный губернаторскій домъ, гдъ въ одномъ крылъ помъщались ея родители, а въ другомъ. противоположномъ-она, занимая три небольшія комнаты со сводами, бокъ о бокъ съ колокольнею домовой церкви, такъ что маленькую принцессу будиль звонь колоколовь, укръпленныхъ на стънъ ея комнаты. Зимою въ домъ бывало холодновато, и вся семья проводила вечера въ одной комнатъ. По нъскольку разъ въ годъ Іоганна-Елизавета съ дочерью посъщала родственницъ, у которыхъ жила довольно подолгу; это были не обмъны визитами, а посъщение болъе богатыхъ родственницъ болъе бъдными, своего рода поъздки на поклонъи изъ разсказовъ Екатерины видно, что при дворъ императрицы Елизаветы Петровны ее могли послъ этихъ посъщеній удивлять не нравы, а только роскошь и великолѣпіе.

Екатерина росла въ тъхъ же условіяхъ, въ какихъ росли тогда дъти принцевъ, по положенію близкихъ къ положенію ея отца. Мать мало интересовалась воспитаніемъ дочери, оно было вв врено гувернанткамъ и наставникамъ, выбраннымъ, конечно, не изъ числа какихъ-либо извъстныхъ и выдающихся людей. Кромъ первыхъ своихъ иянекъ, Екатерина вспоминала нъкую госпожу фонъ Гогендорфъ, которая была очень груба и возвышала голосъ даже на принцессумать, такъ что ее вскоръ удалили, затъмъ гувернантокъ-француженокъ, сестеръ Кардель, изъ которыхъ вторая поступила на мъсто первой, когда эта вышла замужъ. Молодая принцесса имъла учителей закона Божія, нѣмецкаго языка, чистописанія, музыки и танцевъ. Не было, конечно, и ръчи о какомъ-либо обдуманномъ планъ преподаванія, о выработанной систем' воспитанія и обученія: учили, кто чему умѣлъ. По прибытіи Екатерины въ Россію г-жѣ Кардель и Вагнеру, преподавателю нъмецкаго языка, были посланы подарки, конечно, по щедрости императрицы Елизаветы, а не по волъ Екатерины, которая была еще слишкомъ молода, чтобы дълать подобнаго рода распоряженія. По словамъ Екатерины учитель музыки не могъ пріохотить ее къ этому искусству, учитель чистописанія не даромъ бралъ деньги: Екатерина писала, дъйствительно, отличнымъ черкомъ; Вагнеръ утомлялъ ученицу письменными работами, но по

словамъ Екатерины много содъйствовалъ развитію ея ума, заставляя одну и ту же тему излагать различно. О г-жъ Кардель Екатерина вспоминала съ благодарностью за ея добрый характеръ и говорила, что она была умна отъ природы и знала многое, ничему не учившись-послъдняя похвала, впрочемъ, звучить нъсколько и шуткою: г-жа Кардель давала молодой принцессъ читать Расина, Корнеля. Мольера, но едва ли потому, чтобы почитала необходимымъ именно такого рода чтеніе; в роятно, она давала читать просто т в книги, какія были у нея подъ рукой: въ 30-хъ годахъ XVIII в. никакой спеціально д'втской литературы не было, да и вообще німецкой литературы въ это время, можно сказать, почти не существовало. Дътскіе годы будущей императрицы не были отм'вчены чізмъ-либо особеннымъ, способности ея развивались медленно, и въ дътствъ она не привлекала ничьего исключительнаго вниманія, потому-то о ея пътствъ извъстно лишь то, что она сама впослъдствии разсказала въ разныхъ случаяхъ. Нельзя, конечно, считать за отражение скольконибудь значительныхъ фактовъ какіе-то неопредъленные слухи, прошедшіе уже довольно поздно, будто Екатерина еще тогда, когда въ дътствъ играла съ дътьми штеттинскихъ бюргеровъ, всегда первенствовала въ средъ играющихъ дътей: слишкомъ ужъ естественно, что въ годы знаменитости Екатерины были доведены молвою до такихъ размъровъ нъсколько совершенно незначительныхъ случаевъ; одна изъ сверстницъ Екатерины, между прочимъ, заявляла впослъдствіи, что въ молодости никакъ не подумала бы, что изъ Екатерины выйдеть то, что вышло. Полушутливый разсказъ Екатерины о томъ, какъ въ ея дътствъ одинъ физіономистъ сказалъ Іоганнъ-Елизаветъ, что на головъ ея дочери онъ видитъ, по крайней мъръ, три короны, конечно, ничего не доказываетъ: какой невъстъ не желали и не предрекали всякихъ благъ въ жизни и блестящихъ жениховъ въ томъ числъ?! Когда Екатеринъ было уже 16 лътъ, шведскій гр. Гилленборгъ говорилъ ей, что еще пять лътъ тому назадъ онъ сказалъ ея матери, что у молодой принцессы философскій складъ ума; но если это не было просто любезностью графа въ бесъдъ съ молодой великой княжной, то онъ угадалъ по какимъ-то неуловимымъ и намъ неизвъстнымъ признакамъ. Екатерина, конечно, отъ природы обладала большими дарованіями, но въ раннемъ дътствъ они не проявлялись, а развились только со временемь, уже въ пребывание Екатерины въ Россіи: на первыхъ порахъ она и здёсь надълала не мало ошибокъ, хотя въ то же время въ нъкоторыхъ случаяхъ сразу вступила на единственно върный путь; благодаря своему врожденному уму она принимала върныя ръшенія, быть-можеть, и не отдавая себъ яснаго отчета, почему въ данномъ случав двиствовала такъ, а не иначе.

Императрица Елизавета Петровна, вступивъ на престолъ, немедленно озаботилась, чтобы въ Россію привезенъ былъ Голштинскій принцъ Петръ, родной ея племянникъ и единственный, кромѣ нея, потомокъ Петра Великаго; онъ былъ объявленъ на-

слъдникомъ престола Россійской имперіи, а когда возникъ вопросъ о выборъ ему невъсты, Елизавета Петровна остановилась на принцессъ Цербтской. Трудно сказать, чъмъ именно руководилась при этомъ государыня. Бракъ наслъдника престола, конечно, вызываль и разнаго рода политические соображения и расчеты: подъ разнообразными вліяніями въ Петербургъ выдвигались разныя невъсты; но играли туть роль едва ли одни политическія соображенія. Имъть большое значеніе и вопрось о религіи невъсты: было необходимо, чтобы она перешла въ православіе. а католическія принцессы, какъ извъстно, на это не соглашаются; необходимо было, чтобы принцесса подходила и по возрасту, а молопые годы жениха, которому было всего 14 лътъ, ограничивали кругъ возможныхъ невъстъ; играли роль и личныя симпатіи императрицы Елизаветы, которая очень любила своего умершаго жениха, брата принцессы Іоганны - Елизаветы; наконецъ, могли вліять и просто случайности: воспитатель Петра Өеодоровича, Брюммеръ, заговаривалъ о возможности брака Петра Өеодоровича съ Софіей - Фредерикой Цербтской, когда еще и ръчи не было о перевзяв молодого принца въ Россію и о провозглашеніи его русскимъ наслъдникомъ. Какъ бы то ни было-Елизавета Петровна пожелала, чтобы супругою его племянника стала со временемъ молодая принцесса Цербтская; когда это ръшение было принято, явилось много охотниковъ приписывать себъ участіе въ немъ. Даже Фридрихъ II прусскій заговориль, будто бы онъ предполагалъ именно этотъ бракъ, хотя король не могъ не знать, что въ глазахъ императрицы Елизаветы его одобрение могло только повредить всякому дёлу.

21 декабря 1743 г. (1 января 1744 г. по новому стилю) родителями Екатерины было получено въ Цербстъ съ курьеромъ письмо изъ Петербурга, въ которомъ Брюммеръ, не говоря прямо, но очень прозрачно намекая на намъреніе императрицы, отъ ея имени приглашалъ принцессу Іоганну-Елизавету немедленно отправиться съ дочерью въ Петербургъ; отцу прямо предложено было не сопровождать дочери; принцесса должна была выъхать инкогнито, по возможности умалчивая о приглашеніи; на путевыя издержки ей было переведено 10.000 руб.

Рѣшеніе судьбы дочери естественно взволновало ея родителей, но согласіе ихъ сообразоваться съ видами русской императрицы ни на минуту не представлялось сомнительнымъ. Между отцомъ и матерью возникали споры по вопросу о предвидимой ими необходимости перемѣнить вѣроисповѣданіе: мать не находила въ этомъ затрудненій, отецъ смотрѣлъ на дѣло серьезнѣе и нѣсколько разъ заговаривалъ съ дочерью, что вѣры мѣнять не должно; въ концѣ-концовъ и въ этомъ случаѣ, какъ въ другихъ, онъ уступилъ женѣ; окончательно вопросъ рѣшенъ не былъ, но было несомнѣнно, что онъ рѣшится въ положительномъ смыслѣ, какъ

только это потребуется. И любовь Христіана-Августа къ дочери. и его умственный складъ очень ясно выразились въ наставленіяхъ, которыя онъ написалъ для нея и вручилъ ей въ минуту отъъзда. Это произведение принца представляло собою небольшую тетрадь, написанную тяжелымъ нъмецкимъ языкомъ того времени. со множествомъ онъмеченныхъ французскихъ словъ, съ риемованными окончаніями многихъ фразъ. Христіанъ-Августъ внущалъ дочери прежде всего не мънять религіи, если не будеть дъйствительнаго убъжденія въ большей истинности предлагаемой; затъмъ онъ совътовалъ уважать и почитать императрицу и великаго князя и безусловно повиноваться его волъ; далъе шли предписанія уже совершенно мелочныя: въ аудіенцъ-камеръ ни съ къмъ ничего не говорить, строго соблюдать этикетъ двора; относиться милостиво къ слугамъ и фаворитамъ государя, но не требовать отъ нихъ ничего и не вознаграждать ихъ, полагаясь во всемъ на волю государя; стараться всегда имъть хоть небольшой запасъ денегъ, но хранить свои карманныя деньги всегда у себя, чтобы не попасть въ зависимость отъ гофмейстерины, но вмъстъ съ тъмъ не казаться и скупою; ни съ къмъ при дворъ не дружиться и стараться снискать милость императрицы и великаго князя. Наставленій, касающихся дълъ государственныхъ, два: ни за кого не ходатайствовать въ тяжебныхъ дълахъ-при чемъ довольно пространно развиты и основанія такого поведенія-и не вмішиваться ни въ какія государственныя дъла, «чтобы не огорчить Сенать». Воть почти все содержаніе этого произведенія, которое живо рисуеть мелочность и узость понятій и интересовъ, господствовавшихъ въ той средъ, гдъ росла Екатерина... Эти наставленія, вовсе не замъчательныя, хотя шедшія, несомнънно, отъ чистаго сердца, были чуть не единственнымъ, что получила Софія-Фредерика отъ родителей: такъ называемаго приданаго, можно сказать, совсъмъ не было: Екатерина сама вспоминала, что она привезла съ собою лишь самое необходимое бълье и три-четыре платья; лучшее, что она получила отъ своихъ родственниковъ, была голубая, съ серебрянымъ щитьемъ, матерія на платье, подарокъ дяди.

30 декабря 1743 г. (10 января 1744 г. по нов. ст.) Іоганна-Елизавета и Софія - Фредерика вывхали изъ Цербста; съ этого дня Екатерина больше уже не видвла своей родины, своего отца и братьевъ. Проведя недвлю (11—16 янв. н. ст.) въ Берлинв, гдв Фридрихъ II оказалъ большое вниманіе молодой принцессв, онв двинулись дальше, 26 января (ст. ст.) прибыли въ Ригу. Уже наканунв, въ Митавв, окончилось ихъ инкогнито — тамъ путешественницъ встрвтили, какъ владвтельныхъ принцессъ; начиная съ Риги, встрвчи были уже торжественны. Сохранились письма Іоганны - Елизаветы съ дороги къ мужу: они выражаютъ ея полное восхищеніе, можно сказать, упоеніе всвмъ, что встрвтила она въ Россіи. Она не могла скрыть восторга, что ее, для которой «раньше не вездѣ били и въ барабанъ», принимаютъ съ царскими почестями; принцесса, повидимому, забыла, для чего вызвана она въ Петербургъ, о дочери она упоминаетъ очень рѣдко, говоритъ почти исключительно о себѣ и, кажется, совершенно искренно относитъ къ себѣ всѣ тѣ почести, которыя оказывались главнымъ образомъ, конечно, по адресу ея дочери.

3 февраля путешественницы прибыли въ Петербургъ и остановились въ Зимнемъ дворцъ, 6-го выъхали въ Москву, куда за три недъли передъ тъмъ переъхала императрица со всъмъ дворомъ; совершая путь со всевозможною поспъшностью, принцессы прибыли въ Москву вечеромъ 9 февраля. Онъ торопились попасть къ этому дню, такъ какъ 10 февраля былъ день рожденія великаго князя. Путешественницы были встръчены весьма сердечно. Вел. кн. Петръ Өеопоровичь вмъстъ съ состоявшимъ на русской службъ принцемъ Гессенъ-Гомбургскимъ пришелъ къ нимъ, когда онъ еще снимали съ себя шубы и напоры, и немедленно затъмъ явился посланный отъ императрицы, который передалъ великому князю, что чъмъ скоръе приведеть онъ гостій, тымъ пріятнье будеть императрицъ. Вступивъ въ пріемную, Іоганна-Елизавета поцъловала руку русской государыни и привътствовала ее самымъ почтительнымъ образомъ, поручая милостямъ ея себя и свою дочь. Елизавета Петровна отвъчала весьма дружелюбно, поцъловала мать и дочь. Молодая принцесса, по общимъ отзывамъ обладавшая весьма привлекательною внушностью, произвела на императрицу самое пріятное впечатлъніе: по замъчанію близкаго свидътеля государыня была въ восторгъ. Черезъ девять дней по прибытіи въ Москву Іоганна-Елизавета писала мужу, что свадьба ихъ дочери—дѣло рѣшенное.

Молодая принцесса нравилась при русскомъ дворѣ все болѣе и болѣе. Едва вступивъ на русскую землю, она по какому-то особенному чутью сразу поняла, что ей дълать. Чтобы создать себъ хорошее положение въ новой родинъ, чтобы заслужить любовь и уваженіе тъхъ людей, съ которыми неразрывно связывалась ся судьба, Софія-Фредерика-Амалія Ангальтъ-Цербтская, что ей предстоитъ сдълаться русскою великою княгиней, ръшила дъйствительно стать русскою не по положенію только, а вполнъ, усвоивъ языкъ и въру народа, сжившись съ его жизнью, полюбивъ его интересы и тѣ хорошія качества, которыя въ немъ были, примирившись съ его особенностями и недостатками. Молодая принцесса Цербтская ръшилась на это не по логическимъ разсужденіямъ, это ръшение было ей подсказано ея сердцемъ и какими-то неясными движеніями ея широкаго ума; ни отецъ, ни тъмъ болъе мать, не давали ей такого совъта и не были способны его дать. Того пути, на который сразу вступила пятнадцатильтняя Софія-Фредерика-Амалія, не зам'втили ни ея будущій супругъ, хотя онъ быль совершенно въ томъ же положеніи, ни объ ея невъстки впослъдствін; онъ не умъли или не находили нужнымъ итти по такому

нути, хотя Екатерина ясно и прямо указала его имъ съ первыхъ дней пребыванія ихъ въ Россіи.

Принцессъ даны были учителя: для русскаго языка Ададуровъ и для закона Божія Симонъ Тодорскій, который занимался одно время и съ великимъ княземъ. Принцесса училась если, бытьможеть, и не съ увлеченіемь, то съ замівчательною настойчивостью. Какъ всёмъ нёмцамъ, и ей русскій языкъ былъ труденъ, но она изъ всъхъ силъ старалась усвоить его; иногда, просыпаясь по почамъ, она твердила склады и русскія слова — и съ первыхъ же дней успъхи ея удивляли всъхъ. Вставая по ночамъ, принцесса ходила иногда босикомъ и сильно простудилась; 6 марта она не могла уже оставить постели и отъ сильнаго жара впала въ безпамятство. Императрица очень встревожилась, обезпокоился и великій князь. Опасались за жизнь больной, но кризись миноваль благополучно, и 27 марта принцесса была уже внъ опасности, однако лишь 20 апръля она въ первый разъ вышла изъ комнаты. Въ тотъ моментъ, когда положение принцессы казалось почти безнадежнымъ, Іоганна-Елизавета предложила дочери позвать лютеранскаго пастора, но Софія-Фредерика пожелала, чтобы быль приглашень ея новый законоучитель, православный; онъ явился, и она съ нимъ бесъдовала. Это чрезвычайно расположило къ молодой принцессъ не только императрицу, но и всёхъ, до кого объ этомъ доходили слухи.

Чуть было не погубила всъ усилія молодой Цербтской принцессы ея мать: сватовство чуть не разстроилось изъ-за того, что Іоганна-Елизавета завела въ Москвъ политическія интриги. Особенно строго порицать за это принцессу нельзя: не она одна, а вообще западно-европейскіе государственные д'вятели не усп'вли еще въ то время освоиться съ мыслью, что Россія имфетъ такое же право, какъ всякое другое великое государство, преслъдовать свои цъли; тогда чуть ли не всъмъ казалось, что эта новая сила должна непремънно играть роль служебную въ комбинаціяхъ, имъющихъ значеніе для другихъ державъ. Даже такой выдающійся умъ, какъ Фридрихъ II, расчитывалъ заставить Россію довольствоваться служебною ролью и полагаль, что для этого нужно только поставить во главъ русскаго правительства подходящаго человъка. Но всъ, думавшіе такъ, ошибались. Вице-канцлеръ гр. А. П. Бестужевъ-Рюминъ, тогдашній руководитель русской государственной машины, быль въренъ завътамъ Петра Великаго и всего менъе быль склонень примънять свою политику къ какимъ бы то ни было постороннимъ Россіи интересамъ. Онъ искалъ путей для самостоятельной русской политики и неуклонно стремился къ тому, что почиталъ полезнымъ для Россіи прежде всего и только для нея; второю главною его цълью было не допускать усиленія Пруссіи. Можно находить, что Бестужевъ ошибался въ средствахъ, какими онъ думалъ достигнуть своихъ цёлей, но что онъ преслёповаль исключительно выгоды Россіи, это не подлежить никакому

сомнѣнію и лучшею похвалою Бестужеву служить то, что Фридрихъ II постоянно старался свергнуть его. Въ своемъ стремленіи къ этому онъ совершилъ странный, необдуманный шагъ: при провадв Іоганны-Елизаветы черезъ Берлинъ онъ поручиль ей работать въ Россіи въ этомъ направленіи. Не столько удивительно, что Іоганна-Елизавета легкомысленно приняла на себя такое порученіе, сколько непонятно, что Фридрихъ далъ его Пербтской принцессь; въроятно, ему казалось, что нъмецкимъ интересамъ легко и естественно торжествовать въ Россіи. Въ силу порученія Фридриха Іоганна-Елизавета по прибытіи въ Москву немепленно сблизилась съ всёми тёми лицами, которыя уже вели борьбу противъ Бестужева: съ прусскимъ посланникомъ Мардефельдомъ, съ посланникомъ шведскимъ, съ маркизомъ Шетарди, который, хотя жиль въ Москвъ какъ частное лицо, но имълъ тайное поручение отъ французскаго короля и пользовался большимъ вліяніемъ въ высшемъ обществъ. Іоганна-Елизавета старалась возбудить противъ Россіи тогдашняго австрійскаго посла при русскомъ дворъ, а къ Фридриху писала обо всемъ, что узнавала, и подъ своею печатью пересылала секретныя бумаги. Но Бестужевъ быль слишкомъ остороженъ; онъ ожидалъ опасности съ этой стороны и принялъ свои мъры: онъ прибъгъ къ тому средству, которое въ тотъ въкъ постоянно примънялось въ очень широкихъ размърахъ всъми правительствами: по его приказанію вскрывалась переписка подозрительныхъ ему лицъ — и скоро у него въ рукахъ были точныя свъдънія обо всемъ, что касалось дъятельности Шетарди и Іоганны-Елизаветы. Онъ сдълалъ докладъ императрицъ и совершенно неопровержимыми доказательствами установиль, что принцесса Цербтская работала въ направленіи, діаметрально противоположномъ тому, какого держалось русское правительство, а что Шетарди, сверхъ того, позволяль себъ крайне неуважительные отзывы объ императрицъ. Шетарди быль выслань изъ Россіи, Іоганна-Елизавета потеряла всякое расположение государыни. Все это раскрылось лътомъ 1744 г., и въ началъ іюня, во время пребыванія всего двора въ Троицы-Сергіевой лавръ, императрица имъла объясненіе съ Іоганной-Елизаветой; что было тутъ говорено-неизвъстно, но немедленно послъ этого разговора гр. Лестокъ сказалъ принцессъ-дочери, что скоро ей придется укладываться и ъхать домой въ Германію. Такъ какъ молодая принцесса ни въ чемъ ръшительно не провинилась, то было ясно, что гиввъ заслуженъ ея матерью, и великій князь, слышавшій слова гр. Лестока, сказалъ Софіи-Фредерикъ, что она ни въ чемъ невиновата и что потому относительно ея нътъ основаній ожидать такого р'єшенія; молодая принцесса отв'єтила, что ея долгъ слъдовать за матерью и исполнять ея волю. Во время этой бесъды вошла императрица, крайне разгиъванная, за нею слъдовала принцесса-мать съ заплаканными глазами; молодымъ людямъ императрица ничего не сказала, даже приласкала ихъ. Такимъ образомъ императрица Елизавета не перенесла на дочь своего гнѣва противъ ея матери, чего нѣкоторые изъ окружающихъ ее желали и ожидали, принцесса же Цербтская не рѣшилась разорвать начатое сватовство; бракъ Софіи - Фредерики съ Петромъ Өеодоровичемъ долженъ былъ состояться, и его рѣшено было даже ускорить, чтобы скорѣе удалить изъ Россіи принцессу Іоганну-Елизавету.

Вскоръ было получено офиціальное согласіе отца молодой принцессы на присоединение ея къ православию и на бракъ съ вел. кн. Петромъ Өеодоровичемъ; несмотря на то, что согласіе давно уже не подлежало сомнънію, молодой великій князь приняль извъстіе о немь прямо съ восторгомь. Присоединеніе къ православію молодой принцессы было назначено на 28 іюня, именинъ великаго князя; уроки закона Божія шли почти ежедневно — зато церемонія присоединенія прошла отлично. Она совершилась въ назначенный день въ церкви Анненгофскаго дворца въ присутствіи всёхъ высшихъ сановниковъ; молодая принцесса прочла Символъ Въры ясно, твердымъ голосомъ, не запнувшись ни на одномъ словъ и съ отличнымъ русскимъ произношеніемъ, на входившіе въ обрядъ вопросы отв'тчала ув'тьренно и съ твердостію; присутствующіе были тронуты, и благопріятное отношеніе къ молодой принцессъ, уже давно сложившееся, еще усилилось. Императрица, бывшая воспріемницею великаго князя, не могла уже стать воспріемницею его будущей супруги и воспріемницею Екатерины была престарълая игуменья Новодъвичьяго монастыря Анастасія; молодая принцесса была наименована Екатериною Алексвевною. Въ тотъ же день весь дворъ переъхалъ въ Кремль; Екатерина провела ночь въ теремахъ дворца, и на другой день съ большою торжественностью состоялось обрученіе; съ этого дня Екатерина Алексвевна получила титуль императорскаго высочества, съ этихъ поръ она принадлежала уже Россіи. Великой княгинъ быль составлень собственный штать изъ трехъ камеръ-фрейлинъ, трехъ камергеровъ и трехъ камеръ-юнкеровъ; съ этого времени она во всъхъ офиціальныхъ случаяхъ занимала мъсто выше своей матери — объ этомъ упоминается и въ запискахъ Екатерины и въ письмахъ ея матери, и изъ обоихъ свидътельствъ видно одинаково, что Екатерина съ большимъ тактомъ щадила самолюбіе матери, а что та, наоборотъ, никакъ не могла относиться къ новому положенію дочери благоразумно койно. Непріятности, испытанныя лично принцессою Іоганною-Елизавегою, и блестящее положение дочери имъли слъдствиемъ, что не только къ дочери, но и къ ея жениху принцесса стала относиться непріязненно и придирчиво.

Въ теченіе времени съ 12 августа по 1 октября 1744 г. Екатерина вмѣстѣ съ матерью и женихомъ совершила въ свитѣ императрицы поѣздку въ Кіевъ; она вспоминала это путешествіе съ величайшимъ удовольствіемъ: все восхищало ее въ новой родинъ: и роскошь двора, и удобства поъздки, и страна, и народъ...

Съ ноября 1744 г. великій князь хвораль, а въ декабръ, во время обратнаго перевзда въ Петербургъ, у него обнаружилась натуральная оспа; эта бользнь была бичомъ того времени; отъ нея скончался императоръ Петръ II. Въ крайней тревогъ вернулась нъ племяннику императрица, вхавшая впереди; Екатерина съ матерью должны были тамъ далте въ Петербургъ и тамъ онъ жили вмъстъ около двухъ мъсяцевъ до прибытія императрицы. За это время Екатерина написала императрицъ по-русски нъсколько писемъ; это очень тронуло Елизавету Петровну, и она отвъчала самыми милостивыми письмами. Екатерина вспоминала впослъдствіи, что письма сочиняль Ададуровь, а она ихъ лишь переписывала, но, въроятно, императрица на этотъ счеть и не обманывалась; она, конечно, и не думала, чтобы меньше чъмъ въ годъ Екатерина настолько овладъла русскимъ языкомъ, чтобы писать складныя письма; императрица ценила деликатность Екатерины, подсказывавшую ей писать письма за время разлуки съ женихомъ, тъмъ болъе-писать по-русски, и припоминала при этомъ постоянныя усилія Екатерины овладёть русскимъ языкомъ.

Молодая великая княжна была почти совсѣмъ предоставлена самой себѣ; мать была занята исключительно своей особой и къ дочери относилась все придирчивѣе и придирчивѣе; при Екатеринѣ не было никакой пожилой и почтенной дамы, которая была бы способна заслужить ея уваженіе и быть ей полезной, и молодая великая княжна жила въ обществѣ своихъ камеристокъ, своихъ сверстницъ, проводя время съ ними въ играхъ, пѣсняхъ, какъ шаловливыя дѣти; ничего худого въ ихъ шалостяхъ не было, а Екатерина извлекала и пользу: она дѣлала быстрые успѣхи въ русскомъ языкѣ.

Къ этому времени относится вторая встръча Екатерины съ графомъ Гилленборгомъ, который видълъ ее еще одиннадцатилътнею дъвочкой. Теперь онъ поговорилъ съ нею серьезно, сказалъ, что въ томъ водоворотъ человъческихъ страстей, въ которомъ ей приходится жить, надо питать душу серьезнымъ чтеніемъ, если желаешь избъгнуть ошибокъ, и посовътовалъ читать Плутарха и Монтескье; Екатерина пріобръла эти книги, но ничто свидътельствуетъ, чтобы она въ это время ихъ прочла; зато она написала свой «портреть», чтобы показать, какъ она сама себя понимаетъ. Графъ черезъ нъсколько дней возвратилъ рукопись великой княгинъ, снабдивъ ее своими примъчаніями, по словамъ Екатерины, на 12-и, приблизительно, страницахъ. Екатерина вспоминала, что въ 1758 г., перебирая свои бумаги и сжигая все, что представлялось ей сколько-нибудь желательнымъ скрыть отъ чужихъ глазъ, она сожгла и эту тетрадь, предварительно перечитавъ ее; она говоритъ, что изумилась при этомъ, какъ върно пони-

мала она свой характеръ. Это все, что извъстно о написанномъ Екатериною собственномъ портретъ. Мы склонны думать, что это произведение не было столь замъчательно, накъ выходитъ изъ словъ Екатерины. Въ то время на подобные «портреты» была своего рода мода; ихъ задачею было дать болъе или менъе остроумную шутку, а вовсе не серьезное изображеніе характера, и обыкновенно они представляли собою наборъ болъе или менъе яркихъ и неожиданантитезъ, а самыхъ существенныхъ сторонъ характера почти не касались. Нъсколько подобныхъ «портретовъ» Екатерина оставила въ своихъ позднъйшихъ произведеніяхъ, и на основаніи знакомства съ ними мы не думаемъ, чтобы надо было особенно жальть объ утраченномъ, такъ какъ этотъ «портреть» едва ли сколько-нибудь яснъе и ярче освътиль бы то, что мы знаемъ и безъ него. Нъкоторое значение за бесъдами съ гр. Гилленборгомъ, впрочемъ, надо признать: въ 1766 г. Екатерина написала ему любезное письмо, въ которомъ вспоминала, что онъ пробудилъ въ ней желаніе соверщить великія діла.

Въ февралъ 1745 г. великій князь, выздоровъвшій отъ оспы, прівхалъ съ императрицею въ Петербургъ; Екатерина едва его узнала: онъ страшно подурнълъ, что неръдко является послъдствіемъ тяжелой оспы; и духовный его складъ измънился къ худшему: онъ какъ бы остановился въ своемъ умственномъ и нравственномъ развитіи, а ему едва минуло 17 лътъ; съ этого времени въ его характеръ стали получать преобладаніе дурныя, непривлекательныя черты.

21 августа 1745 г. въ Петербургъ, въ церкви Казанской Божьей Матери, состоялось бракосочетаніе Екатерины и Петра Өеодоровича; церемонія этого перваго въ Россіи бракосочетанія наслъдника имперіи была обставлена съ наивозможною роскошью; торжества продолжались до 30 августа и закончились выводомъ на Неву знаменитаго ботика Петра Всликаго; съ тъхъ поръ онъ уже болье не спускался на воду.

Вскорѣ послѣ свадьбы начались сборы къ отъѣзду принцессы Іоганны-Елизаветы. Своею безтактностью она испортила всѣ свои отношенія; неудовольствіе императрицы распространилось и на ся мужа: вопреки всѣмъ ожиданіямъ онъ не былъ приглашенъ ни на обрученіе, ни на свадьбу дочери, ему не дано было русскаго ордена, хотя онъ очень желалъ его имѣть; что же касается до избранія его въ герцоги курляндскіе, о чемъ онъ просилъ похлопотать свою жену, то оказалось невозможнымъ даже заговорить объ этомъ. 28 сентября 1745 г. принцесса Цербтская уѣхала, несмотря на неудовольствія богато одаренная и съ щедрыми подарками для мужа; она ѣхала съ тою же пышностью, съ какою ѣхала и въ Россію, но въ Ригѣ получила она письмо императрицы, которая поручала ей передать прусскому королю, что его посланникъ Мардефельдъ долженъ быть отозванъ изъ Петербурга и за-

мѣненъ кѣмъ-либо другимъ, кромѣ Фокеродта. Это было полнымъ крушеніемъ всѣхъ расчетовъ Фридриха и доказательствомъ фіаско, какое потерпѣла Цербтская принцесса, которой онъ съ почти непостижимымъ легковѣріемъ далъ щекотливое порученіе свергнуть Бестужева. Фридрихъ былъ пораженъ и очень раздосадованъ, но желаніе императрицы пришлось исполнить.

Со вступленіемъ Екатерины въ бракъ начинается въ ея жизни самый трудный и, можно сказать, мрачный періодъ. Тоть факть, что великій князь, очень хорошо относившійся къ своей нев'єст'ь въ первое время знакомства, быстро охладълъ къ ней и, сдълавшись ея мужемъ, совсъмъ ея не любилъ, конечно, немало значилъ въ томъ, что жизнь Екатерины была невеселая; но не онъ одинъ быль причиною тяжелаго положенія Екатерины: оно лось въ силу условій, въ какихъ оказывались въ то время и другіе принцы. Пока эти принцы были дѣтьми, нерѣдко прилагаемо было много заботъ объ ихъ воспитаніи; но едва достигали они возраста юношескаго, ихъ торопились женить, —и затъмъ они считанись уже взрослыми, и имъ предоставлялась полная свобода; между тъмъ очевидно, что молодые люди въ 17-18 лътъ, хотя бы и женатые, нуждались въ умъломъ и твердомъ руководительствъ не менъе чъмъ прежде; такого руководительства они всегда лишены. Имъ отводился опредъленный, очень узкій кругь, въ которомъ они могли заводить знакомства, а затъмъ они были вполнъ предоставлены самимъ себъ, сами должны были находить, чъмъ заполнить то время, которое оставалось у нихъ свободнымъ по исполненіи разныхъ обязанностей, налагаемыхъ этикетомъ, обыкновенно нетрудныхъ, но скучныхъ; они сами должны были вырабатывать свои интересы, создавать свой внутренній міръ, безъ богатства котораго никакое положение не даетъ полнаго удовлетворения. По условіямъ того времени молодые принцы были совершенно шены возможности знакомиться съ къмъ-либо внъ очень тъснаго круга лицъ, имъвшихъ доступъ ко двору, тъмъ менъе могли они сближаться съ людьми неродовитыми, выдававшимися на какомълибо поприщѣ умственной дѣятельности — художниками, учеными или писателями, въ частности же въ Россіи XVIII ст. составить такой кругъ не было и возможности. Молодые принцы, съ тъми весьма незначительными рессурсами, какіе они могли получить въ 8-9 лътъ довольно поверхностнаго ученія, предоставленные сами себъ, не имъя серьезныхъ и широкихъ интересовъ, въ большинствъ случаевъ довольно быстро опускались и интересы свои сводили въ лучшемъ случать къ парадамъ и охотъ, а то и къ пьянству и волокитству. Только самые выдающіеся государи того времени, какъ Петръ Великій или Фридрихъ II, не погружались еще до вступленія на престолъ исключительно въ такую жизнь, но и они выбивались изъ окружавшей ихъ сферы не безъ большой борьбы и не безъ серьезныхъ непріятностей.

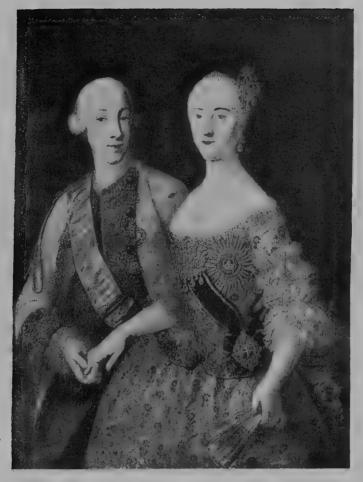

Вел. кн., Петръ Осодоровичъ и вел. кн. Екатерина Алексвевна. Оригиналъ работы Гроота въ Романовской галлерев Зимняго дворца.

Въ жизни Петра Өеодоровича и Екатерины Алексъевны подобныя условія дійствовали въ самой полной мірів, со всею своею силою. Петръ Өеодоровичъ получилъ образование совершенно ничтожное; онъ былъ мало способенъ къ ученію, а скольконибудь отвлеченныхъ интересовъ былъ совершенно лишенъ; предоставленный въ 17 лътъ самому себъ, онъ быль способенъ наполнять свое время только совершенно дътскими забавами, соединяя ихъ подчасъ съ необдуманностью и даже грубостью молодого человъка не развитого и мало образованнаго, но чувствующаго возможность дълать почти все, что ему вздумается; любимымъ занятіемь Петра Өеодоровича была игра въ игрушечныхъ солдатиковъ; наиболъе пріятнымъ обществомъ ему казалось общество лакеевъ; скоро онъ сталъ предаваться страсти къ вину, что тогда, впрочемъ, вообще не считалось неприличнымъ. Въ русскомъ обществъ того времени умственные интересы были еще очень не широко распространены; Екатерина немного отступаеть отъ истины, говоря,

что въ то время она да молодая княгиня Дашкова были единственными женщинами въ высшемъ петербургскомъ обществъ, которыя читали что-нибудъ серьезное. Не установились еще твердо и нравственныя требованія послѣ потрясенія, которому подверглись и они въ то время, когда въ русскую жизнь вошло сразу столько новаго, что все старое, все, прежде почитавшееся обязательнымъ и несомитьннымъ, казалось подлежащимъ сомитьню и даже отрицанію, вмѣстѣ со многимъ, не имъющимъ никакого внутренняго значенія.

Положеніе молодыхъ принцессъ было особенно тягостно еще въ одномъ отношеніи. Въ самомъ раннемъ возрастѣ выдавали ихъ замужъ по соображеніямъ, для нихъ совершенно чуждымъ, а затѣмъ совершенно прямо, можно сказать съ цинизмомъ, давали имъ понять, что интересъ онѣ представляютъ почти исключительно лишь съ той точки зрѣнія, что отъ нихъ ожидаютъ наслѣдника; молодыя женщины, занимавшія въ государствѣ первое мѣсто послѣ государыни, не могли не чувствовать себя этимъ до извѣстной степени обиженными и оскорбленными. И такое отношеніе вовсе не было чѣмъ-то исключительнымъ и вовсе не въ одной Россіи наблюдалось: совершенно въ одинаковомъ положеніи были и Екатерина ІІ, и Марія, супруга Людовика XV, и Марія-Антуанетта, и въ письмахъ Маріи Терезіи къ дочери мы читаемъ чуть не дословное повтореніе того, что, по разсказамъ Екатерины, слыхала она отъ Чоглоковой, какъ мнѣніе императрицы Елизаветы Петровны.

Таковы были общія условія, въ какихъ протекала жизнь тогдашнихъ принцессъ; въ отдѣльныхъ случаяхъ непріятныя стороны положенія смягчались любовью и вниманіемъ мужей, сердечными отношеніями родителей мужа или другихъ родственниковъ, но чаще положеніе ихъ было въ сущности столь же тягостно, сколь казалось блестящимъ съ внѣшней стороны. Что касается Екатерины, то указанныя выше непріятныя стороны проявлялись съ полною силою, и ничего не было, что скрашивало бы интимную жизнь великой княгини. Самымъ лучшимъ человѣкомъ вблизи нея была, безспорно, сама императрица Елизавета Петровна, натура вообще крупная и женщина не злая. Но она слишкомъ любила удовольствія, лично къ Екатеринѣ особаго расположенія не питала, а впечатлѣнія отъ молодого двора, благодаря поведенію великаго князя, получала вообще неблагопріятныя, такъ что и къ Екатеринѣ постепенно стала относиться довольно холодно.

Первый годъ своего супружества великій князь и великая княгиня были предоставлены вполнѣ сами себѣ; время ихъ было наполнено удовольствіями, но, тѣмъ не менѣе, ихъ жизнь оказывалась пуста и скучна и вскорѣ одна совершенно непозволительная шалость великаго князя повела къ тому, что молодой дворъ былъ подчиненъ особому надзору. Великій князь, узнавъ случайно, что въ примыкающей къ его покоямъ комнатѣ будетъ ужинать императрица съ ближайшими къ ней лицами, просверлилъ нѣсколько дырокъ

въ дверяхъ и пригласилъ большую компанію, собравшуюся у него и у великой княгини, смотръть на сцену, имъ совершенно недоступную. Изъ всей компаніи только Екатерина сразу увидъла неприличіе такой шутки, не приняла въ ней участія и поторопилась ее прекратить; великій князь самъ испугался, когда поняль, что онъ надълалъ. Шалость стала извъстна императрицъ, она чрезвычайно разгнъвалась и сдълала великому князю суровый выговоръ, а когда онъ попробовалъ возражать, то императрица вышла изъ себя, въ глаза ему отозвалась самымъ презрительнымъ образомъ объ его умѣ и характерѣ и пригрозила строгимъ наказаніемь; у Екатерины, присутствовавшей при этомь, навернулись слезы, но ее императрица успокоила, сказавъ, что ей извъстно ея поведеніе въ этой исторіи. Послѣ этого къ молодому двору была назначена гофмейстериною Марья Симоновна Чоглокова, рожденная графиня Гендрикова, двоюродная сестра императрицы, молодая еще женщина, пользовавшаяся особеннымъ довъріемъ государыни; ея мужъ, камергеръ Чоглоковъ, былъ назначенъ состоять при великомъ князъ. Чоглокова не способна была заслужить довъріе молодыхъ супруговъ; она постоянно, словно нарочно, создавала по самымъ ничтожнымъ поводамъ столкновенія съ ними и немедленно удаляла отъ молодого двора всякаго человена изъ прислуги, который только успевалъ заслужить вниманіе и довъріе великаго князя или великой княгини. Назначеніе Чоглоковыхъ не внесло серьезности и лучшаго содержанія въ жизнь великокняжеской четы, не содъйствовало оно и сближенію молодыхъ супруговъ, отношенія которыхъ къ этому времени стали холодны. Великій князь по вкусамъ и понятіямъ оставался избалованнымъ и дурно воспитаннымъ ребенкомъ; офиціальная жизнь наполнялась попрежнему объдами, балами, маскарадами, ужинами и крупной карточной игрой, постоянными перевздами изъ дворца въ дворецъ, охотою и верховыми прогулками во время пребыванія въ загородныхъ дворцахъ; въ апартаментахъ Екатерины въ время не было бумаги, пера и чернилъ; книги попадали ей въ руки совершенно случайно; въ разолоченныхъ палатахъ, посреди роскошнъйшей отдълки, приходилось мириться съ полнымъ отсутствіемъ самаго примитивнаго комфорта—напримъръ, всъ 8 или 10 горничныхъ Екатерины помъщались рядомъ съ ея спальней, и единственный ходъ въ комнату горничныхъ былъ черезъ эту спальню. Въ роскошныхъ палатахъ царили скука-и атмосфера, пропитанная сплетнями, происками, интригами и волокитствомъ. Что вниманіе молодой великой княгини было постоянно занято тъмъ, какъ была причесана и одъта та или другая дама, что день Екатерины обыкновенно занять быль туалетами и картами, -- это еще не представляло большой бъды; что черезъ голову свою и своего мужа она постоянно чувствовала происки и борьбу разныхъ придворныхъ партій-это было уже хуже; еще хуже было, что кругомъ непре-

рывно шли любовныя интриги: Чоглоковъ учинилъ скандальную исторію съ одною изъ фрейлинъ великой княгини; исторію эту оказалось невозможнымъ скрыть, но это не помѣшало ему сохранить свое мъсто при молодомъ дворъ; сама Чоглокова, почитавшаяся образцомъ семейныхъ добродътелей, увлеклась однимъ изъ придворныхъ кавалеровъ; великій князь волочился открыто то за одной, то за другой фрейлиной и только на жену не обращалъ вниманія, д'влая ее, въ то же время, пов'вренною вс'єхъ своихъ увлеченій; при двор'в появились новые фавориты И. И. Шуваловъ, Н. А. Бекетовъ, за ними волочились придворныя дамы; фрейлины готовы были принять на себя роль посредницъ, чуть только имъ начинало казаться, что великій князь хоть скольконибудь заинтересовался къмъ-нибудь... Вообще, окружавшие великаго князя и великую княгиню не столько заботились о томъ, чтобы то или другое совершилось или не совершилось, сколько о томъ, чтобы до императрицы не дошли свъдънія, которыя ее разстроятъ. Съ назначеніемъ Чоглоковыхъ около молодой великокняжеской четы создался самый бдительный надзоръ, въ иныхъ случаяхъ прямо оскорбительный, соглядатаи были повсюду -- но надзоръ этотъ не достигалъ своей цели, и любое требованіе, любое запрещение императрицы нарушались, и всегда находились услужливые люди, готовые помочь великому князю и великой княгинъ въ такомъ случаъ болъе, чъмъ во всякомъ другомъ. Но всего хуже было то, что великую княгиню, вышедшую замужъ менъе чъмъ пятнадцати съ половиною лътъ, съ перваго же года замужества стали подозрѣвать въ увлеченіяхъ и прямо въ любовныхъ похожденіяхъ, и не только подозр'ввали, но даже допрашивали о такихъ вещахъ, что она сначала даже не понимала, о чемъ идетъ ръчь! Екатерина сама вспоминаетъ это, и мы не имъемъ никакого основанія не върить ей въ данномъ случаь: она очень откровенно говорить о позднъйшихъ своихъ увлеченіяхъ, а въ то время, къ которому такіе факты относятся, она была еще такъ молода, что, положительно, не могла подавать и скольконибудь серьезнаго повода къ подобнымъ подозръніямъ.

Одновременно съ назначеніемъ Чоглоковыхъ великой княгинѣ была сообщена «инструкція», данная Чоглоковой. Въ этой инструкціи было пять пунктовъ: первый говорилъ о необходимости твердо соблюдать вѣру, послѣдній, пятый, — о томъ, что великая княгиня «можетъ всегда имѣть отверстый доступъ къ императрицѣ для изустнаго донесенія о своихъ нуждахъ»; третій и четвертый говорили о необходимости для великой княгини избѣгать всякой фамильярности съ придворными кавалерами, дамами и лакеями и о запрещеніи кому бы то ни было передавать великой княгинѣ письма и книги, о запрещеніи великой княгинѣ вступать въ какіялибо государственныя дѣла и переписываться съ кѣмъ-либо, даже съ родителями, иначе какъ чрезъ посредство коллегіи иностран-

ныхъ дёлъ. Самымъ существеннымъ являлся второй пунктъ, въ которомъ, среди длинныхъ запутанныхъ фразъ, читалось такое замѣчательное мѣсто: «великая княгиня въ нынѣшнее достоинство императорскаго высочества не въ какомъ иномъ видѣ и надѣяніи возвышена, какъ токмо дабы имперіи пожеланный наслѣдникъ и отрасль всевысочайшаго императорскаго дома получена быть могла», и для достиженія этого намѣренія великой княгинѣ рекомендовалось всѣми способами привлекать къ себѣ сердце великаго князя.

Можно себъ представить, какое вдіяніе должна была имъть подобная инструкція рядомъ съ тѣми подозрѣніями, о которыхъ мы говорили выше; это одновременно и оскорбляло молодую женщину и толкало ее на то, въ чемъ ее уже подозръвали; Екатерина, по собственнымъ ея словамъ, испытала именно такое вліяніе нікоторых подозрівній; и если они были совершенно неосновательны по адресу 16 — 17-льтней великой княгини, то многое измѣнилось послѣ 7 или 8 лѣтъ такой жизни, явилась, дѣйствительно, возможность, что великая княгиня увлечется какимънибудь блестящимъ кавалеромъ - тъмъ болъе, что ея супругъ съ годами не избавлялся отъ своихъ недостатковъ, а лишь укръплялся въ нихъ, становился менъе интересенъ, болъе грубъ, болъе безцеремоненъ, менъе воздержанъ въ винъ. Впрочемъ, Екатерина долго терпъливо переносила всъ недостатки своего Великій князь, когда быль въ затрудненіи, обращался къ женъ за совътами; онъ дълился съ нею и своими мечтами, хотя разговоръ съ нимъ всегда утомлялъ Екатерину, которую поражали неосновательность его сужденій и мелочность интересовъ. Великій князь посвящалъ свою жену во всѣ дѣла своихъ наслъдственныхъ владъній въ Германіи, имъвшія въ его глазахъ гораздо болъе значенія, чъмъ что-либо, касавшееся Россіи. Впрочемъ, продолжительныя занятія и этими ділами скоро становились скучны для великаго князя, и по его желанію его голштинскій министръ докладывалъ дёла Екатеринѣ, и она принимала по нимъ ръшенія. Въ 1751 г. по внушеніямъ Екатерины Петръ Өеодоровичь ръшительно отказался отъ обмъна голштинскихъ земель на графства Ольденбургское и Дальменгорстское, переговоры объ этомъ велись съ его въдома и согласія; достойно замъчанія, что въ это время Екатерина разсуждала по данному вопросу совершенно какъ Петръ Өеодоровичь, т.-е. какъ истиннонъмецкая принцесса, и только яснъе формулировала тъ самыя соображенія, которыя останавливали на себъ вниманіе и Петра Өеодоровича. Такимъ образомъ, по крайней мѣрѣ въ теченіе первыхъ шести-семи лътъ, отношенія между молодыми супругами были если и не очень хороши, то во всякомъ случат кое-какъ поддерживались, и полнаго разрыва между ними не было.

На десятомъ году супружеской жизни у наслъдника престола родился сынъ Павелъ; немедленно онъ былъ взятъ императрицею

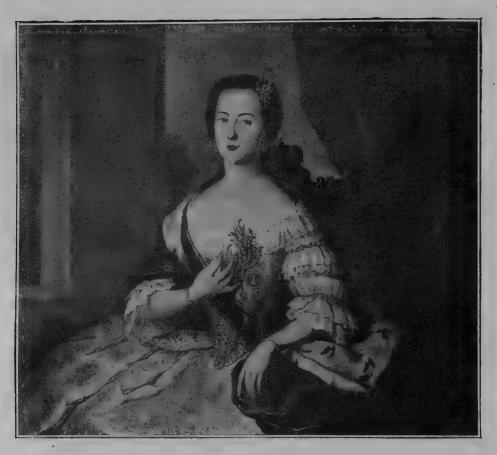

Вел. кн. Екатерина Алексвевна. Съ оригинала, хранящагося въ Дессау. Воспроизведение этого снимка воспрещается.

Елизаветою на свое попеченіе, и мать почти не видала его; исполнилось то, чего отъ нея, главнымъ образомъ, ожидали: «пожеланная отрасль» была, и мать теперь отставлена была одна, забыта дворомъ среди торжествъ, какими праздновалось рожденіе будущаго наслъдника. Скучное время своего одиночества Екатерина наполняла чтеніемъ и мало-по-малу пристрастилась къ серьезнымъ книгамъ. Она читала теперь Тацита, Монтескье и историкофилософскія сочиненія Вольтера, и эти произведенія имѣли на нее огромное вліяніе. О Тацитъ Екатерина вспоминала сравнительно ръдко, но не можетъ быть сомнънія, что трудъ этого велинаго человъка произвелъ и на Екатерину такое же сильное впечатлъніе, какое производить онъ на всякаго, кто способенъ мыслить и чувствовать. Что касается Монтескье и Вольтера, то къ нимъ Екатерина навсегда сохранила исключительное почтеніе; книгу Монтескье она называла молитвенникомъ государсй, глубокое почтеніе къ Вольтеру высказывала она въ письмахъ къ нему, въ многихъ отзывахъ о немъ послѣ его смерти и засвидътельствовала высокую оцѣнку его значенія тѣмъ, что пожертвовала 100.000 р. на изданіе сочиненій Вольтера. Что именно поразило Екатерину въ сочиненіяхъ Вольтера всего болѣе,—указать нелегко, да и нѣтъ необходимости. Екатерина отнеслась и къ его произведеніямъ, конечно, такъ же, какъ относилась впоследствіи къ трудамъ высокочтимаго ею англійскаго юриста Блэкстона: «Я дълаю не то, что у него написано,—говорила она,—я развиваю его нить». Въ общихъ, основныхъ чертахъ идеи Вольтера не только стали достояніемъ лучшихъ людей своего времени, но до извъстной степени опредълили направление всего умственнаго развитія Европы чуть не до конца XIX в. Во всякомъ случав, считаясь съ ними, слѣдуя имъ или ихъ опровергая, совершались всѣ важнѣйшія умственныя движенія XVIII и XIX вв.; и если то, что распространялъ Вольтеръ, иногда не имъ было выработано, то неоспоримо, что особенно часто чрезъ его именно сочиненія тѣ или другія идеи распространялись. Произведенія Монтескье, въ свою очередь, имъли большое вліяніе на развитіе политическихъ ученій двухъ последнихъ столетій, и никто не отрицаетъ великихъ заслугъ этого выдающагося мыслителя и благороднъйшаго человъка. Нельзя не цънить высоко увлеченія Екатерины этими писателями, темъ более, что и впоследствии она проявляла постоянное стремленіе вступать въ общеніе съ лучшими умами своего времени, что является всегда признакомъ высокаго ума.

За такими занятіями, чередовавшимися съ разными увеселеніями, проводила Екатерина свое время до середины 1755 г., когда въ Петербургъ прибылъ въ свитъ англійскаго посла Вильямса графъ Станиславъ Понятовскій, будущій король польскій. Онъ начиналъ свою карьеру, какъ это тогда неръдко бывало, безъ опредъленнаго офиціальнаго положенія въ свитъ опытнаго дипломата. Понятовскій произвель въ петербургскомъ обществъ большое впечатлъніе; молодой, красивый, ловкій, веселый, довольно хорошо образованный, онъ понравился ръшительно всъмъ, а, въ свою очередь, онъ быль очарованъ великою княгиней; Екатерина же влюбилась въ него со всею страстью еще неисчерпаннаго чувства. Уже одно это создавало опасность для Понятовскаго; положение еще осложнялось тъмъ, что Вильямсъ, какъ посолъ державы, союзной съ Пруссіей, съ которою Россія вела войну, представлялся своего рода соглядатаемъ въ Петербургъ; при такихъ условіяхъ близость Понятовскаго къ великой княгинъ представлялась вдвойнъ непозволительной. На нее уже смотръли косо, и въ августъ 1756 г. Понятовскій должень быль ужхать изъ Петербурга; сдѣлано это было по желанію Бестужева, но устроено такъ, что противъ дъйствій Понятовскаго по нъкоторымъ политическимъ вопросамъ протестовало польско-саксонское министерство, — а въ декабръ того же года Понятовскій вернулся въ Петербургъ уже посланникомъ саксонскимъ: саксонское министерство уступило Бестужеву, который теперь пожелаль видъть Понятовскаго опять въ Петербургѣ. Бестужевъ дѣйствовалъ такъ по настойчивому требованію Екатерины. Въ декабрѣ 1757 г. у Екатерины родилась дочь Анна, вскорѣ скончавшаяся.

Въ сентябръ 1757 г. фельдмаршалъ Апраксинъ, только что побъду надъ пруссаками подъ Гросъ-Эгерсдорфомъ. опержавъ вмъсто того, чтобъ преслъдовать враговъ, началъ отступленіе, которое производиль такъ, что оно походило на ретираду разбитой арміи. Апраксинъ былъ смѣщенъ, и надъ нимъ начато слѣдствіе. Комиссія изъ наиболье опытныхъ генераловъ русской службы признала, что отступленіе было необходимо въ виду недостатка запасовъ; Апраксинъ былъ бы, по всей въроятности, оправданъ, но онъ умеръ до конца слъдствія. А въ связи съ этимъ слъдствіемъ 14 февраля 1758 г. былъ арестованъ канцлеръ гр. А. П. Бестужевъ-Рюминъ. Пошли какіе-то слухи о сношеніяхъ Апраксина и Бестужева съ великою княгиней, о какихъ-то ея письмахъ. Екатерина оказалась въ очень фальшивомъ положеніи; ея избъгали, она чувствовала на себъ опасливые взгляды придворныхъ. Тогда она попросила у императрицы, какъ милости, возможности объясниться. Объясненіе произошло ночью 13 апръля - императрица Елизавета ложилась спать очень поздно; при бесъдъ этой присутствовали великій князь, гр. А. И. Шуваловъ и — по словамъ Екатерины, хотя она не говоритъ, откуда это узнала — за ширмами скрывался И. И. Шуваловъ; 23 мая произошла вторая бесёда, которую Екатерина испросила у Елизаветы Петровны на первомъ объясненіи. На описаніи самаго начала этой второй бесъды обрываются записки императрицы Екатерины, единственный источникъ, изъ котораго мы знаемъ обо всъхъ этихъ событіяхъ, и что говорилось на послѣдней бесѣдѣ — остается неизвъстнымъ.

Эти двъ бесъды и весь этотъ періодъ времени представляются намъ важнъйшими пунктами во всей жизни Екатерины.

Вотъ какъ излагаетъ ночную бесъду 13 апръля Екатерина въ своихъ запискахъ.

Вошедши въ покой, гдѣ была императрица, великая княгиня бросилась предъ нею на колѣни и со слезами просила отпустить ее къ роднымъ; на возраженія императрицы, какъ объяснить такой отъѣздъ, чѣмъ будетъ она жить и какъ останется ея сынъ, Екатерина отвѣчала, что императрица вольна объяснить, чѣмъ будетъ ей угодно, что ея сынъ останется на попеченіи императрицы и что жить она будетъ, какъ жила раньше до того времени, когда ее взяли къ русскому двору. Императрица, смягчившись, сказала: «Богъ свидѣтель, какъ я плакала, когда вскорѣ послѣ пріѣзда въ Россію вы были при смерти больны; я васъ искренно любила». На выраженія благодарности Екатерины она упрекнула ее, что давно уже она обнаруживаетъ гордость и чрезмѣрное самомнѣніе, воображаетъ, что никого нѣтъ умнѣе ея; Екате-

рина увъряла, что совершенно неумышленно подала поводъ къ обвиненію въ гордости, и что то положеніе, въ какомъ она въ данную минуту находится, конечно, убъждаеть и ее, какъ и другихъ, что она далеко не умнъе всъхъ. Послъ неумълаго вмъщательства великаго князя, старавшагося возбудить императрицу противъ своей супруги, императрица, по словамъ Екатерины, неожиданно перескочила къ сношеніямъ Штамбке — это былъ одинъ чиновникъ голштинской службы, находившійся въ Россіи — съ Бестужевымъ и сказала: «Сами посудите, какъ можно извинять его за то, что онъ имъетъ сношенія съ государственнымъ узникомъ», а затъмъ подошла ближе къ великой княгинъ и сказала: «Вы вмъшиваетесь во многія вещи, которыя вась не касаются; я не посмъла бы дълать того же при императрицъ Аннъ. Какъ, напримъръ, вы посмъли посылать приказанія фельдмаршалу Апраксину?» На заявленіе Екатерины, что никогда ей и въ голову не приходило написать ему приказанія, императрица отвътила: «Какъ вы можете отрицать, что вы ему писали! Ваши письма туть, въ этой чашъ,--и императрица указала на нихъ пальцемъ, — а вамъ запрещено писать». Екатерина утверждала, что писала только три письма, не содержавшія не только какихъ-либо приказаній, но и вообще чего-либо серьезнаго. Императрица отвътила: «Бестужевъ говоритъ, что было много другихъ»; Екатерина возразила: «Если Бестужевъ это говоритъ, то онъ лжетъ». «Если онъ лжетъ на васъ, то я велю его пытать», сназала Елизавета Петровна. По замъчанію Екатерины императрица этимъ хотъла ее напугать, но она отвътила, что императрица можетъ дълать, что она находитъ нужнымъ. Послъ этого императрица отощла и стала говорить съ А. И. Шуваловымъ и великимъ княземъ, который попрежнему старался вызвать въ императрицъ гнъвъ на Екатерину; наконецъ Елизавета Петровна подошла снова къ своей невъсткъ и вполголоса сказала ей: «Мнъ надо будетъ многое вамъ еще сказать; но я не могу теперь говорить, потому что не хочу васъ ссорить еще болъе». Екатерина отвътила тоже почти шопотомъ: «И я также не могу говорить, хотя мнъ чрезвычайно хочется открыть вамъ свое сердце и душу». Императрица назалась тронутою этими словами; она милостиво прекратила аудіенцію, а затъмъ прислала гр. А. И. Шувалова передать великой княгинъ поклонъ, просить ее не огорчаться и сообщить ей, что императрица будеть еще съ нею говорить. Второй разговоръ состоялся 23 мая. Императрица была одна и никакихъ ширмъ въ комнатъ не было. Екатерина начала съ благодарности императрицъ за разръшение объясниться съ нею; государыня прежде всего высказала требованіе, чтобы великая княгиня отвічала ей полную правду на все, о чемъ она спроситъ, и, получивъ такое объщаніе, спросила, дъйствительно ли было только три письма къ Апраксину; Екатерина поклялась, что только три; тогда Елизавета Петровна «стала спрашивать подробности объ образъ жизни

великаго князя»—этими словами оканчивается разсказъ Екатерины о второмъ свиданіи, а вмѣстѣ и ея «Записки».

Въ своемъ изложении мы опустили лишь то, что Екатерина говорить о недружелюбномъ отношеніи къ ней великаго князя и о знакахъ волненія и разстройства императрицы; все остальное передано почти безъ измѣненій ея собственными словами — и въ этомъ видъ бесъда какъ будто не могла имъть такого значенія, какое Екатерина ей придаетъ. Упреки въ гордости, обращенные къ Екатеринъ, совсъмъ неважны сравнительно съ тъмъ, что не разъ говаривала Елизавета Петровна и племяннику своему, и принцессъ Іоганнъ-Елизаветъ, и самой Екатеринъ; жалобы великаго князя на свою жену ничтожны по существу, да въ это время императрица Елизавета уже совсъмъ охладъла къ племяннику и словамъ его не придавала значенія. Существеннымъ остается вопросъ о письмахъ, но его Екатерина затушевываетъ и какъ будто что-то туть скрываеть. Въ самомъ дълъ, по ея разсказу, ей говорили, что ея письма туть, въ этой комнатъ, въ этой чашъ, а она отрицала существованіе писемъ, кромѣ трехъ совершенно невиннаго содержанія; кажется, легко было подвинуть къ несомнительному ръшенію: стоило только показать эти письмаи тогда или Екатерина должна бы сознаться, если письма были или она должна была утверждать ихъ подложность, если бы нашла ихъ поддъльными; но этого сдълано не было. А предъ описаніемъ ночной бес'єды есть у Екатерины обмолвка: «Какъ только я узнала, — говорить она въ своихъ «Запискахъ», — о высылкъ Штамбке и объ отозваніи гр. Понятовскаго, я уже не ждала ничего хорошаго» — тогда она и попросила свиданія съ императрицей; довольно ясно, кажется, что Понятовскій им'єль какое-то отношеніе къ этому свиданію, но въ бесёдё, какъ ее изложила Екатерина, нътъ ничего, хотя бы отдаленно, касающагося Понятовскаго. Это, повидимому, тоже умолчаніе. Мы думаемъ, что въ дъйствительности Понятовскій имълъ очень близкое отношение къ объимъ ночнымъ бесъдамъ; правда, въ доказательство своего мнънія мы можемъ привести лишь предположенія и толкованія нікоторых позже происшедших фактовь, но намъ кажется только такъ возможно объяснить и эти ночныя бесъды и кое-что еще.

Екатерина нигдѣ ни единымъ словомъ не говоритъ о своей перепискѣ съ англійскимъ посломъ Вильямсомъ; немедленно по вступленіи на престолъ, отдавая приказаніе заплатить ему деньги, которыя она у него занимала, она ничѣмъ не даетъ основаній предполагать и тайную переписку съ нимъ, но эта переписка существовала, она недавно открыта и напечатана и она имѣетъ большое значеніе.

Переписка эта началась въ моментъ самаго страстнаго увлеченія Екатерины Понятовскимъ: во время отсутствія его изъ Петер-

бурга Екатерина писала о немъ Вильямсу и отъ Вильямса получала въсти о человъкъ, который владъль ея сердцемъ. Письма всъ анонимныя и даже написаны такъ, какъ будто авторъ ихъ мужчина, какой-то генераль, но подлинность ихъ не подлежить сомнению. какъ потому, что они писаны рукою Екатерины, такъ и потому, что исходять, очевидно, оть лица одинаково близкаго великому князю Петру Өеодоровичу и великому князю Павлу Петровичу, отъ лица, предъ которымъ склоняются высшіе сановники, и притомъ отъ женщины; генеральскій чинъ ихъ автора совершенно не согласуется съ ихъ содержаніемъ. Когда Екатерина въ ослъпленіи страсти писала эти письма, она каждый разъ совершала прямо непозволительный проступокъ и, понявъ впоследствіи свою ужасную ошибку, она никогда, нигдъ, ни единымъ словомъ ихъ не вспомнила. Прежде всего эти письма проникнуты самымъ недоброжелательнымъ и неуважительнымъ отношеніемъ къ императрицъ Елизаветъ Петровнъ: о ея болъзни говорится со злорадствомъ и даже съ явнымъ желаніемъ ей скорой кончины, отзывы о государынъ ръзки, даже грубы. Екатерина сообщала Вильямсу въсти, которыя касались политическихъ дѣлъ и до нея самой доходили отъ великаго князя; ничего существенно важнаго она сообщить не имъла случая, но самый фактъ подобныхъ снощеній съ иностраннымъ министромъ не можетъ быть названъ иначе, какъ преступнымъ. Екатерина принимала отъ Вильямса крупныя суммы взаймы, хотя, какъ мы уже сказали, немедленно по воцареніи она ихъ полностію ему вернула. Наконецъ въ этихъ письмахъ Екатерина говорить о своихъ планахъ, относящихся къ престолонаслъдію въ Россіи; правда, она говорить лишь о способахъ, какими предполагаеть сохранить престоль великому князю Петру Өеодоровичу, но такъ какъ, допуская возможность отръшенія его отъ наслъдства, она обсуждаетъ способъ захватитъ престолъ и силою, то, очевидно, эти ея разсужденія являются преступными. И особенно бросается въ глаза то, что писавшее эти письма лицо разсуждаетъ вовсе не какъ русская великая княгиня: авторъ писемъ думаетъ, чувствуетъ и представляетъ себъ всъ государственныя отношенія какъ мелкіе німецкіе князья—изъ числа тіхъ, которые считали возможнымъ жить чужими субсидіями или даже и прямою продажею своихъ подданныхъ въ чужія войска; изъ тъхъ, для кого корона была не священнымъ символомъ огромной власти и огромной отвътственности, а просто фамильною драгоцънностью, которую недурно бы получить при дележе наследства, хотя бы не самыми красивыми путями.

Какъ непохожъ весь тонъ, весь характеръ этихъ писемъ на то, что писала впослъдствии по такимъ же вопросамъ Екатерина, и на все, что она дълала! Замъчательна и разница въ отношении къ императрицъ Елизаветъ: тутъ оно пеуважительное, даже грубое; впослъдствии — оно холодное, но всегда сдержанное, вполнъ

приличное; въ 1756 — 1757 гг., будучи великою княгинею и при нѣкоторой вѣроятности очень серьезно поплатиться за такіе отзывы, Екатерина прямо съ бранью говоритъ о государынѣ,—впослѣдствіи, сама ставши самодержавною императрицей и имѣя полную возможность выражать свой гнѣвъ и недоброжелательство къ Елизаветѣ Петровнѣ, Екатерина никогда ихъ не обнаруживаетъ даже приблизительно такъ рѣзко, какъ выражала прежде. Для такихъ перемѣнъ должна была быть глубокая причина.

Мы думаемъ, что причина — тъ два ночныхъ свиданія, о которыхъ мы выше говорили; намъ представляется, что тамъ шла ръчь о письмахъ Екатерины, но не къ Апраксину только, а и къ Вильямсу и Понятовскому. Письма къ Апраксину не могли имъть никакого значенія; отправивъ ихъ, великая княгиня нарушала запреты писать помимо коллегіи—но и только, это было проступкомъ не болъе важнымъ, чъмъ многіе другіе, часто повторявшіеся; узнавши о нихъ, императрица Елизавета Петровна побранила великую княгиню, можетъ-быть сгоряча выбранила бы и довольно ръзко, можетъ-быть, не говорила бы съ нею, не замъчала бы ея мъсяцъ, два-и только; письма къ Вильямсу - другое дъло; они были преступленіемъ. Изъ-за писемъ къ Апраксину совершенно странно было бы Екатеринъ просить императрицу о разръшеніи увхать къ матери, и вторичная высылка Понятовскаго не могла быть связана съ письмами къ Апраксину-къ перепискъ съ Вильямсомъ она имъла ближайшее отношение и послъ обнаружения ея, дъйствительно, могъ возникнуть вопросъ, не выслать ли великую княгиню изъ Россіи. Письма къ Апрансину не имъли нинакого отношенія къ «образу жизни великаго князя», и странно было вторую бесъду начинать такимъ вопросомъ. Письма къ Вильямсу и Понятовскому имъли ближайшее отношение къ «образу жизни великаго князя», въ значительной степени оправдывались поведеніемъ наслъдника престола. Наконецъ, та перемъна въ отзывахъ Екатерины объ императрицѣ Елизаветѣ, намъ кажется, можетъ быть объяснена только предположеніемъ, что импетратрица Елизавета въ чемъ-то очень важномъ обязала себъ Екатерину: мы думаемъ, что она, уличивъ Екатерину въ непозволительной перепискъ, простила эту вину великой княгинъ и простила, какъ натура крупная, искренно, потому что оцънила и ту душевную драму, которая довела Екатерину до этого, и ту, которую пережила Екатерина, когда была уличена,-и Екатерина сообщаеть намъ, что въ послъдніе годы своей жизни Елизавета Петровна была къ ней милостивъе, чъмъ прежде. Со своей стороны и Екатерина, тоже натура крупная, никогда не забывала этого и не относилась неуважительно къ памяти той женщины, которая въ такомъ важномъ дълъ оказала ей великодушіе.

Екатерина вынесла изъ этого жестокаго урока еще нѣчто гораздо болѣе цѣнное. Она сознала свою ошибку, она поняла, что

если она мечтаетъ стать русскою императрицею, то должна высоко уважать этоть сань, должна думать не о томъ, какъ захватить власть, а о томъ, чтобы заслужить ее. Раньше она смотръла на вопросъ о наслъдовании русскаго престола такъ же, какъ и Петръ Өеодоровичъ: она готова была занять открывавшееся предъ нею одно изъ высщихъ въ мірѣ положеній-но тогда и она, какъ ея супругъ, не думала о связанной съ этимъ отвътственности, о великомъ труд'в, какой обязательно падаеть на русскаго государя; ей казалось, что русскій тронъ можно занять просто съ согласія дежурнаго караула. Теперь, послъ пережитаго униженія, она оглянулась на прошлое и въ ней проснулись дремавшія силы; предъ глазами исторіи появляется крупная историческая личность, достойный претендентъ на корону; именно съ этого момента Екатерина ръшительно расходится съ мужемъ, потому что онъ попрежнему ничего этого не понималъ. Екатерина впоследствіи отозвалась однажды съ презръніемъ о людяхъ, неспособныхъ выйти изъ жалкаго круга маленькихъ идей, который они сами около себя создали; она отлично понимала, что это значить, такъ какъ сама долго жила въ кругу мелкихъ интересовъ — и сумъла изъ него выйти. Теперь она отдалась серьезному чтенію, стала усиленно работать и готовиться къ власти; теперь Екатерину не интересують болье шалости и дътскія выходки, ть, пожалуй. излишнія вольности, какія она позволяла себъ часто заодно съ великимъ княземъ, а иногда и безъ его въдома; пустое времяпрепровожденіе-балы, охоты, уженье - оставлено; теперь великая княгиня стремится къ уединенной работъ еще усерднъе, чъмъ старалась она прежде быть на виду, блистать и веселиться. На цълыхъ четыре года мы почти теряемъ Екатерину изъ вида — и когда она выступаетъ предъ нами снова уже какъ супруга императора, а затъмъ и какъ самодержавная императрица, мы видимъ зрѣлую женщину, съ большимъ запасомъ идей и знаній, съ сильною рѣшимостью, съ огромнымъ умѣньемъ вліять на людей,-женщину, неутомимо работающую и не переставшую работать до последняго дня жизни.

II.

## **Императрица Екатерина** въ царствованіе Петра **Ө**еодоровича и ея воцареніе.

25 декабря 1761 г. скончалась послѣ непродолжительной болѣзни императрица Елизавета Петровна; громкими рыданіями было встрѣчено во дворцѣ объявленіе этого печальнаго событія. На престолъ спокойно вступилъ Петръ Өеодоровичъ; онъ немедленно принялъ присягу отъ подданныхъ и въ тотъ же день праздновалъ свое воцареніе съ ближайшими людьми веселымъ ужиномъ, сер-

вированнымъ недалеко отъ того покоя, гдф лежало тфло усопшей государыни. Занявшись первые дни довольно усиленно дълами правленія, а затъмъ посвятивъ свое время по преимуществу парадамъ, новый императоръ съ нескрываемымъ равнодушіемъ относился къ кончинъ своей державной тетки. Екатерина, наоборотъ, обнаруживала глубокую скорбь; она не пропускала ни одной панихиды; на третій день по кончин' государыни она пос'тила жившаго во дворцъ гр. А. Г. Разумовскаго, который-продолжаемъ словами Екатерины—«отъ чистосердечной скорби по покойной государын'ь находился боленъ. Онъ хотълъ пасть къ ногамъ моимъ, но не допустивъ его до того, обняла его и, обнявшись, оба мы завыли голосомъ и не могли почти говорить слова оба; я, вышелъ отъ него, пошла къ себъ». Въ тъхъ ръдкихъ случаяхъ, когда императоръ присутствовалъ на какой-нибудь церковной службъ, связанной съ кончиною государыни, онъ держалъ себя въ церкви на разводъ: переходилъ постоянно съ мъста на мъсто, громко разговариваль, смънлся надъ церковно - служителями, позволяль себъ шутки, отъ которыхъ коробило присутствующихъ. Съ воцаренія Петра Өеодоровича д'вйствія его и его супруги стали еще больше чъмъ до того времени различны. То, что происходило между ними, пока Петръ Өеодоровичъ былъ только наслъдникомъ, а Екатерина его супругою, оставалось извъстно лишь въ небольшомъ придворномъ кругу, --- императоръ и императрица привлекали всеобщее вниманіе, и каждый шагь ихъ имъль значеніе. Петръ Өеодоровичь теперь, сділавшись самодержавнымъ государемъ, не считалъ нужнымъ сдерживать себя въ чемълибо; не оцънивая высоты своего положенія и святости обязанностей, этимъ положеніемъ на него налагаемыхъ, онъ началь, ничъмъ не стъсняясь, проявлять свою волю, осуществлять свои давнія фантазіи. Очень скоро стало ясно, что онъ совсѣмъ не интересуется русскимъ государствомъ и русскимъ народомъ, менъе всего желаетъ имъть и имъетъ съ нимъ что-либо общаго. Давно увлеченный Фридрихомъ II прусскимъ, онъ откинулъ русскую военную форму и русскіе ордена и постоянно появлялся только въ прусской формъ и съ прусскими орденами; онъ немедленно прекратиль войну, вернуль Пруссіи безь всякаго вознагражденія все то, что было пріобрътено русскимъ оружіемъ при Елизаветъ Петровнъ, но при этомъ онъ вовсе не думалъ доставить имперіи миръ: онъ зам'єниль союзь противь Пруссіи союзомь съ Пруссіей и собирался воевать съ Даніей изъ-за какихъ-то счетовъ съ нею по своему Голштинскому герцогству, для Россіи не имъвшихъ ръшительно никакого значенія; онъ нам вревался воспользоваться силами русскаго государства, и въ то же время словно умышленно выражаль неуваженіе, даже презрѣніе, ко всему, что въ глазахъ русскихъ людей имѣло цѣну-будь то церковный обрядъ, русская гвардія или просто русскіе обычаи, не говоря уже о существен-

ныхъ интересахъ Россіи. Однимъ изъ первыхъ распоряженій его было закрытіе всёхъ домовыхъ церквей въ Петербурге, которын были запечатаны подъ тъмъ предлогомъ, будто бы онъ недостаточно хорошо обстроены и обслуживаются, но всѣ понимали, что не забота о благолъпіи православныхъ храмовъ руководила тъмъ, кто въ церкви показывалъ языкъ священникамъ, а во время перенесенія праха усопшей императрицы со смѣхомъ бѣгалъ въ своей траурной мантіи, забавляясь тъмъ, какъ раздувалась она по вътру. Съ самыми заслуженными сановниками, если только они не принадлежали къ числу любезныхъ ему забавниковъ, Петръ Өеодоровичъ обращался грубо, грубо бранилъ ихъ и даже билъ, и постоянно показывался на улицахъ въ нетрезвомъ видъ и предъ народомъ занимался забавами, совершенно неприличными для взрослаго челов вка. Можетъ-быть, многое и прощалось бы ему, если бы въ его дъйствіяхъ было что - нибудь положительное. Но манифестъ о вольности дворянства, уничтожение тайной канцеляріи и нъсколько послабленій раскольникамъ не могли еще произвести на массу такого впечатлънія, которое уравновъшивало бы необдуманные и неумные шаги, какіе совершались постоянно. До чего могла дойти несдержанность и необузданность Петра Өеодоровича, стало ясно всъмъ, когда на большомъ парадномъ объдъ императоръ приназалъ своему адъютанту передать императрицъ грубое бранное слово, а затъмъ, опасаясь, что адъютантъ, пожалуй, смягчитъ его совершенно непозволительное выражение, онъ самъ крикнулъ супругъ эту брань черезъ весь столъ, къ великому смущенію всѣхъ присутствующихъ, въ томъ числъ и иностранныхъ пословъ; послъ объда онъ приказалъ императрицу арестовать, и съ трудомъ удалось его дядъ, принцу Голштинскому, предотвратить этотъ неслыханный и ничъмъ со стороны императрицы не вызванный скандалъ.

Поведеніе императора непрестанно давало обильную пищу раздраженію и недовольству, создавало атмосферу общей неувъренности не только въ томъ, что правленіе будеть соотв'єтствовать ожиданіямъ русскихъ людей и достоинству государства, но даже и въ томъ, что не произойдетъ чего-либо совершенно невозможнаго. И русскіе современники, и иностранные послы уже по прошествіи двухъ-трехъ мъсяцевъ новаго царствованія заговорили о малой въроятности, чтобы оно было продолжительно. Екатерина, знавшая своего супруга лучше, чъмъ кто-либо другой, давно думала, что онъ не процарствуеть долго; теперь, неувъренная въ своей безопасности и видя, какъ быстро утрачивалъ ея супругъ уваженіе и какъ широко разливалось недовольство имъ, она поняла, что онъ ни въ комъ не найдетъ опоры, что никакая сила не станетъ за него-и начала прямо готовиться къ перевороту. Съ ближайшими людьми она говорила объ этомъ съ первыхъ недъль царствованія своего мужа, но подробностей объ этихъ совъщаніяхъ до насъ не дошло. Въ средъ гвардейскихъ

офицеровъ имъла большой успъхъ пропаганда переворота въ пользу Екатерины, пропаганда, которую вели смѣло, съ какою-то особенною върою въ свое счастье, главнымъ образомъ Григорій, Алексъй и Өедоръ Орловы-три брата, энергичные, неустрашимые, привлекавшіе къ себ' вс вс своимъ рыцарскимъ характеромъ и пользовавшіеся большимъ вліяніемъ среди гвардейской молодежи; Григорій Орловъ быль въ это время ближайщимъ къ императрицъ человъкомъ. Изъ высшихъ военныхъ чиновъ знали о готовящемся переворотъ гетманъ гр. К. Г. Разумовскій и кн. Мих. Ник. Волконскій, и, наконецъ, Н. И. Панинъ, воспитатель наслъдника. Нельзя сказать, чтобы заговоръ быль организованъ искусно, чтобы въ число посвященныхъ новыя лица допускались осторожно и съ выборомъ, чтобы приняты были какія - нибудь обдуманныя мёры, способныя обезпечить успёхъ. Ничего подобнаго не было; успъхъ заговора былъ обезпеченъ только непопулярностью императора, недовольствомъ и неуваженіемъ, которыя онъ къ себъ внушалъ, которыя были такъ сильны и такъ всеобщи въ Петербургъ, что едва раздалось смълое слово, призывавшеее къ ръшительному шагу, какъ всъ немедленно согласились отказать въ повиновеніи прежнему государю и признать новую императрицу.

Не было еще принято опредъленнаго ръшенія, когда и какъ произвести перевороть; предполагалось, между прочимъ, низложить императора въ тотъ моментъ, когда отданъ будетъ приказъ выступать гвардіи въ походъ противъ Даніи. Въ этомъ случаѣ, когда пришлось бы дъйствовать высшимъ чинамъ и даже, можетъ-быть, высшимъ учрежденіямъ имперіи, императоромъ былъ бы, въроятно, провозглашенъ восьмилѣтній великій князь Павелъ Петровичъ подъ регентствомъ Екатерины; но по случайному поводу пришлось дъйствовать ранѣе, чъмъ предполагалось, и обстоятельства сложились такъ, что провозглащеніе императоромъ Павла Петровича оказалось гораздо болѣе неудобнымъ, чъмъ возведеніе на престолъ Екатерины.

27 іюня 1762 г. одинъ солдатъ Преображенскаго полка заговорилъ съ капитаномъ Пассекомъ, что носятся слухи о намъреніи императора постричь супругу, удалить сына и перемънить въру; со своей стороны солдатъ этотъ высказывался, что этого нельзя допускать. Пассекъ, посвященный въ замыслы Екатерины и Орловыхъ, отвъчалъ, что безпокоиться не надо, что нъкоторыя мъры приняты; солдатъ не удовлетворился такимъ отвътомъ и заговорилъ о томъ же съ другимъ офицеромъ. Этотъ офицеръ, не посвященный въ заговоръ, былъ крайне удивленъ, слыша такія ръчи, и еще болъе изумился, когда узналъ, что Пассекъ выслушалъ ихъ спокойно; онъ доложилъ объ этомъ полковому командиру, и Пассекъ былъ арестованъ—впрочемъ, есть основанія думать, что арестъ этотъ былъ сдъланъ только, такъ сказать, для вида. Про-

Popult du nofacid rela En aca que I retal famy un

Bers. ogt ubi ub chine amlige un Ga pecentie alis Louis, ou asanois hand oranguafra Berry pof Puriosey locy gazerely carelot got rones. Que luce Ouxabaira que y ores Bogos Boly 6 wooda it Drefrey & dr. 2 21 ce Bou Tagloanin le ly us Miano Lique & Organia OROgolf plua come out Engues 1286, a Ero forcein organocance a organ austiques Sacone. Barejoe Graba jasinema L Bosolgsan and Her Bliefly anerally conti To go wo full of girl, Talge

Подписанный имп. Екатериною оригиналь манифеста 28 іюня 1762 г. о восшествіи ея на престоль.

Хранится въ архивѣ Правительствующаго Сената.

исшествіе немедленно стало изв'єстно Орловымъ—и они начали д'єйствовать р'єшительно.

Императоръ съ самыми близкими лицами проводилъ это время въ Петергофѣ, императрица жила въ Ораніенбаумѣ; сюда 28 іюня она ожидала императора со всею свитою: онъ предполагалъ встрѣтить здѣсь день своихъ именинъ; но вмѣсто того, въ 6 часовъ утра, въ спальню императрицы постучался, а затѣмъ и вошелъ А. Орловъ. «Пора вставать,—сказалъ онъ совершенно спокойно.—



Мундиръ, который носила императрица Екатерина II, какъ полковникъ гвардіи. Хранится въ Артиллерійскомъ музев въ Петербургъ.

Все готово, чтобы вась провозгласить» — и на вопросъ Екатерины: что же заставляеть такъ спъщить, онъ отвъчалъ: «Пассекъ арестованъ». При этой въсти Екатерина поспъшно одёлась и въ той же карете, въ которой прискакалъ А. Орловъ, помчалась въ столицу; карету сопровождали только два офицера, прибывшіе съ Орловымъ. Въ шести Екатерина города верстахъ отъ другой экипажъ, пересѣла въ которомъ выбхалъ къ ней навстръчу кн. Барятинскій: лошади Орлова, сдълавшія болье 40 версть, совсьмь выбивались изъ силъ. Первый полкъ, мимо котораго приходилось провзжать, быль Измайловскій; дежурный карауль быль изъ сторонниковъ императрицы; по звуку барабана весь полкъ высыпаль на офицеры и солдаты съ восторженными кликами окружили государыню, цъловали у ней руки, ноги, одежду; привели священника съ крестомъ и полкъ присягнулъ императрицъ. Двинулись далъе въ Семеновскій полкъ, который тоже былъ подготовленъ, тамъ та же встрвча,

тотъ же восторгъ. Отсюда направились къ Казанской церкви; туда явились Преображенскій полкъ и Конная гвардія; всѣ проявляли шумную радость, лишь очень немногіе офицеры пытались еще въ казармахъ удержать солдатъ въ повиновеніи прежнему императору, но на ихъ увѣщанія никто не обращалъ вниманія. Въ Казанской церкви былъ отслуженъ молебенъ и провозглашена новая императрица; въ сопровожденіи войскъ, отовсюду стекавшихся, она прибыла въ Зимній дворецъ, гдѣ уже собрались Сенатъ и Синодъ; они безъ возраженій признали совер-



Императрица Екатерина 28 іюня 1762 г. Съ картины Эриксена въ Романовской галлерев Зимняго дворца.

шившійся факть; Тепловь наскоро написаль манифесть и его оригиналь, съ поправками, съ чернильными пятнами туть же подписала императрица рукою, которая отражала сильное волненіе.

Рѣшено было немедленно дѣйствовать далѣе. Въ Кронштадтъ былъ посланъ адмиралъ Талызинъ, который и успѣлъ привести крѣпость въ повиновеніе императрицѣ; сама императрица, объявивъ себя, при восторженныхъ кликахъ, полковникомъ всѣхъ гвардейскихъ полковъ, въ 6 час. вечера того же 28 іюня двинулась, верхомъ на конѣ, во главѣ приблизительно 10.000 чел., къ Петергофу, гдѣ находился Петръ Өеодоровичъ, имѣя 1.590 чел. своихъ голштинскихъ войскъ — русскихъ полковъ при себѣ

онъ не терпълъ. Отъ площади Зимняго дворца до Петергофа около 30 версть; шли всю ночь съ краткимъ отдыхомъ около Краснаго кабачка. Одинъ за другимъ являлись посланные императора. Еще въ Петербургъ прибылъ фельдмаршалъ Н. Ю. Трубецкой, за нимъ гр. А. И. Шуваловъ; въ пути встрътились вице-канцлеръ кн. А. М. Голицынъ и ген.-м. Измайловъ. Два первые имъли поручение удержать войска въ повиновении государю-и оба они немедленно присягнули Екатеринъ; кн. Голицынъ привезъ Екатеринъ письмо отъ ея супруга примирительнаго содержанія, Измайловъ сообщиль, что Петръ Өеодоровичь готовъ отречься отъ престола, и принялъ на себя поручение уладить это дъло. Утромъ 29 іюня Екатерина съ войскомъ вступила въ Петергофъ. Отречение было уже подписано, и бывщий императоръ немедленно былъ увезенъ вмѣстѣ съ его дюбимцемъ гр. Гудовичемъ; нарету провожали весьма недружелюбные возгласы солдать. 30 іюня императрица Екатерина тріумфально вступила обратно въ Петербургъ.

Такъ совершился переворотъ. Никто не поднялся въ защиту бывшаго императора. Но у императрицы былъ сынъ, и иногда ее обвиняють въ узурпаціи его правъ. Это обвиненіе, дъйствительно, имъ етъ нъ которую силу, но значительно меньшую, чѣмъ кажется на первый взглядъ. Болѣе чѣмъ вѣроятно, что Екатерина и сама желала получить власть въ свои руки, но взяла ее она сама потому, что не могла не взять. Она могла совсъмъ ничего не дълать для устраненія съ престола Петра Өеодоровича; но разъ она приняла въ этомъ участіе-она должна была занять тронъ сама, такъ какъ въ случав воцаренія Павла Петровича она подвергала всъхъ своихъ сторонниковъ двойной опасности: послъ неизбъжнаго риска въ самый моментъ переворота для всёхъ ихъ наступала вторично такая же опасность съ того момента, когда власть перешла бы по окончаніи регентства въ руки молодого государя. Съ какими свойствами, съ какими чувствами и взглядами онъ вырастетъ — этого никто не могъ знать; помимо вопроса о томъ, что можно сдълать воспитаніемъ съ природными задатками, не подлежить спору, что къ уму и сердцу молодого государя и при самомъ бдительномъ надзоръ могли найти доступъ внушенія весьма неблагопріятныя, если не для его матери, то для всъхъ другихъ участниковъ переворота; примъръ Меншикова не быль неизвъстень. Было большимъ и страшнымъ вопросомъ: какъ отнесется онъ къ этому факту. Екатерина не имѣла, пожалуй, и права такъ рисковать судьбой лицъ, действовавшихъ съ нею заодно; едва ли даже она нашла бы людей, готовыхъ рисковать собою, содъйствуя ей въ достижении какого-либо другого результата, кромъ ея собственнаго воцаренія. Передать тронъ низлагаемаго государя его малолътнему сыну могли бы только высшія государственныя учрежденія, если бы низложеніе было

произведено ими; но перемѣна совершилась помимо ихъ, они лишь признали совершившійся фактъ и ничѣмъ не проявили своей иниціативы въ первый же моментъ,—въ тотъ единственный моментъ, въ который они могли по такому вопросу высказаться.

Разнымъ лицамъ, такъ или иначе содъйствовавшимъ перевороту, были розданы при коронаціи, 22 сентября того же года, щедрыя награды. Полки гвардіи получили не въ зачетъ полугодовое жалованіе, Панинъ, гр. Разумовскій, кн. Волконскій получили по 5.000 р. ежегодной пенсіи, Орловы возведены въ графское достоинство, получили чины, ордена, 50.000 р. деньгами и свыше 2.000 душъ крестьянъ; княгинъ Дашковой выдано было 24.000 р.; никто изъ лицъ, оставшихся върными до конца Петру Өеодоровичу, не подвергся какой - либо немилости; Екатерина заявляла, что приняла корону по единодушному желанію всъхъ подданныхъ, и поступала такъ, какъ подобало при такомъ обстоятельствъ.

Награда кн. Дашковой, одна изъ первыхъ по размърамъ, внушила мнѣніе о большомъ участіи княгини въ переворотѣ; сама Дашкова была искренно убъждена, что все устроила она. Въ своихъ запискахъ она говоритъ, что императрица ей все довъряла, и сообщаетъ тотъ, дъйствительно върный фактъ, что чрезъ нее сносились офицеры съ императрицей; только она дълаетъ невърное заключеніе, что это были всѣ сношенія, какія были у императрицы съ офицерами, Екатерина же говоритъ, что уже пять мъсяцевъ шли эти сношенія, прежде чьмъ Дашкова о нихъ узнала что-либо-и, очевидно, въ данномъ случат Екатерина свидтельствуеть о томъ, что ей было извъстно несравненно точнъе, чъмъ Дашковой; а когда сама Дашкова разсказываеть, что только черезъ день послъ восшествія Екатерины на престоль она узнала о томъ, какъ близокъ къ императрицѣ Григ. Орловъ, то она сама даеть намъ доказательсво, что Екатерина вовсе не была съ нею такъ откровенна, какъ казалось княгинъ, и что ближайшимъ образомъ касавшееся Екатерины, оставалось ей неизвъстнымъ. Дашкова разсказываетъ, что въ самомъ началъ царствованія Петра Өеодоровича она обратилась къ императриць, умоляя ее открыться, имъеть ли она какіе-нибудь планы, и что Екатерина отвътила, что нинакихъ плановъ не имъетъ, а ръшила предоставить все естественному теченію. Дашкова повърила этому отвъту, но сама нашла нужнымъ дъйствовать-и потому думала, что все она именно и начала; но отлично извъстно, что у Екатерины уже давно были планы, и отвѣтила она Дашковой такъ, какъ отвътила, очевидно, потому что не считала возможнымъ все открывать молодой, 18-лътней женщинъ. Такимъ образомъ участіе кн. Дашковой въ событіи 28 іюня надо признать вовсе не особенно значительнымъ. Размъры же награды, ей выданной, объясняются тымь, что и естественно было особенно

наградить молодую, знатную и богатую женщину, которая по собственному желанію и искренней привязанности къ Екатеринъ приняла участіе въ предпріятіи, во всякомъ случаъ не безопасномъ.

Съ воцареніемъ Екатерины ея жизнеописаніе самымъ тъснымъ образомъ сливается съ исторією ея царствованія; значеніе дъяній государственныхъ, совершенныхъ ею, совстив закрываеть факты ея частной, личной жизни; и если было необходимо подробно изложить жизнь Екатерины до ея воцаренія, чтобы видёть, какъ слагался ея характеръ, черезъ какія затрудненія, съ какими ошибками и съ какими проявленіями очень большого ума дошла она до трона Россійской Имперіи, то объ Екатеринь, какъ объ императрицѣ, только тотъ получитъ върное понятіе, кто ознакомится съ ея государственными трудами, со всею исторією ея царствованія, въ событіяхъ котораго она принимала самое видное участіе. Краткій очеркъ ея обыденной, частной жизни и общая ея характеристика явятся уже только дополненіемь къ этому изображенію, — дополненіемъ необходимымъ и важнымъ, но все же лишь дополненіемъ. Раздълять ея царствованіе ръзко на отдъльные періоды не представляется достаточныхъ основаній, но довольно ясно можно различать первые годы царствованія до начала первой турецкой войны, затъмъ пятилътіе, занятое этою войною, далье приблизительно десять лѣтъ, занятыя преимущественно дѣятельностью въ законодательства и внутренняго управленія, и, наконецъ, послъднее десятилътіе. Въ такомъ распредъленіи мы и изложимъ жизнь и царствованіе Екатерины II.

## III.

## Первые годы царствованія Екатерины II.

Екатерина вступила на престолъ безъ яснаго плана и даже безъ опредъленной программы дъйствій, но съ опредъленными намъреніями. Она не объявляла, что сохранитъ все существующее, какъ объявляли о намъреніи сохранять все, установленное Петромъ Великимъ, правительства, смънявшія другъ друга послъ перваго императора; тъмъ менъе стремилась она передълывать все, что унаслъдовала отъ предшествовавшаго царствованія— какъ отнесся къ ея дъламъ ея сынъ и преемникъ. Новая императрица, вообще говоря, находила нужнымъ многія и различныя исправленія въ государственномъ механизмъ Россіи и даже въ Россіи вообще, и себя считала прямо призванною внести перемъны къ лучшему; какъ върная сторонница раціоналистической философіи, она была проникнута убъжденіемъ, что просвъщенный разумъ— и, въ частности, ея просвъщенный разумъ—откроетъ съ легкостью все, въ чемъ нуждается современность, и дастъ способъ безошибочно

достигнуть желаемыхъ результатовъ. Въра во всемогущество разума и убъжденіе въ легкости всякихъ улучшеній—черта, присущая всей дъятельности Екатерины и другихъ людей XVIII в. Въ соотвътствіи съ такими взглядами Екатерина и дъйствовала въ первые годы своего царствованія: она вносила въ самыя разныя стороны государственной жизни тъ поправки, какія представлялись ея умственному взору необходимыми, но какой либо планомърности въ ея государственныхъ мъропріятіяхъ нельзя усматривать. Работать, примънясь не къ потребностямъ только данной минуты, а по опредъленной программъ, Екатерина начала уже послъ, когда убъдилась въ совершенной неудовлетворительности законовъ и даже въ отсутствіи многихъ необходимыхъ законоположеній.

Первые дни царствованія, начавшагося такъ, какъ пачалось царствованіе Екатерины, не могли быть совершенно спокойны; въ Петербургъ нъсколько дней шелъ разгулъ и народа, и войска; онъ былъ, впрочемъ, скоро прекращенъ твердыми и разумными мърами. З іюля, присутствуя въ Сенатъ, императрица дала ему порученіе, какого не получали высшія государственныя учрежденія въ Россіи ни прежде, ни послъ: Сенату было поручено пересмотръть всъ распоряженія, изданныя при Петръ Өеодоровичь, и своею властью отмѣнить тѣ, которыя Сенатъ найдетъ неполезными, докладывая императриць о тьхь, которыя онь признаеть нужнымъ сохранить. Въ силу этого повелѣнія Сенатъ предписалъ распечатать домовыя церкви, прекратиль вербовку въ Россіи охотниковъ въ голштинскія войска, остановиль предположенный выпускъ бумажныхъ денегъ и т. п. Причины, побудившія императрицу къ ръщительному шагу, и ея ближайшія намъренія «Обстоятельномъ манифестъ», обнародованбыли изложены въ іюля 1762 г. Какъ первое основаніе перем'єны на престолъ было указано забвеніе правъ русскаго государства и пренебрежение достоинствомъ и честью русскаго народа, обнаруженныя «бывшимъ императоромъ». По словамъ манифеста Петръ Өеодоровичъ «возмечталъ о своей власти монаршей, якобы оная не отъ Бога установлена и не къ пользъ и благополучію подданныхъ, но случайно къ нему въ руки впала для собственнаго его угожденія и для того даль самовластію своему соединиться съ самовольнымъ стремленіемъ на всѣ такія установленія въ государствъ, какія только малость духа его опредълить могла къ оскорбленію народа». Дадже приведены были письма, въ которыхъ императоръ отрекался отъ власти, и, наконецъ, дано узаконить такія «государственныя установленія», «по которымъ бы правительство въ своей силъ и принадлежащихъ границахъ теченіе свое имѣло такъ, чтобы и въ потомки каждое государственное мъсто имъло свои предълы и законы къ соблюдению добраго во всемъ порядка».

Послѣднее обѣщаніе было дапо въ словахъ общихъ, ничѣмъ опредѣленнымъ императрицу не связывавшихъ, но несомнѣнио, что именно оно, вмѣстѣ съ безжалостными, но въ общемъ совершенно вѣрными отзывами о царствованіи Петра Өеодоровича, было причиною того, что манифестъ этотъ по повелѣнію Павла Петровича былъ вырѣзанъ изъ сборника указовъ императрицы Екатерины II за 1762—1765 годы, въ которомъ онъ въ свое время перепечатанъ, а затѣмъ не включенъ былъ и въ Полное собраніе законовъ

Въ тотъ самый день, которымъ помъченъ этотъ манифестъ. погибъ насильственною смертью бывшій императоръ, находившійся въ загородномъ дворцѣ Ропшѣ подъ крѣпкимъ присмотромъ. Обстоятельства этого ужаснаго происшествія въ подробности неизвъстны; сохранившееся письмо А. Орлова, въ которомъ онъ сообщаль императриць о случившемся и умоляль о пощадь, --письмо, паписанное, очевидно, подъ самымъ свъжимъ впечатлъніемъ несчастія, не оставляеть ни малъйшаго сомнънія въ томъ, что происшествіе это должно было явиться полною неожиданностью для Екатерины. Этотъ случай для нея быль, конечно, не только печальнымъ пятномъ на фонъ переворота, совершившагося безъ пролитія капли крови, онъ былъ для нея до нѣкоторой степени даже опасенъ. У нея былъ сынъ, и пока былъ живъ Петръ Өеодоровичь, всякій новый перевороть, чтобы сохранять хоть тынь преимущества надъ событіемъ 28 іюня, могъ быть совершенъ лишь во имя Петра Өеодоровича; но за Петра Өеодоровича никто не поднялся-это было несомнънно; теперь являлась возможность движенія во имя правъ Павла Петровича, и отъ этого оно дълалось лишь в роятнье: не скоро еще такъ укръпилось положение Екатерины на престолъ, чтобы возможность новой революціи нереворота не представлялась ея умственному взору послъ смерти ея супруга. Во всякомъ случать, непричастность Екатерины къ этому событію не подвержена никакому сомнівнію, и всякіе намеки въ противоположномъ смыслѣ абсолютно неосновательны.

9 августа 1762 г. монастырямъ были возвращены педвижимыя имущества, отобранныя у нихъ Петромъ Өеодоровичемъ. 1 сентября 1762 г. императрица отправилась въ Москву для коронаціи, которая и совершилась 22 сентября. Москва приняла Екатерину не особенно горячо—по крайней мѣрѣ, находясь въ Москвѣ въ 1775 г., императрица писала, что теперь она видитъ гораздо болѣе сердечности, чѣмъ видѣла въ первый пріѣздъ. И это совершенно понятно: въ Москвѣ не до такой степени ощущалось все то, что дѣлалъ Петръ Өеодоровичъ и что въ глазахъ всѣхъ, кто видѣлъ это ближе, оправдывало переворотъ. Въ Москву пріѣхалъ вызванный изъ ссылки А. П. Бестужевъ-Рюминъ; онъ получилъ обратно чины, ордена и всѣ свои богатства, былъ окруженъ всевозможными знаками почета, но участія въ дѣлахъ онъ почти не получилъ: года и горе ослабили его. Во время этого

пребыванія въ Москвъ императрица основала туть Павловскую больницу, въ память выздоровленія цесаревича Павла Петровича отъ сильной бользни. Въ Москвъ разыгрались за это время два незначительныя происшествія, рисующія, однако, настроеніе минуты: офицеры Гурьевъ и Хрущовъ говорили о возможности и желательности новаго переворота въ пользу Іоанна Антоновича или Павла Петровича; Хитрово, Ласунскій и Рославлевъ очень ръшительно высказались противъ Орловыхъ и готовились убить гр. Г. Орлова, если бы императрица решилась вступить съ нимъ въ бракъ, о возможности чего прошли слухи. Объ эти исторіи окончились быстро; участники первой были судимы и наказаны ссылкою въ Сибирь, участники второй были только уволены отъ службы и высланы изъ столицы. Въ первые два года царствованія Екатерины произошли еще два факта, по внутреннему своему значенію сходные съ обоими этими, потому что и въ нихъ выразилось то же враждебное отношение къ новой императрицъ, та же мысль о возможности новыхъ переворотовъ; и мы изложимъ ихъ здёсь, чтобы уже покончить съ такого рода попытками.

Рътвение вопроса о монастырскихъ имъніяхъ было поручено 29 ноября 1762 г. особой комиссіи, а 28 февраля 1764 г. было утверждено положение о монастырскихъ имъніяхъ, выработанное этою комиссіею. Было опредълено число монастырей, содержаніе которыхъ было принято на казенный счетъ, и на каждый ассигнована опредъленная сумма; изъ казны же назначено содержаніе архіереямъ и церковно-служителямь; всѣ прочія суммы, собиравшіяся съ крестьянъ, прежде находившихся во владініи отдільныхъ монастырей, архіерейскихъ домовъ и даже нікоторыхъ церквей, поступили въ въдъніе коллегіи экономіи и были опредълены на содержаніе училищъ, больницъ и на пенсіи престарълымъ чиновникамъ. Это было весьма удачное разръшение вопроса, давно наболѣвшаго и начиная со временъ Іоанна III создававшаго разныя затрудненія правительству; полученныя этимъ путемъ средства дали возможность ввести значительныя улучшенія въ организацію всего государственнаго управленія; они были произведены манифестомъ 15 декабря 1763 года. Но многіе представители духовенства были недовольны и въ связи съ вопросомъ о секуляризаціи церковныхъ имуществъ разыгралось знаменитое дъло ростовскаго митрополита Арсенія Мацъевича. Этотъ іерархъ, отличавшійся крайне раздражительнымъ характеромъ, очень крутой въ обращении съ простыми монахами и еще болъе съ лицами бълаго духовенства, имълъ преувеличенное представление о значении монашескаго чина и ставилъ вообще духовную власть выше свътской. Направленіе работъ комиссіи, предложившей указанное выше рѣшеніе вопроса о монастырскихъ имуществахъ, чрезвычайно его раздражало, и онъ позволилъ себъ безпримърную выходку: въ 1763 г., когда въ Ростовъ было уже извъстно о предстоявшемъ-и скоро,

дъйствительно, послъдовавшемъ — прибытіи императрицы въ Ростовъ, онъ въ первое воскресенье Великаго поста положенное по уставу преданіе анавемъ еретиковъ, лжеучителей и враговъ церкви произвелъ съ особенною торжественностью и самовольно внесъ въ обрядъ два дополненія, явно направленныя прямо противъ личности царствующей государыни, а вслъдъ за тъмъ написалъ въ Синодъ крайне ръзкое письмо, въ которомъ доказывалъ, что дъйствія императрицы относительно церковныхъ имуществъ стоятъ въ противоръчіи съ ея объщаніями. За это Арсеній былъ преданъ суду, лишенъ сана и сосланъ въ отдаленный монастырь. Впослъдствіи онъ еще отягчилъ свою участь: въ монастыръ онъ велъ ръзкія и неприличныя ръчи о государынъ и въ 1767 г. по новому суду былъ лишенъ монашескаго сана, заключенъ въ одинъ изъ казематовъ Ревельской кръпости; тамъ онъ и умеръ въ 1772 г.

Но эти проявленія недовольства, ограничившіяся только разговорами, гораздо мен'є значительны, чѣмъ попытка новаго переворота, произведенная въ 1764 г.

Іоаннъ Антоновичъ въ последніе годы царствованія Елизаветы Петровны находился въ Шлиссельбургской крѣпости подъ строжайшимъ карауломъ. Императрица Екатерина видъла несчастнаго принца, но эта встръча обставлена была такою глубокою тайной, что подробности ея совершенно неизвъстны. Несчастнаго узника, совершенно поврежденнаго въ разсудкъ, Екатерина нашла необходимымъ попрежнему держать подъ самымъ строгимъ надзоромъ и поручила этотъ надзоръ въдънію единственно Н. И. Панина, такъ что стража не должна была принимать никакихъ распоряженій, если они не исходили отъ императрицы или отъ Н. И. Панина; при этомъ подтверждена была инструкція, данная еще при Елизаветъ Петровнъ, чтобы ни подъ какимъ видомъ не выпускать плѣнника и убить его, если представится опасность, что онъ будетъ освобожденъ. Безразсудную попытку освободить его произвелъ въ 1764 г. поручинъ Смоленскаго полка Мировичъ. Это былъ челов'вкъ неуравнов'вшенный; онъ происходилъ изъ богатаго малороссійскаго рода, когда-то близкаго нъ Мазепъ и послъ его измъны потерявшаго и богатства, и положеніе; мысль вернуть прежнее свое благосостояніе неотступно пресл'єдовала Мировича; онъ обходилъ въ Петербургъ гр. Разумовскаго, П. И. Панина, кн. Дашкову, думая устроить при ихъ помощи свою судьбу, но никто не находилъ возможнымъ сдѣлать для Мировича то, на что простирались его претензіи. Случайно осенью 1763 г. Мировичъ узналь, что Іоаннъ Антоновичь содержится въ Шлиссельбургъраньше онъ объ этомъ ничего и не зналъ: такъ строго соблюдалась эта тайна. Онъ остановился на безумной мысли вернуть этому принцу тронъ: видя, какъ высоко поднялись тѣ, кто содъйствовалъ воцаренію Екатерины, онъ расчитывалъ такъ

возвыситься и самъ, возведя на тронъ новаго государя. Обсудить способъ для осуществленія своего безумнаго предпріятія и хотя бы нъсколько подготовить его успъхъ Мировичъ былъ совершенио неспособенъ. Онъ просто, дождавшись своей очереди быть на караулт въ Шлиссельбургт, переговорилъ съ нъсколькими капралами стражи, и въ ночь на 5 іюля 1764 г. вызвалъ солдать, приказалъ имъ зарядить ружья и сталъ требовать отъ коменданта крѣпости и отъ двухъ офицеровъ, спеціально приставленныхъ сторожить Іоанна Антоновича, чтобы они освободили узника; получивъ отказъ, онъ приказалъ зарядить пушку, чтобы выстрѣлами изъ нея разрушить дверь каземата и вывести плънника; тогда ему предложено было войти свободно, онъ вощелъ-и нашелъ бездыханное тъло: Антоновичъ былъ убитъ своими стражами согласно инструкціи. Тогда Мировичь покорно отдался въ руки властей. Извъстіе обо всемъ этомъ императрица получила отъ Н.И.Панина въ Ригъ, гдъ она находилась, совершая поъздку по прибалтійскимъ губерніямъ. Екатерина сохранила наружно полное спокойствіе, но ускорила свое возвращеніе въ столицу; она салась, что, быть-можетъ, покушение Мировича было подготовлено, имъло за собою какую-нибудь партію; тщательное слъдствіе доказало, что никакихъ сообщниковъ у Мировича не было предпріятіе его было поистинъ безразсудно. Мировичъ былъ димъ и казненъ.

Это была послѣдняя въ царствованіе Екатерины попытка овладѣть верховною властью или хотя бы оказать энергичное воздѣйствіе на волю императрицы; Пугачевъ принялъ имя Петра III, но онъ, конечно, ни на минуту не расчитывалъ захватить престолъ.

Въ первые же мъсяцы своего царствованія Екатерина поручила Н. И. Панину составить проектъ преобразованія высшаго управленія Россіи, и 29 декабря 1762 г. ею подписанъ былъ манифестъ объ учрежденіи императорскаго совъта, но затъмъ съ этимъ дъломъ разыгралась какая-то, не совсъмъ еще разъясненная исторія: манифестъ уже по подписаніи быль надорвань, неизвъстно въ точности когда, но въ близкое къ подписанію время, и императорскій совъть учреждень не быль. Иногда видять въ этомъ доказательство того; что императрица первоначально должна была уступать какой - то партіи, добивавшейся ограниченія императорской власти, но затъмъ почувствовала себя настолько сильною, что смогла отказать въ уступкъ. Мы думаемъ, однако, что тутъ было лишь предположение императрицы улучшить высшее управленіе имперіи, попытки же ограничить власть государыни, намъ кажется, тутъ видъть нельзя. Проектъ былъ переданъ разсмотрѣніе нѣкоторыхъ высшихъ сановниковъ и не встрѣтилъ ни въ комъ изъ нихъ сочувствія. Тотъ высшій органъ управленія, который предполагалось учредить, вовсе не получаль такой связи съ другими учрежденіями имперіи, которая бы давала ему возможность играть большую роль помимо императрицы. Тѣ самыя лица, которыя были предположены въ члены этого совѣта, разсматривали, по повелѣнію императрицы, уже послѣ подписанія манифеста — повидимому, даже послѣ того, какъ онъ былъ лишенъ силы, — жалованную грамоту дворянству, данную Петромъ Өеодоровичемъ: императрица не опасалась, слѣдовательно, тѣхъ самыхъ лицъ, которыя должны были быть назначены членами этого совѣта.

Въ связи съ проектомъ совъта былъ разработанъ проектъ реформы Сената и всёхъ центральныхъ учрежденій; имъ императрица воспользовалась почти безъ измѣненій. 15 декабря 1763 г. быль обнародовань манифесть, который составиль своего рода эпоху въ исторіи гражданскаго управленія Россіи, такъ какъ окончательно разд'влилъ понятія о государственной служб'в и о частномъ кормленіи. Въ XVII в. въ видъ обычнаго, признаннаго способа вознагражденія за службу воеводамъ и другимъ представителямъ администраціи давалось право собирать съ населенія, подъ общимъ именемъ «кормовъ», разные сборы, которые опредълялись произвольно и разсматривались какъ вознаграждение за трудъ. Петръ Великій пытался устранить этотъ пережитокъ старины, и служащимъ въ учрежденныхъ имъ коллегіяхъ было назначено жалованье отъ казны, но послъ его кончины, въ видахъ ложно понимаемой экономіи, жалованье сохранено было лишь высшимъ чинамъ, всѣмъ же прочимъ предоставлено было содержаться «акциденціями», т.-е. доходами отъ просителей, со строгимъ предписаніемъ не вымогать взятокъ, а довольствоваться тъмъ, что будутъ давать добровольно; надо ли говорить, какое широкое поле открывалось этимъ для развитія взяточничества, помимо того уже, что закръплялось крайне нежелательное смъщение понятия объ исполненіи должности и понятія о правѣ на доходъ. Теперь было назначено денежное жалованіе встмъ служащимъ въ правительственныхъ учрежденіяхъ, и съ этого времени стала у насъ возможна борьба со взяточничествомъ.

По новому учрежденію Сенать и всѣ коллегіи были раздѣлены на департаменты; каждый департаменть получаль въ свое завѣдываніе опредѣленную часть дѣлъ, изъ числа входившихъ въ компетенцію даннаго учрежденія, и рѣшаль эти дѣла самостоятельно, на правахъ всей коллегіи, и только дѣла важнѣйшія разсматривались въ соединенномъ собраніи всѣхъ департаментовъ; этимъ достигалось значительное ускореніе дѣлопроизводства. Особенно благотворное значеніе имѣло усиленіе дѣятельности Сената. Онъ быль раздѣленъ на шесть дспартаментовъ—четыре въ Петербургѣ и два въ Москвѣ; между столицами дѣла распредѣлялись, какъ прежде между Сенатомъ и его конторой, на основаніи принципа географическаго: однѣ губерніи были подвѣдомы петербургскимъ департаментамъ, другія — московскимъ; департаменты получили въ

свое завъдываніе каждый опредъленныя отрасли государственнаго управленія. Дѣла текущія, для которыхъ существовали достаточныя и ясныя узаконенія, получали окончательное разръшеніе въ департаментахъ, но для этого было необходимо, чтобы тамъ состоялось ръщение единогласное не только присутствовавшихъ на разсмотрѣніи даннаго дѣла сенаторовъ, но и всѣхъ сенаторовъ департамента: отсутствовавщіе члены департамента должны были слущать дъло на дому и дать свое мнъніе; къ единогласному ръшенію сенаторы были обязаны прійти и могли не соглащаться только въ томъ случат, если находили, что для даннаго случая нътъ подходящаго узаконенія. Если не оказывалось подходящаго закона, или если прямо возникаль вопрось о новомъ постановленіи законодательнаго характера или о новой, ранте не существовавшей комбинаціи действій несколькихь учрежденій-когда, напр., въ какомъ-либо дълъ должны были участвовать нъсколько коллегій, —то вопросъ обязательно разсматривался въ общемъ собраніи, и всѣ новыя законодательныя постановленія непремѣнно восходили на утвержденіе императрицы. При Сенатъ оставался генераль-прокурорь, имъвшій общирную власть надъ сенатской канцеляріей и широкія права по наблюденію за всею д'вятельностью Сената; въ каждый департаментъ было назначено по одному оберъпрокурору; оберъ-прокуроры, подъ общимъ руководствомъ генералъ-прокурора, исполняли въ департаментахъ ту роль, которая по отношенію ко всему Сенату лежала на генераль-прокуроръ.

Такая организація Сената оказалась весьма цълесообразною. Установленіе шести департаментовъ, т.-е. шести полноправныхъ и одновременно работающихъ въ составъ Сената присутствій, дало Сенату возможность съ большимъ вниманіемъ относиться ко всёмъ административнымъ и судебнымъ вопросамъ, доходивщимъ него, и оказывать больше вліянія на дъятельность подчиненныхъ ему учрежденій. Императрица весьма внимательно слѣдила работами Сената. Она неоднократно, особенно въ первые годы, присутствовала въ общихъ собраніяхъ Сената и постоянно получала отъ генералъ-прокурора доклады о его работахъ; на ея утвержденіе восходили, кром'є новыхъ узаконеній, вс'є сенатскія ръшенія по судебнымъ дъламъ, если приговоръ влекъ за собою высшія степени наказанія; императрица почти всегда смягчала сенатскіе приговоры: полагаемые по сил' законовъ они лись часто слишкомъ суровыми. Въ первые же годы царствованія императрица ограничила случаи прим'вненія пытокъ, а Наказа, не уничтоживъ пытокъ окончательно послъ изданія общимъ закономъ, повелъла Сенату предписать всъмъ судебнымъ мъстамъ, чтобы они въ примъненіи пытокъ непремънно строго руководились главою десятой Наказа комиссіи для составленія проекта новаго уложенія, а въ этой главъ съ самою ною убъдительностью была доказана жестокость и безполезность пы-

токъ. И ни разу императрица не отступила отъ этого запрета примфнять пытки: въ нфсколькихъ случаяхъ-очень немногочисленныхъ — учрежденія представляли о необходимости примѣнить пытку, и всегда это вело лишь къ тому, что они получали замъчаніе, что не должно было и дълать подобныхъ представленій. Заслуживають также вниманія заботы императрицы содержимыхъ подъ стражею обвиняемыхъ и 0 ныхъ по суду: въ ея царствованіе было издано много указовъо томъ, чтобы дъла, по которымъ содержатся колодники, были разсматриваемы немедленно, чтобы судьба этихъ колодниковъ, особенно несовершеннолътнихъ, была по возможности смягчаема. И если повтореніе указовъ, съ одной стороны, свидътельствуетъ, что они не были исполняемы со всею строгостью, то, съ другой стороны, непрерывный рядъ ихъ ясно говоритъ о томъ, какое вниманіе обращала на это діло императрица. Въ теченіе царствованія Екатерины такіе преступники, какъ тяжелой памяти Салтычиха, замучившая много своихъ кръпостныхъ-несомнънно, она была душевно-больная, -- или Жуковъ, убившій мать и сестру, были подвергаемы особымъ наказаніямъ, обставленнымъ такимъ церемоніаломъ, который имълъ цълью выдвинуть нравственный ужасъ совершенныхъ преступленій. Съ другой стороны, были попытки окавниманіе и хорошимъ чувствамъ, проявляемымъ преступниками. Такъ, въ первые годы царствованія произошель такой случай: въ лъсу быль найденъ человъкъ, убитый однимъ ударомъ топора, и тутъ же схвачены два крестьянина, родные братья-и каждый изъ братьевъ упорно утверждалъ, что убилъ именно онъ, а не его брать: каждый принималь на себя вину и тяжелое наказаніе, слъдовавшее за преступленіе; императрица простила виновнаго и приказала случай этотъ распубликовать въ газетахъ. Въ общемъ Сенать работаль удовлетворительно; за 34 года царствованія Екатерины можно отмътить не болъе 10 случаевъ, когда императрица дълала Сенату упреки за неосновательность ръшеній; чаще приходилось государынъ требовать болъе скорыхъ ръшеній, но встръчаются и случаи благодарности Сенату за хорошую работу. Все внутреннее управленіе въ царствованіе Екатерины совершалось, можно сказать, именно Сенатомъ и государынею, и заслуги ихъ тутъ очень велики. При непосредственномъ участіи Сената были осуществлены всѣ реформы царствованія; всѣ подробности, требовавшія разр'єшенія при проведеніи въ жизнь новыхъ учрежденій, разрабатывалъ Сенатъ и, оцфиивая его дфятельность въ общемъ, нельзя не признать въ ней и внимательнаго отношенія къ просамъ жизни и умѣлаго ихъ разрѣшенія.

При вступленіи Екатерины на престоль генераль-прокуроромь быль А. И. Глѣбовъ, человѣкъ чрезвычайно способный, но безъ твердыхъ принциповъ; онъ позволялъ себѣ принимать участіе въ весьма неблаговидныхъ финансовыхъ операціяхъ и въ началѣ

1764 г., когда это раскрылось, быль отставлень отъ должности; генералъ-прокуроромъ назначень быль кн. А. А. Вяземскій, который до того времени быль генералъ-квартирмейстеромъ, т. - е. исполнялъ приблизительно тѣ обязанности, которыя теперь лежать на интепдантствъ. Въ самомъ началѣ царствованія онъ быль отпра-

8) GEAUNOS OUTA TOLY CAIS QUA HAPOGO SIM Hall's oriole Holle Haxogataca, G'hapler conse cononsuo Quetasix & zono a Hanago Bath ux 2 TTO ETHU HE GOT ALERSHO HONE pre 4 ENOISI APOBUNYIN CETROMO My HOG GEPENA, a ETHO MYPECE DE SIENGGO 1998 11 11 vary orgstenu Cating attocop TO MADE BAS IN OTINEX 4 9 HIB. HE Manas porcis, sugramação u fingrishgia cytor o magusty in Gronoporde A fra a atala hougherence Bankuru Ink Theroundrianu . Hapyen etta & o Hola o to 12 214 8 Beek & Bapy Na Gecome AR 86100 og Haldoon u sageroatth uxh HOISM IN OF X COUTTOSI CHUMM HELTOS ELLE SUA DEMOBRATIO ECTOTO FORME MEDDENI OLINBIIA; а мотоно назвать ск досиноверности considerations staggersouth a extangually con estama Apullectora 11 torones Etrothous ost pychu, u voere conadu on enegeting 11 aft & GOAIIU & E 18cg. 11 HOMY TIPHER Become region Econom pagnotors Ingui , Lorgane P'sunopoeen

Страница «Секретивнато наставленія» кн. А. А. Вяземскому. Оригинать въ Государственномъ Архивъ въ Петербургъ.

вленъ съ особымъ порученіемъ на Уралъ, гдѣ происходили серьсзныя волненія заводскихъ крестьянъ. Онъ отлично понялъ положеніе всего заводскаго округа, утишилъ благоразумными мѣрами волненія и представилъ императрицѣ очень ясное и безпристрастное изложеніе дѣла, затрагивавшаго крупные денежные интересы

впіятельнѣйшихъ фамилій. Свонми дѣйствіями кн. Вяземскій заслужилъ полное довѣріе императрицы, она поручила ему важнѣйшій постъ имперіи, и новый генералъ прокуроръ оправдалъ довѣріе государыни. Кн. Вяземскій не былъ человѣкомъ обширнаго государственнаго ума, онъ не увлекался широкими перспективами, обольщавшими иногда и Екатерину, онъ былъ зато человѣкъ неподкупной честности, удивительной работоспособности и отлично зналъ всю администрацію имперіи; онъ былъ самымъ подходящимъ помощникомъ императрицы и исполнителемъ ея предначертаній. Съ теченіемъ времени въ его рукахъ сосредоточилось почти самостоятельное управленіе нѣсколькими отраслями администраціи, и прежде всего финансами; свой высокій постъ онъ сохранилъ до самой своей кончины въ 1793 г.

При назначеніи Вяземскаго генераль-прокуроромъ Екатерина дала ему особое «Секретнъйшее наставленіе». Императрица требовала въ немъ отъ Вяземскаго правды и только правды, объщая ему за то всегдашнюю свою поддержку; далье она обращала его вниманіе на важнъйшіе, стоявшіе на очереди, вопросы финансоваго управленія и излагала свое мнініе о двухъ партіяхъ въ Сенатъ, изъ которыхъ одна, по ея словамъ, состояла изъ людей вполнъ добросовъстныхъ, но не особенно выдающихся въ умственномъ отношеніи, другая же-изъ людей съ болье широкими взглядами, но не внушавшихъ государынъ полнаго довърія, потому что они преслѣдовали свои частные интересы; государыня просила Вяземскаго относиться къ той и другой партіи безпристрастно. Замъчательны въ этой инструкціи слова Екатерины по поводу нъкоторыхъ притязаній окраинъ имперіи: «Малая Россія, Лифляндія и Финляндія суть провинціи, которыя правятся конфирмованными имъ привилегіями. Нарушить оныя отръшеніемъ всъхъ вдругъ весьма непристойно бъ было, однакожъ и называть ихъ чужестранными и обходиться съ ними на такомъ же основаніи есть больше нежели ошибка, а можно назвать съ достовърностію глупостью. Сін провинцін надлежить легчайшими способами привести къ тому, чтобы онъ обрусъли и перестали бы глядъть, какъ волки къ лъсу; когда же въ Малороссіи гетмана не будеть, то должно стараться, чтобъ ввъкъ и имя гетманское исчезло, не токмо бы персона какая произведена была въ оное достоинство».

И взглядамъ этимъ государыня всегда оставалась върна: съ Эстляндскаго дворянства она приказала немедленно взыскать 50.000 р., которые дворянство это «выманило себъ въ минувшее послъднее правленіе, воспользуясь только тогдашнимъ къ чужестраннымъ націямъ пристрастіемъ, не постыдившись таковыми причинами умножать убытки Россіи»; и когда многіе города прибалтійскихъ губерній просили у Екатерины подтвержденія своихъ привилегій—какъ и ранъе они представляли всякому новому госу-

дарю такую же просьбу,—то, конечно, они были очень счастливы, когда привилегіи эти были подтверждены, и никогда не мечтали получить что - либо большее. Екатерина неуклонно повторяла, что німецкіе подданные имперіи должны непремівню усвоивать русскій языкъ, и достигла того, что русскій языкъ употреблялся въ діпопроизводстві прибалтійскаго края; въ совершенномъ согласіи съ такимъ направленіемъ стойть и резолюція императрицы на доложенныхъ ей претензіяхъ лифляндскихъ депутатовъ въ комиссіи для сочиненія проекта новаго уложенія: «они подданные Россійской имперіи, а я не Лифляндская императрица, а Всероссійская».

Такъ же относилась императрица Екатерина и къ Малороссіи. Елизавета Петровна, питая особенное расположеніе къ Разумовскимъ, малороссамъ по происхожденію, возстановила въ Малороссіи гетманское достоинство и возвела въ гетманы гр. К. Г. Разумовскаго, брата своего фаворита. Гетманское правленіе стремилось и теперь, какъ прежде, къ тому, чтобы Малороссія какъ можно болъе получала облегченій отъ тягостей, неизбъжно связанныхъ съ общеимперскимъ управленіемъ, и добилась для Малороссіи весьма существенныхъ въ финансовомъ отношеніи льготь: многихъ податей и повинностей, падавшихъ на великорусскія области, Малороссія совсѣмъ не несла. Екатерина рѣшила положить конецъ такому ненормальному порядку. Такъ какъ гетманъ Разумовскій не быль склонень проводить уменьшеніе льготь Малороссіи, то Екатерина очень ясно дала ему понять, что ей будеть пріятно, если онъ сложить съ себя это званіе; послів ніжотораго колебанія гр. Разумовскій, видя продолжающіяся деликатныя, но твердыя настоянія государыни, подаль просьбу объ отставкъ. Онъ былъ уволенъ 10 ноября 1764 г. самымъ милостивымъ образомъ, а для управленія Малороссією была учреждена въ Глуховъ, тогдашнемъ главномъ городъ края, малороссійская коллегія, составленная пополамъ изъ великорусскихъ и малорусскихъ членовъ. Президентомъ этой коллегіи и генераль - губернаторомъ Малороссіи былъ назначенъ гр. П. А. Румянцевъ, знаменитый впослъдствіи полководецъ, человъкъ истинно государственнаго ума; до самаговведенія новыхъ губернскихъ учрежденій онъ и управлялъ всею Малороссією съ большимъ благоразуміемъ и твердостью.

Изъ мѣръ относительно другихъ центральныхъ учрежденій надо отмѣтить возстановленіе (12 мая 1763 г.) коллегіи экономіи, которая получила вновь въ свое управленіе доходы съ монастырскихъ имуществъ, учрежденіе коллегіи медицинскаго факультета (12 ноября 1763 г.), которой поручено было заботиться о снабженіи провинціи медицинскимъ персоналомъ: до того времени было едва по одному врачу на каждую губернію. Очень важныя мѣры предполагалось провести черезъ камеръ-коллегію. По идеѣ Петра Великаго она должна была управлять финансами и даже, до из-

въстной степени, руководить экономическою жизнью страны; однако съ теченіемъ времени функціи коллегіи свелись только къ управленію питейными сборами и нѣкоторыми маловажными статьями государственныхъ доходовъ. Екатерина назначила президентомъ камеръколлегіи молодого и просвъщеннаго кн. Б. А. Куракина, а послъ его кончины, послъдовавшей черезъ годъ съ небольшимъ, одного изъ образованнъйшихъ своихъ сотрудниковъ, А. П. Мельгунова. Предполагалось не только сдёлать камеръ-коллегію «настоящимъ мъстомъ общественнаго въ имперіи хозяйства, но стремиться къ тому, чтобы струи коронныхъ доходовъ и всеобщаго обогащенія не были отводимы отъ настоящей его цёли, но содействовали общему государственному хозяйству». Возникало предположение совершенно новое для русской администраціи XVIII в.: образовать цёлую сёть областныхъ органовъ, которые должны были стоять въ непосредственной связи съ камеръ-коллегіей и содъйствовать ей въ достиженіи указанной цели. Къ сожаленію, эти пожеланія остались только свид'єтельствомъ іширокихъ и благихъ намъреній государыни, осуществленія же не получили: благодаря большимъ доходамъ съ монастырскихъ имуществъ и повышенію доходовъ отъ соляной торговли, явившемуся вслёдствіе пониженія цінь соди, правительство настолько хорошо справилось съ финансовыми затрудненіями, которыя возникли какъ результатъ войны, что финансовыя реформы не казались уже настоятельными, а затъмъ другія работы отвленли вниманіе государыни и правительства.

Многіе вопросы внутренняго управленія были передаваемы Екатериною въ первые годы ея царствованія на обсужденіе спеціальнымъ комиссіямъ. Особая комиссія разсматривала организацію сухопутныхъ и морскихъ силъ-по ея докладу введены были нъкоторыя измъненія и, между прочимъ, изданъ новый рекрутскій уставъ; была учреждена комиссія о россійской коммерцін, особыя комиссіи разсматривани вопросы о торговлъ которыхъ отдёльныхъ городовъ. Конечно, это вопросы такого рода, что въ нихъ сколько-нибудь значительныя улучшенія не могутъ быть достигнуты быстро, но нельзя не отмътить, что на такіе вопросы было обращено серьезное вниманіе; къ тому же, подъ вліяніемъ личныхъ взглядовъ императрицы, они разрѣщались, вообще говоря, въ смыслъ ограниченія различныхъ привилегій и предоставленія большей свободы участникамъ торговой дъятельности. Образованы были торговыя компаніи, одна въ Нижнемъ-Новгородъ, другая для торговли въ Средиземномъ моръ; учреждены были торговые консулы во многихъ пунктахъ, гдъ ихъ ранъе не было. Развитіе экономическаго благосостоянія страны вообще постоянно занимало императрицу, и въ первые годы удалось провести нъсколько полезныхъ въ этомъ отношеніи мѣръ: было упорядочено денежное обращение установлениемъ доброкачественной монеты, питейные

и соляные сборы реорганизованы настолько удачно, что 20 лътъ они оставались въ хорошемъ состояніи; обращено было большое вниманіе на развитіе и улучшеніе путей сообщенія, учреждено нъсколько новыхъ почтовыхъ трактовъ въ прибавку къ очень немногимъ существовавшимъ уже ранъе; оказывалась всегда широкая помощь городамъ, которые пострадали отъ пожаровъ. первый же годъ царствованія предпринята была обширная продажа казенныхъ земель, главнымъ образомъ тъхъ участковъ, которые уже находились во владении у частныхъ лицъ. Продажа эта, производившаяся по очень умъренной цънъ, доставила казнъ чувствительное воспособленіе, а за частными лицами укръпила занятые ими участки. Вопросъ объ урегулированіи частнаго землевладънія вопросъ первостепенной важности не только для экономической жизни страны, но и въ отношеніи общественной жизни; онъ не успълъ еще въ Россіи получить къ тому времени удовлетворительнаго разръшенія; не разъ предпринимались попытки межеванія, но ихъ не удавалось довести до желаемаго конца, главнымъ образомъ, потому, что обыкновенно обмежевание земель соединяемо было съ провъркою правъ на владъніе, а это чрезвычайно осложняло всю операцію. Въ 1765 г. приступлено было къ такъ называемому «генеральному межеванію», при которомъ опредѣлялись лишь границы дачъ и ихъ площади, а провърки правъ на владъніе не производилось. Дъло межеванія вела особая экспедиція при Сенатъ, находившаяся подъ непосредственнымъ управленіемъ генералъпрокурора и подъ постояннымъ наблюденіемъ императрицы; оно всего царствованія Екатерины; въ 30 шло въ теченіе было обмежевано свыше 140 милліоновъ десятинъ, т.-е. почти по 5.000.000 десятинъ ежегодно, тогда какъ въ царствование Елизаветы Петровны, съ 1754 г. по 1761 г., обмежсвано было менъе 60 тысячь десятинь. Межеваніе было однимь изь очень важныхъ д'ыль царствованія; кромъ хозяйственныхъ удобствъ, являвшихся прямымъ послъдствіемъ установленія твердыхъ границъ земельныхъ участковъ, межеваніе устранило на будущее время огромное количество судебныхъ дълъ, которыя постоянно возникали между ближними родственниками и положительно заполняли собою умственные интересы тогдашнихъ людей. Цёлый рядъ мёръ затёмъ принять быль, чтобы привлечь въ Россію переселенцевъ изъ другихъ государствъ. Обширныя пространства плодороднъйшихъ земель оставались еще въ то время въ Россіи незаселенными. Особыми манифестами вызываемы были изъ другихъ странъ желающіе поселиться въ Россіи; имъ давались средства для перевзда, безплатно отводилась земля и предоставлялись разныя льготы; ближайшес руководство всёмъ этимъ дёломъ было возложено Екатериною на канцелярію опекунства иностранныхъ, учрежденную 22 іюля 1763 г.; президентомъ ея былъ назначенъ гр. Г. Г. Орловъ. Колонизація шла не быстрымъ шагомъ, но непрерывно-и въ обширныхъ степяхъ По-

волжья и въ Малороссіи возникли поселенія трудолюбивыхъ колонистовъ, несмотря на то, что иностранныя правительства вовсе недружелюбно относились къ такого рода мърамъ русскаго. Удалось, кром' того, возвратить довольно значительное число б'тлыхъ, скрывавшихся по разнымъ случаямъ въ Польшу: въ ихъ числъ были и дезертиры, и преступники, бъжавшіе отъ наказаній, и, всего болъе, раскольники; теперь раскольникамъ была обезпечена свобола совъсти, преступникамъ объщано, въ случаъ выхода въ указанный срокъ, прощеніе—и вернулись очень многіе. Правительство Екатерины, впрочемъ, не останавливалось и предъ отправкою въ предълы Польши небольшихъ военныхъ командъ, если узнавало, что польскія власти задерживають желающихь выйти въ Россію; такія посылки вызывали жалобы поляковъ, но на жалобы эти не обращали вниманія. Упомянемъ еще заботы правительства Екатерины объ распространеніи шелководства, улучшеніи табаководства и, особенно, о постепенномъ введеніи въ общее употребленіе картофеля; продукть этоть, въ началѣ царствованія Екатерины бывшій рідкою новинкою, получиль затімь широкое распространеніе.

Наконецъ необходимо упомянуть цёлый рядъ мёръ по народному образованію, призрѣнію и здравію. Въ Москвѣ была учреждена обширная Павловская больница, въ Петербургъ и Москвъ основаны воспитательные дома, изданы наставленія о сбереженіи жизни младенцевъ; были расширены программы кадетскихъ корпусовъ, увеличено количество обучающихся въ корпусахъ юношей, создано первое въ Россіи учебное заведеніе для дівочекъ, основано первое въ Россіи ученое общество, такъ называемое Вольное Экономическое (1765), организована Академія Художествъ. Въ ряду мъръ по обезпечению народнаго здравія особенно замъчательна отважная ръшимость императрицы привить оспу себъ и своему сыну. Предохранительная прививка оспы изръдка примънялась въ Россіи и ранъе, но обслъдовано ея примѣненіе не было, и не только огромное большинство общества, но и многіе представители тогдашней медицины относились къ этому съ чрезвычайнымъ недовъріемъ. Екатерина лътомъ 1768 г. пригласила англійскаго доктора Димсдаля и привила себъ оспу тайно отъ всёхъ, кромё самыхъ приближенныхъ лицъ, а затёмъ, когда операція эта прошла совершенно благополучно, привита была оспа и вел. кн. Павлу Петровичу. Когда стало извъстно, что привита была оспа государынъ и наслъднику, это произвело сенсацію не только въ Россіи, но и по всей Европъ; Людовикъ XV высказаль неодобреніе такой неблагоразумной рѣшимости—самъ онъ впослѣдствіи отъ оспы и умеръ. Сенатъ, высшіе чины и члены комиссіи для составленія проекта новаго уложенія въ особой аудіенціи приносили свои благодаренія. Сенать восхваляль ту «великодушную смѣлость» государыни, съ какою она «показала чаяніе смертныхъ

превосходящую милость», когда, «несмотря на эрѣлость лѣтъ своихъ и несравненно большую противъ младенчества опасность, изъ любви къ отечеству предприняла не только собственную свою особу опыту новоизобрѣтеннаго оспопрививанія вдать, но симъ

re entender their do la Pocieté; on oblege ceira ci de vivre Selon les regiles de la Soueté! Sont des choies de chaque instant, at ou il ne l'agit gans que Sous le Todinaire ment que de gran Sitte de Police ontendent il ore faut dont quese de l'ordre general etable dans un stat Nous expliquerons dans groomsites, it elles l'exerce ce chajoitre ce que nous lar des choses que revenent entendens ue sous le nom de Police + delles font Lano certe to les yeur du Magestrut, et e tems ne Sont quere proper les Sages reglemens de Solice

Листь изъ черновой рукописи Наказа. Рукопись хранится въ Императорской Академіи Наукъ.

своимъ великодушнымъ примъромъ возбудить и ободрить соизволила и вселюбезнъйшаго сына свосго и наслъдника на то же поступить». Императрица благодарила Сенатъ и сказала, между прочимъ, что, поступивъ такъ, она лишь «исполнила часть долга званія своего, ибо, по слову евангельскому, добрый пастырь полагаетъ душу свою за овцы. Вы можете увърены быть, —прибавила она, — что нынъ и паче усугублять буду мои старанія и попеченія о благополучіи всъхъ моихъ върноподданныхъ вообще и каждаго особо». Въ память выздоровленія императрицы послъ привитія оспы было установлено особое празднованіе 21 ноября.

На этомъ мы и покончимъ обзоръ внутренней дъятельности Екатерины въ первые годы царствованія; нашъ краткій очеркъ едва даетъ понятіе о разнообразіи ея трудовъ и далеко не рисуеть съ необходимою полнотою того, что въ это время было совершено или предпринято. Но работа безъ опредъленнаго плана, безъ намъченной программы, направленная на удовлетвореніе лишь случайно выдвигаемыхъ жизнью запросовъ, не казалась достаточною государынъ. По ея словамъ, въ первые же годы царствованія изъ прошеній, ей поданныхъ, изъ дѣлъ Сената и разныхъ коллегій, изъ сенаторскихъ разсужденій и изъ частныхъ бесъдъ она поняла, что на многіе случаи нътъ достаточныхъ законовъ, а разныя случайно изданныя распоряженія другъ другу противоръчатъ и не соотвътствують сложившимся привычкамъ и взглядамъ; всъ, по словамъ Екатерины, требовали и желали, дабы законодательство было приведено въ лучшій порядокъ. «Я, говоритъ Екатерина, —вывела у себя въ умъ заключеніе, что образъ мыслей вообще, да и самый гражданскій законъ, не можетъ получить поправленія инако, какъ установленіемъ полезныхъ для всъхъ въ имперіи живущихъ и для всъхъ вообще вещей правилъ, мною писанныхъ и утвержденныхъ. И для того я начала читать, потомъ писать наказъ комиссіи уложенія». Императрица ръшила, такимъ образомъ, обратиться къ реформамъ систематическимъ и для того созвала ставшую знаменитой Комиссію для сочиненія проекта новаго уложенія. Екатерина сочла нужнымъ привлечь къ участію въ разработкъ новаго лучшаго законодательства выборныхъ людей-она обратилась къ тому способу, который въ XVI и особенно въ XVII въкахъ былъ на Руси явленіемъ обыкновеннымъ и приносилъ благіе результаты, а въ XVIII в. примънялся нъсколько разъ, но безъ успъха: нъсколько разъ приказано было събхаться выборнымъ именно для работъ надъ составленіемъ законовъ, но дёло какъ-то не налаживалось. Теперь императрица поручала выборнымъ сочинить проектъ новаго уложенія, который долженъ былъ поступить на разсмотрѣніе Сената совм'єстно съ коллегіями, посл'є чего, съ внесенными ими перемънами, долженъ былъ быть представленъ на утверждение императрицы. Это предпріятіе императрицы обратило на себя большое вниманіе въ Западной Европъ. На ръшенія Екатерины вліяли разныя соображенія; ее, безспорно, привлекала мысль совершить такое дъло, которое должно было заслужить одобрение выдающихся ученыхъ и писателей, дававшихъ тонъ общественному мнънію; но вмъстъ съ тъмъ Екатерина и искренно върила въ пользу задуманнаго ею дѣла; она была убѣждена, что идеи, усвоенныя ею, обезпечивають торжество истины и общую пользу: утверждать это можно потому, что впослѣдствіи, утративъ эту вѣру, Екатерина сама и говоритъ, что теперь она уже не вѣритъ въ то, въ чемъ прежде была совершенно убѣждена. Въ руководство выборнымъ Екатерина дала свой знаменитый Наказъ, въ которомъ она—по ея выраженію—«обобрала для пользы двадцати милліоновъ» книгу Монтескье, этотъ «молитвенникъ для государей». Наказъ императрицы Екатерины былъ переведенъ на всѣ европейскіе языки и во Франціи былъ запрещенъ, какъ произведеніе чрезмѣрно либеральное.

Наказъ представляетъ собою почти сплошь извлеченія изъ нъсколькихъ сочиненій по государственному праву, самой же императрицѣ принадлежитъ менѣе опной пятой текста Наказа: всего больше заимствованій изъ Монтескье и Беккаріи. Въ Наказъ говорится о вопросахъ права государственнаго и права уголовнаго, о сословіяхъ, о воспитаніи, о финансовомъ управленіи. Общія идеи его-идеи просвътительной философіи XVIII в.; государыня развиваетъ мысли о законности вообще, о связи и взаимодъйствіи законовъ и нравственности, о вредъ жестокихъ наказаній, проводить мысль, что наказаніе должно быть не местью преступнику со стороны государства, а служить лишь, какъ она выражается, лѣкарствомъ больного общества. Относительно пытокъ, ихъ безцъльности и несправедливости въ Наказъ читаемъ страстную проповъдь въ главъ Х, посвященной вопросу о судъ; глава эта, обширнъйшая въ Наказъ, заимствована императрицею изъ замъчательнаго трактата Беккаріи; быть-можеть, эта глава-десятая не случайно: въ Уложеніи царя Алексъя Михайловича глава «О судъ» тоже десятая.

Глава XI Наказа трактуетъ о положеніи крестьянъ. Въ напечатанной редакціи она очень не велика и вопроса о крібпостномъ правъ прямо не ставитъ; но по бумагамъ Екатерины видно, первоначально она предполагала провести болъе ръшительныя мъры относительно кръпостного права. Пришлось сдълать большія сокращенія противъ первоначальнаго текста по совъту тъхъ лицъ, которымъ императрица давала свой Наказъ прочитать до его опубликованія; эти лица во всёхъ другихъ частяхъ Наказа сдёлали только самыя незначительныя сокращенія, но глава XI посл'ь разсмотрънія ими вышла съ перемънами весьма существенными. Въ двухъ слѣдующихъ главахъ, посвященныхъ вопросамъ «о рукодѣліи и торговлъ» и «о размноженіи народа въ государствъ», проводятся мысли, что необходимо справедливъе раздълить между подданными тягости государственнаго строительства, такъ какъ только отъ улучшенія быта бёднёйнихъ классовъ можно ожидать желательныхъ плодовъ и для размноженія народа и для накопленія богатствъ. Четыре слъдующія главы говорять о воспитаніи и о сословіяхъ —

сословный строй признается единымъ полезнымъ для процвътанія государства; двъ послъднія главы посвящены спеціальнымъ вопросамъ законодательства. Въ общемъ, Наказъ для тогдашняго общества былъ книгою въ высшей степени полезною: въ сознаніе всъхъ тъхъ людей, которые были призваны въ комиссію и неоднократно прослушали Наказъ, онъ внесъ много новыхъ и полезныхъ идей, онъ будилъ мысль, выдвигалъ такіе вопросы, которые еще не ставились и даже не допускались для гласнаго обсужденія.

14 декабря 1766 г. быль издань манифесть о созыв въ Москв на лъто 1767 г. Комиссіи для сочиненія проекта новаго уложенія. Депутатовъ должны были прислать всв высшія правительственныя учрежденія, дворяне каждаго увзда, жители каждаго города, черносошные (т.-е. государственные) крестьяне каждой провинціи, затъмъ—по особымь опредъленіямь—казаки и инородцы; всего должно было собраться свыше 500 депутатовъ. Депутаты получали особыя привилегіи, охранявшія ихъ личность и обезпечивавшія ихъ отъ преслъдованій судебныхъ мъстъ; избиратели приглашаемы были дать своимъ избраннымъ наказы, и наказовъ этихъ привезено было свыше тысячи, такъ какъ многіе депутаты, особенно отъ крестьянъ и городовъ со смъшаннымъ населеніемъ, какъ, напр., отъ Казани, Астрахани, привезли по нъскольку наказовъ.

Въ началъ 1767 г. императрица переъхала въ Москву; ее сопровождали, какъ всегда, Сенатъ, Синодъ и нъкоторыя коллегіи, оставлявшія на это время въ Петербургъ особыя присутствія съ правами департаментовъ. Въ концъ апръля императрица изъ Москвы поъхала въ Тверь и отсюда отправилась въ путешествіе по Волгъ; ее сопровождала свита въ 20 чел.; въ Яреславлъ присоединились еще пять посланниковъ, аккредитованныхъ при императрицъ, они были приглащены сопутствовать ей въ поъздкъ. Эскадра нъсколькихъ галеръ, на которыхъ всего экипажа было почти 2000 чел., медленно спускалась по теченію ріжи; императрица выходила на берегъ въ каждомъ городъ, а иногда и при другихъ остановкахъ; населеніе встръчало ее съ восторгомъ: неръдко едва можно было ей итти, такъ тъсно окружалъ ее народъ; она обворожала своею привътливостью и вниманьемъ каждаго, кому при ходилось нъ ней обращаться. Было подано ей много и просьбъ, свидътельствовавшихъ, что внутреннее управленіе, дъйствительно, очень плохо и требуеть многихъ реформъ; но вообще путешествіе произвело на государыню и ея спутниковъ отличное впечатлѣніе. Особенно интересовало всъхъ пребываніе въ Казани, гдъ императрица провела время съ 26 мая по 1 іюня; по тогдашнимъ научнымъ взглядамъ Казань считалась уже въ Азій; городъ этотъ, еще и донынъ сохраняющій много оригинальнаго въ своемъ внъшнемъ видъ, тогда еще болъе имълъ видъ восточнаго города; къ тому же сюда собралось множество магометанскихъ подданныхъ Россіи изъ отдаленныхъ областей восточной Европы. Императрица

писала отсюда шутливыя письма Вольтеру, очень забавляясь мыслью, что она, ученица и поклонница просвъщенныхъ философовъ, находится въ Азіи, имя которой тогда являлось синонимомъ всякаго застоя. Во время плаванія на галерахъ Екатерина вмъстъ со своими приближенными переводила книгу Мармонтеля «Велизарій»; автору послано было по этому поводу привътственное письмо отъ трудившихся въ переводъ, а изданіе книги посвящено было епископу тверскому Гавріилу. 8 іюня въ Симбирскъ Екатерина сошла съ галеры и 22 іюня сухимъ путемъ пріъхала въ Москву.

30 іюля была торжественно открыта Комиссія для сочиненія проекта новаго уложенія. Императрица имъла парадный выходъ въ Успенскій соборъ, затъмъ во дворцъ депутаты приносили присягу и были пожалованы къ рукъ; императрица вручила генералъпрокурору обрядъ управленія комиссіей, и съ 31 іюля комиссія начала работать. Согласно обряду послѣ избранія маршала и членовъ частныхъ комиссій первымъ дѣломъ стояло прочтеніе Наказа. Онъ произвель огромнъйшее впечатлъние на слушателей. По словамъ дневной записки третьяго засъданія, въ которомъ чтеніе было окончено, «надлежить отдать справедливость всему почтенному господъ депутатовъ собранію, что оное оказало себя достойнымъ получить данный ему Наказъ: прилежаніе, восхищеніе, и-если смъю сказать-жадность, съ которыми слушано было сіе сочиненіе, довольно сіе доказывають. Сердечное движеніе, чувствіе, до высшей степени доведенное, на лицахъ всъхъ были начертаны. Многіе плакали, но сій слезы умножились, когда прочли статью, въ которой сказано: «Боже сохрани, чтобы послъ окончаніи сего законодательства быль какой народь болье справедливь и, сльдовательно, больше процвътающъ. Намъреніе законовъ нашихъ было бы не исполнено-несчастіе, до котораго я дожить не желаю». Нътъ основаній сомнъваться, что общее впечатльніе собранія передано туть върно; конечно, теперь Наказъ никого своимъ содержаніемъ такъ не тронетъ, но для своего времени онъ, дъйствительно, весьма выгодно отличался отъ правительственныхъ актовъ, съ какими обыкновенно приходилось имъть дъло, и вызвалъ искреннее восхищеніе. Собраніе р'вшило поднести императриц'в титуль Великой, Премудрой и Матери отечества. 12 августа состоялась аудіенція. Императрицъ предложены были эти титулы въ адресъ, составленномъ въ самыхъ восторженныхъ выраженіяхъ. Отъ имени императрицы вице-канцлеръ кн. А. М. Голицынъ сказалъ отвътную ръчь, а сама государыня присовокупила еще слъдующія слова: «О званіяхъ же, кои вы желаете, чтобы я отъ васъ приняла, на сіе отвътствую: на Великая-о моихъ дълахъ оставляю времени и потомству безнристрастно судить, Премудрая—никакъ себя таковою назвать не могу, ибо одинъ Богъ премудръ, и Матерь отечества — любить Богомъ врученныхъ мнъ подданныхъ я за долгъ званія моего почитаю, быть любимою оть нихъ есть мое желаніе».

Депутаты работали въ общихъ собраніяхъ й въ частныхъ комиссіяхъ, которыхъ было образовано около 20; до конца 1767 г. комиссія засѣдала въ Москвѣ, затѣмъ, съ возвращеніемъ императрицы въ Петербургъ, сюда перенесены были и засѣданія комиссіи. Императрица живо ими интересовалась; въ Москвѣ она нѣсколько разъ наблюдала ихъ съ хоръ Грановитой палаты; генералъ-прокуроръ и маршалъ комиссіи А. И. Бибиковъ постоянно докладывали ей о ходѣ работъ и неоднократно получали указанія. Работы комиссіи были прерваны въ 1769 г., когда война съ Турціей потребовала присутствія въ арміи многихъ лицъ, которыя состояли членами комиссіи. Общія засѣданія были тогда отсрочены, частныя же комиссіи продолжали работать. Предполагалось созвать впослѣдствіи вновь и всю комиссію, но это предположеніе не осуществилось.

Не только новаго уложенія, но и проекта его комиссія не составила, такъ что дъла, для котораго она была созвана, не исполнила; но работы ея прошли далеко не безслъдно; напротивъ, онъ повленли за собою не мало существенныхъ перемънъ. Императрица Екатерина писала 12 лътъ спустя: «Комиссія уложенія, бывъ въ собраніи, подала мнъ свъть и свъдънія о всей имперіи, съ къмъ дъло имъемъ и о комъ пещись должно. Она всъ части закона собрала и разобрала по матеріямъ, и болѣе того бы сдълала, ежели бы турецкая война не началась. Тогда распущены были депутаты, и военные поъхали въ армію. Наказъ комиссіи уложенія ввелъ единство въ правленіе и въ разсужденія не въ примъръ больше прежняго. Стали многіе о цвътахъ судить по цвътамъ, а не яко слъпые о цвътахъ. По крайней мъръ, стали знать волю законодавца и по ней поступать». Дъйствительно, наказы, привезенные депутатами, послужили матеріаломъ для дальнъйшаго законодательства Екатерины; высказанными въ этихъ наказахъ пожеланіями и сообщенными въ нихъ св'єд'вніями государыня широко воспользовалась въ своемъ знаменитомъ Учрежденіи для управленія губерніями Россійской имперіи (1775 г.), отчасти въ грамотахъ дворянству и городамъ, въ узаконеніяхъ о торговиъ и полиціи. Но работы комиссіи имъли еще и другой, не столь очевидный, однако, не менъе важный результать: онъ способствовали развитію и распространенію государственныхъ идей въ широкомъ кругу, и члены комиссіи затъмъ вносили въ свою дъятельность результаты такого вліянія; не очень давно отыскался обширный сборникъ изъ нъсколькихъ десятковъ томовъ, содержащій общее обозрѣніе управленія Россійской имперіи, составленный въ одной изъ частныхъ комиссій; такая работа не могла остаться безъ замътнаго и полезнаго вліянія не только на лиць, непосредственно ее исполнявшихъ, но и на болъе общирный кругъ.

Въ послъднее время работъ комиссіи въ ней выдвинулся вопросъ о положеніи кръпостныхъ и раздались голоса—правда, довольно немногочисленные — о необходимости ограничить злоупотре-

ленія пом'єщиковъ своею властью, т.-е., иначе говоря, о необходимости ограничить самое ихъ право на крестьянъ. Вопросъ этотъ быль выдвинуть депутатомь оть козловскаго дворянства робьинымъ и вызвалъ очень оживленныя пренія. Высказывался даже взглядъ, что самый роспускъ комиссіи объясняется въ значительной степени тъмъ, что вопросъ о кръпостныхъ принялъ направленіе, которое не соотв'єтствовало интересамъ дворянъ и видамъ правительства. Конечно, война была лишь предлогомъ, чтобы распустить депутатовъ, хотя во время войны было дъйствительно нелегко вести и такое важное дъло. Причина же роспуска большого собранія комиссіи была та, что двухльтняя работа убъдила съ несомнънностью, что новаго уложенія комиссія составить не можеть, такъ какъ вообще многолюдныя собранія пригодны для обсужденія уже выработанныхъ проектовъ, а составить новый они почти неспособны, для дальнъйшихъ же законодательныхъ работъ были уже собраны въ наказахъ драгоцънныя данныя. Постановка въ комиссіи вопроса о кръпостномъ правъ, несомнънно, нимало не встревожила Екатерину. Пренія по этому вопросу доказывали, что значительное большинство комиссіи не сочувствовало радикальному измѣненію существовавшихъ отношеній; не только ни одинъ наказъ отъ дворянъ не говорилъ о желаніи подобныхъ перемънъ, но чуть ли не всъ наказы отъ горожанъ и разночинцевъ и даже отъ казенныхъ крестьянъ содержали просьбы о разръшеніи и людямъ этихъ сословій владіть крібпостными, что по закону составляло право только дворянъ. Большинство комиссіи по этому вопросу было, конечно, гораздо консервативнъе императрицы. Лично императрица Енатерина, въроятно, сочувствовала идеъ полнаго уничтоженія крѣпостного права; но и въ этотъ моменть, и въ теченіе всего своего царствованія она должна была отказаться отъ мысли о коренной реформъ. Ей пришлось уступить не только потому, что возведеніемъ на престоль она была въ значительной степени обязана дворянамъ, изъ которыхъ сплошь состояли гвардейские полки — хотя, конечно, и это обстоятельство играло нѣкоторую роль; главною причиною было то, что русское общество того времени еще не созръло для такой реформы, если имъть въ виду, конечно, большинство скольконибудь образованныхъ людей того времени, а не единичныя только личности. Большинство-и очень значительное-совершенно представляло себъ даже возможности устроить жизнь иначе, чъмъ на основѣ крѣпостного труда. И удивимся ли мы этому, удивимся ли и тому, что императрица Екатерина не сдълала какой-либо энергичной попытки провести реформу, которой сочувствовала, вспомнимъ, сколько потребовалось энергіи и наесли только со стороны императора Александра II для того, чтобы провести реформу 19 февраля, несмотря на то, что въ столътіе, протекшее отъ начала царствованія Екатерины до 1861 г., совершилось множество событій, повліявшихъ на развитіе просвъщенія вообще и, въ частности, болье правильныхъ взглядовъ на положеніе крестьянъ. Если обратить на это вниманіе, то станетъ ясно, что Екатерина, не русская по происхожденію, занявшая престоль не съ безспорными правами, не могла сдълать чего-либо существеннаго для улучшенія быта крестьянъ иначе, какъ путемъ насильственнымъ; Екатерина, вступившая на престоль путемъ революціи противъ своего мужа, была слишкомъ умна, чтобы вызвать революцію во всемъ русскомъ государствъ.

Мы дошли до начала первой турецкой войны и обратимся теперь къ обозрѣнію внѣшней политики Екатерины, такъ какъ война была вызвана дъйствіями Россіи именно въ этой области; упомянемъ только вкратцъ о совътъ при Высочайшемъ Дворъ, который возникъ въ связи съ турецкою войною. Для общаго обсужденія міропріятій, вызываемых ею, императрица немедленно по объявленіи войны созвала, по сов'ту съ гр. Н. И. Панинымъ, ближайшихъ своихъ сотрудниковъ: гр. А. Г. Разумовскаго, гр. Н. И. и П. И. Паниныхъ, гр. З. Г. Чернышова, князя А. М. Голицына—генералъ-аншефа и кн. А. М. Голицына—вице-канцлера, кн. А. А. Вяземскаго, кн. М. Н. Волконскаго и гр. Г. Г. Орлова. Совъть этотъ имълъ первое засъдание 4 ноября 1768 г.; 17 января 1769 г. было сообщено Сенату объ его учрежденіи, для того, чтобы Сенать распубликоваль объ этомъ и приказаль всёмъ правительственнымъ мъстамъ давать отвъты на запросы, съ какими можетъ обратиться къ нимъ совътъ. Этотъ совътъ дъйствовалъ въ теченіе всего царствованія Екатерины и впосл'єдствіи быль преобразовань въ Государственный Совътъ. Императрица придала новому учрежденію значеніе совъта при своей особь-онъ никогда и нигдъ не выступаль въ ряду правительственныхъ учрежденій; онъ разсматриваль то, что поручала ему разсмотръть императрица, даваль свои заключенія, которымъ императрица и слъдовала обыкновенно, но не всегда; въ какія-либо діловыя сношенія съ Сенатомъ, или съ какимъ-либо другимъ учреждениемъ совътъ не вступалъ, его учрежденіе не внесло никакихъ изм'єненій въ государственное право или государственное устройство имперіи, такъ какъ онъ имълъ дъло единственно съ императрицей, которая обращалась къ нему, чтобы знать по какому-либо вопросу мн вніе людей, пользовавшихся ея личнымъ довъріемъ.

IV.

## -Внѣшняя политика.—Война съ Турціей.—Чума.—Пугачевъ.

Императрицѣ Екатеринѣ немедленно по воцареніи пришлось принять непосредственное участіє въ дѣлахъ внѣшней политики,— самая активная роль въ этой отрасли государственнаго управленія всегда составляетъ одну изъ прерогативъ государя — и императрица сразу вступила на тотъ путь, которому осталась неиз-

мънно върною до конца: не увлекаясь никакими громкими словами, она стремилась достигнуть реальныхъ выгодъ для Россіи, какъ она ихъ понимала, конечно. Если она даже и ошибалась въ опредъленіи ихъ, то она отлично понимала, что подъ увлекающими иногда проповъдями объ отвлеченной справедливости и о благъ всего человъчества часто скрывается забота о собственныхъ выгодахъ, когда онъ исходятъ отъ гражданъ чужихъ государствъ, или индиферентизмъ, если только не скрытное недоброжелательство къ своему народу, когда въ такомъ духъ проповъдуютъ граждане своего государства.

Прежде всего предстояло решить вопросъ объ отношении къ Пруссіи. Шестил'ьтняя борьба съ нею была внезапно прекращена, Петръ Өеодоровичъ заключилъ даже союзъ съ Пруссіей, не потребовавъ никакого вознагражденія для Россіи за тѣ огромныя жертвы, которыя она принесла въ эту войну, хотя Фридрихъ II былъ въ такомъ стъсненномъ, почти отчаянномъ положеніи, что пошелъ бы на уступки и весьма существенныя, если бы ціною ихъ могъ купить хоть нейтралитетъ Россіи. Новой государынъ предстояло ръшить: соблюдать ли миръ, заключенный Петромъ Өеодоровичемъ, или союзъ, заключенный Елизаветою Петровною. Екатерина избрала первое, отчасти потому, что за тѣ шесть мѣсяцевъ, когда Россія уже не была воюющею стороною, положение Фридриха значительно улучшилось, такъ что возобновлять борьбу значило подвергаться новому риску, отчасти потому, что и Австрія и Франція склонялись къ миру, наконецъ, въ извъстной степени въроятно и потому, что опасалась оставлять вооруженныя силы въ рукахъ генераловъ, настроеніе которыхъ не было ей вполн'є изв'єстно, тімъ болъе, что главнокомандующій быль новый, назначенный Петромъ Өеодоровичемъ, гр. П. А. Румянцевъ. Ему предписано было немедленно сдать команду П. И. Панину, за върность котораго вполнъ ручался его братъ Н. И. Панинъ, ближайшій сотрудникъ Екатерины, пользовавшійся ея полнымъ дов'єріємъ. Румянцевъ обидълся и вышель въ отставку, но вскоръ, какъ только стало ясно, что положение внутри государства достаточно спокойно, Екатерина очень милостивымъ письмомъ пригласила Румянцева вновь на службу и такимъ образомъ вернула государству этого полезнъйшаго слугу, высоко даровитаго полководца и администратора. Екатерина сдълала попытку принять участіе въ переговорахъ которыми заканчивалась Семилътняя война, но тогдашнее международное положение Россіи было еще такъ не высоко, что притязаніе это было встрічено недружелюбно, и пришлось примириться съ тъмъ, что война закончена была общимъ миромъ безъ участія въ немъ Россіи.

Примиреніе Россіи съ Пруссіей возобновляло старинныя недружелюбныя отношенія къ Россіи со стороны Франціи. Пути этихъ двухъ державъ издавна сталкивались почти помимо ихъ же-

ланія. Франція, въ борьбъ своей съ нъмецкими государствами. давно установила дружественныя отношенія съ Турціей, Польшей и Швеціей, которыя были полезны ей въ этой борьбъ; но эти три государства были въ то же время ближайшими сосъдями Россіи и имъли съ нею множество неразръшенныхъ-быть можетъ и неразръщимыхъ къ обоюдному удовольствію споровъ. Франція, для которой эти споры были и неясны и совершенно чужды, естественно поддерживала своихъ союзниковъ противъ Россіи. безъ большихъ усилій удалось установить сближеніе Франціи и Россіи противъ Фридриха, да и оно было неискренно и непрочно. Теперь, прекративъ борьбу съ Пруссіей, оба государства снова заняли по отношенію другь къ другу положеніе недоброжелательное; французское министерство возобновило попытку нанести уколъ самолюбію русскаго правительства и опять попробовало отказать въ признаніи за русскими государями императорскаго титула, признаннаго Франціею позже всёхъ другихъ державъ въ 1744 г.; Екатерина отклонила эту попытку такъ энергично, что больше вопросъ объ этомъ уже не поднимался.

Неожиданно обнаружилъ совершенно неумъстныя притязанія датскій дворъ. Ссылаясь на то, что по законамъ Германской имперіи женщины не могутъ быть ни государями, ни регентами, король датскій заявиль, въ качествъ родственника Голштинскаго дома, притязанія на опеку надъ вел. кн. Павломъ Петровичемъ, какъ герцогомъ Голштинскимъ. Формально онъ былъ правъ, но, конечно, невозможно было допустить къ опекунству владътеля, у котораго съ опекаемымъ были давнія и еще неразръшенныя несогласія настолько значительныя, что съ объихъ сторонъ готовились къ войнъ, и ничъмъ инымъ, какъ расчетомъ на непрочность положенія новой государыни, не могли быть объясняемы эти притязанія. Екатерина написала: «По мнѣнію датскаго короля я неспособна управлять маленькимъ кусочкомъ голштинской земли, народъ, который занимаетъ треть извъстнаго свъта, единодушно вручилъ мнъ власть надъ собою. Я императрица Россіи, и я худо оправдала бы надежды народа, если бы имъла низость вручить опеку надъ моимъ сыномъ, наслъдникомъ русскаго престола, иностранному государству, которое оскорбило меня и Россію своимъ необыкновеннымъ поведеніемъ. Я знаю, что въ римской имперіи это первый случай, но это случай-особенный, и съ помощью Божіей я заставлю это признать». Датское правительство извинилось, и опека надъ голштинскими владъніями Павла Петровича осталась за Екатериною.

Важнѣе всѣхъ этихъ, сравнительно второстепенныхъ, вопросовъбыли отношенія къ Польшѣ. Было полное основаніе ожидать скорой кончины короля польскаго, слѣдовательно, новыхъ выборовъ, а при этомъ въ Польшѣ всегда возобновлялась упорная борьба партій, и сосѣднимъ государствамъ, если они желали имѣть въ

Польшъ вліяніе, было совершенно необходимо принимать дъятельное участіе въ событіяхъ, которыя разыгрывались въ такое время въ Польшъ. Россія была заинтересована въ дълахъ Польши болье, чьмъ какая-либо другая европейская держава-правительство Екатерины прямо это высказывало. Мы не говоримъ уже о томъ, что и Россія и Польша имѣли притязанія на однѣ и тѣ же области; и помимо этого постоянно было множество поводовъ къ вмъшательству въ польскія дъла, даже если бы къ такому вмѣшательству и не стремиться. Разныя недоразумѣнія, неизбѣжно возникающія на границахъ, всегда вызывали дальнъйшія жалобы и неудовольствія, такъ какъ центральная власть въ Польшъ не обладала достаточнымъ авторитетомъ, чтобы заставить своихъ подданныхъ исполнять требованія, которыя она признавала законными; православные подданные Польши, по трактатамъ находившіеся подъ своего рода покровительствомъ Россіи, вѣчно имѣли основанія приносить жалобы, по существу справедливыя, различныя притъсненія, - все это давно давало русскому правительству достаточно поводовъ и основаній вмішиваться во внутреннія д'яла Польши. Со времени Петра Великаго въ Польш'я чувствуется уже постоянное и сильное вліяніе Россіи; Елизавета Петровна принимала защиту православныхъ въ Польшъ очень близко къ сердцу. Представлялось заманчивымъ и даже дъйствительно было выгодно не только упрочить въ Польшт русское вліяніе, но и прямо д'влать за ея счеть территоріальныя пріобрътенія. Намъреніе русскаго правительства воспользоваться первымъ удобнымъ для этого случаемъ не подлежитъ никакому сомнънію, а недостатки польской конституціи и готовность высшихъ чиновъ республики принимать денежныя подачки и дъйствовать зато по указаніямъ русскаго посла давали возможность вм'ьшаться во внутреннія дъла Польши каждую минуту.

Едва пришло извъстіе о кончинъ короля польскаго, какъ Екатерина созвала особое совъщаніе и на немъ вскрыла пакетъ, лежавшій у нея уже нъсколько времени съ собственноручною ея надписью: «С. С. К. П. Окромъ меня никому не распечатывать»—четыре первыя буквы означали: «Случай смерти короля польскаго». Въ этомъ пакетъ находилась записка, поданная гр. Чернышовымъ, и въ ней развивалась мысль, что необходимо воспользоваться перемъною на польскомъ престолъ, чтобы присоединить къ Россіи нъкоторыя области отъ Польши.

Извъстно, что таковъ и былъ конецъ русско-польскихъ отношеній. Россія пріобръла обширныя части Польши, другія части были взяты Австріей и Пруссіей, и Польша въ концъ царствованія Екатерины перестала существовать, какъ государство. Въ своемъ мъстъ мы отмътимъ важнъйшіе моменты въ событіяхъ, приведшихъ къ такому результату, здъсь же установимъ общую точку зрънія на этотъ фактъ, такъ какъ польскіе раздълы до сихъ поръ вызывають споры не только о томь, кто играль въ нихъ главную роль, но еще болѣе о томь, выгодны или невыгодны были они для Россіи, и даже подвергаются оцѣнкѣ съ точки зрѣнія нравственной.

. На вопросъ о томъ, выгодны или невыгодны были для Россіи раздѣлы Польши, очень трудно, если не невозможно, дать совершенно неоспоримый отвътъ, потому что нельзя показать, какъ сложились бы безъ этого факта всъ тъ отношенія, которыя имъ затрагиваются. Трудно доказывать, что Польша могла бы хранить свое самостоятельное существование впослъдствии, разъ она въ данную эпоху не могла отстоять своей независимости; если бы пронеслась благополучно для нея гроза, окончательно ее сломившая, то какъ доказать, что рано или поздно, съ большимъ или меньшимъ сопротивленіемъ, кто-нибудь не уничтожилъ бы независимости Польши: съ того времени исчезло много государствъ, паденіе которыхъ вовсе не казалось близкимъ въ время, когда Польшу давно уже почитали приговоренною гибели. А когда государство польское потеряло бы независимость, то кто-нибудь изъ сосъдей воспользовался бы этимъ для своего усиленія, и, конечно, Россіи было выгодно не дать усилиться другому, не усилившись соотвътственно и самой. Доказать, что Россія могла бы всѣ выгоды обратить въ свою пользу, другими словами, что она могла бы подчинить себъ одной всю Польшу, совершенно невозможно: Европа никогда не допустила бы такого усиленія Россіи. Если мы вспомнимъ, что захватъ Фридрихомъ Силезіи навлекъ на него двѣ тяжелыя войны и борьба лишь случайно окончилась въ его пользу, если Петръ Великій только послѣ двадцатилѣтней борьбы могъ удержать свои пріобрѣтенія отъ Швеціи, несравненно меньшія, чемъ Польша, при чемъ Западная Европа занята была другою борьбою и только потому не вмѣшалась въ войну Россіи со Швеціей, то совершенно ясно, что никогда не было бы допущено поглощение Россией Польши, которая давно уже считалась членомъ европейской семьи государствъ. Итакъ, подчинение Польши одной Россіи должно быть признано невозможнымъ; сохранение Польшею самостоятельности представляется весьма мало въроятнымъ: съ середины XVII в. до перваго раздѣла Польши не менѣе десяти разъ возникали и обсуждались въ дипломатическихъ переговорахъ проекты такого раздѣла. При такихъ условіяхъ участіє Россіи въ раздѣлѣ приходится признать неизбъжнымъ.

Что касается оцѣнки польскихъ раздѣловъ, какъ дѣла безнравственнаго, неблагороднаго, то вѣдь всѣ завоеванія таковы же, какъ раздѣлы Польши; завоеваніе въ томъ и состоитъ, что сильнѣйшій подвергаетъ слабѣйшаго тому, отъ чего этотъ послѣдній пытался избавиться, но безуспѣшно. Турки завоевали Балканскій полуостровъ—это находятъ невыгоднымъ для европейскихъ

народовъ, съ турками борются, но никто не ставитъ вопроса, имъли ли турки нравственное право покорять сербовъ или болгаръ. Попытку такого же расчлененія русской земли, какому подвергалась Польша, она сама производила на полтора стольтія ранье, отнимая отъ Московскаго государства Съверщину и Смоленскъ. Особенно неосновательно подходить съ такими требованіями къ русскимъ дъятелямъ XVIII ст.: въдь едва пришло 100 лътъ съ того времени, когда въ Западной Европъ примънялся еще принципъ: «cujus ejus religio», обязывавшій подданныхъ слѣдовать въ религіи своему государю, правило, конечно, гораздо болъе затрогивавшее нравственное чувство. Вообще въ XVII и въ XVIII вв. никому изъ государственныхъ пъятелей и въ голову еще не приходило при комбинаціяхъ съ тою или другою областью справляться съ желаніемъ населенія; они стремились усилить свое государство, дълая пріобрътенія, такъ какъ тогда единственнымъ средствомъ усилить государство почиталось увеличение числа его подданныхъ, и надо разъ навсегда признать, что русскіе государственные дъятели не были обязаны—да и не могли—дъйствовать иначе, чемъ действовали все другіе, съ немъ приходилось имъ имъть дъло, когда они преслъдовали тъ или другія цъли, достижение которыхъ было важно и для русскаго государства и для русскаго народа. Въ отношеніи къ Польшъ русскіе государственные дъятели поступали совершенно такъ же, какъ поступали въ подобныхъ случаяхъ всв остальные тогдашние двятели,и наша задача только представить, какъ они дъйствовали въ этомъ дълъ, общемъ у нихъ съ другими государствами.

Смерть короля польскаго была уже раньше поставлена Екатериною и Панинымъ какъ «терминъ нашихъ дъйствій въ Польшъ», и едва получено было въ ноябръ 1764 г. достовърное сообщение о кончинъ короля Августа II, какъ сразу дъла польскія были выдвинуты на первый планъ. Твердо ръщено было болъе не допускать выбора на польскій престоль иностраннаго принца, а доставить корону польскую Станиславу-Августу Понятовскому, тому самому, который быль такъ близокъ къ Екатеринъ въ началъ 50-хъ годовъ: Впрочемъ, это ръшение было принято въ совъщании только самыхъ близкихъ къ государынъ особъ; его держали въ строжайшей тайнъ, и сообщено оно было только русскому послу въ Варшавъ; офиціально же объявлено было о твердо принятомъ намфреніи не допускать болъе избранія принцевъ саксонскаго дома, такъ какъ продолжительное соединение короны польской и саксонской представляеть множество опасностей для польскихъ вольностей; по офиціальнымъ заявленіямъ императрица желала предоставить полякамъ совершенно свободный выборъ. Пришлось вести въ Польшъ довольно сложную игру, потому что тамъ сразу же появилось нъсколько претендентовъ и изъ иностранныхъ принцевъ, и изъ поляковъ, а нъкоторые иностранные дворы открыто поддерживали своихъ кандидатовъ. Когда удалось достигнуть того, наиболъе шансовъ опредълилось въ пользу Понятовскаго, котораго поддерживали очень вліятельные родственники его, князья Чарторыйскіе, то иностраннымъ дворамъ было объявлено Петербурга, что такое ръшение есть, очевилно, добрая воля всей польской націи; самому Понятовскому изъ Петербурга писали, что избраніе его обезпечено, безъ сомнівнія, его высокими личными качествами. Но въ секретной перепискъ русскихъ дипломатовъ между собою указывается другая и, очевидно, истинная причина: Понятовскаго ръшено было возвести на тронъ потому, что безъ поддержки Россіи онъ не им'єль никакихъ шансовъ достигнуть такого положенія, и потому онъ болье, чьмъ кто-либо другой, должень уступать всёмъ требованіямъ, какія будуть предъявлены съ русской стороны къ нему, какъ къ королю. Понятовскій охотно пользовался поддержкою русской императрицы; онъ бралъ деньги, какія она ему посылала, просилъ и еще денегъ, и получалъ ихъ; онъ расчитываль, что его «поддержить та рука, которую онь любиль», и все, полученное отъ Россіи, мечталъ употребить на то, чтобы улучшить положение Польши, усилить свое отечество. Это свидътельствуетъ о его любви къ родинъ и съ этой стороны дълаетъ ему честь; но это же не свидътельствуеть о томъ, чтобы онъ имълъ настоящій государственный умъ. Конечно, какъ полякъ, онъ и могь и должень быль стремиться къ тому, чтобы улучшить положеніе Польши; но и Екатерина, какъ русская императрица, и могла и должна была употреблять силы и средства, какія заимствовала она отъ русскаго народа, не на то, чтобы усиливать историческаго соперника Россіи, а именно наоборотъ, чтобы его ослабить. Та и другая сторона преслъдовали свои цъли, по существу совершенно однородныя: та и другая сторона желали обратить силы соперника на служение своимъ цълямъ. Достигла успъха Россія-потому ли, что она была сильнъе, потому ли, что ея слуги лучше дъйствовали, это вопросъ второстепенный. И если Екатерина поступала не искренно, преслѣдуя такія цѣли, которыхъ она не считала возможнымъ раскрыть и не раскрыла, то она имъла дъло съ противниками, которые тоже были не менъе ея вооружены всъми средствами скрытности и ловкости: ей приходилось бороться и противъ происковъ Фридриха, который, если было выгодно, не останавливался ни предъ какимъ обманомъ, и противъ Австріи, тоже не останавливавшейся ни предъ чъмъ и дъйствовавшей всегда съ самымъ беззастънчивымъ эгоизмомъ, и, наконецъ, заодно съ поляками, то противъ нихъ, такъ какъ они мъняли свои условія и отказывались исполнять об'єщанія съ легкостью, почти

Путемъ ловкихъ переговоровъ, путемъ подкуповъ, наконецъ и помощью военной силы Екатерина и ея отличный помощникъ въ управленіи иностранными дълами Н. И. Панинъ достигли избра-

нія Станислава Понятовскаго въ короли. Тогда они немедленно предъявили ему тъ требованія, имъя въ виду которыя они доставляли ему корону. Понятовскій быль изумлень тімь, что оть требують совсвиь не того, чего онь ожидаль, пытался противиться, но должень быль уступить твердости Екатерины. По ея волъ православные подданные Польши получили всъ политическія права, съ нъсколькими ничтожными ограниченіями, при чемъ въ перепискъ съ русскимъ посломъ въ Варшавъ Панинъ прямо высказываль мысль, что и не надо доставлять этимъ диссидентамъ положенія столь хорошаго, чтобы они не чувствовали необходимости въ постоянной поддержив Россіи. Самое же главное было то, что все польское государственное устройство, при которомъ Польша, какъ это было ясно, никогда не могла подняться изъ своей политической слабости, было поставлено подъ гарантію Россіи-Россія получала, такимъ образомъ, право препятствовать всякому улучшенію государственнаго строя Польши, какое нашла бы невыгоднымъ пля себя.

Къ веснъ 1768 г. русская политика достигла наивысшаго своего торжества въ Польшъ, и—какъ это часто бываетъ—чрезмърное преобладаніе одной силы вызвало усиленное сопротивленіе ей многихъ другихъ: въ полякахъ пробудилась ръшимость и готовность на крайнія жертвы, чтобы вывести свое отечество изъ печальнаго его положенія, французское правительство удвоило свои старанія создать Россіи политическія затрудненія, а давнишняя ревность Турціи довела до того, что осенью 1768 г. Турція объявила Россіи войну по ничтожному поводу, изъ-за такого столкновенія на границахъ, какія происходятъ постоянно и легко улаживаются мирнымъ путемъ, пока нъть непремъннаго желанія начать войну.

Выступленіе Турціи произвело въ Польш'є чрезвычайное впечатлъніе. Поляки были убъждены въ торжествъ турокъ и сразу перемѣнили тонъ относительно Россіи; русскія предложенія выслушивались уже далеко не съ такимъ вниманіемъ, какъ прежде, поляки предъявляли со своей стороны новыя условія и прямо заявляли, что начало войны измъняеть всъ прежнія обязательства и объщанія. Въ Петербургъ войною были встревожены. Турція казалась тогда очень опаснымъ врагомъ, и при всей ръшимости вести войну энергично не было полной увъренности въ успъхъ, по крайней мъръ въ успъхъ быстромъ. Поэтому Екатерина и Панинъ готовы были сдёлать полякамъ нёсколько довольно значительныхъ уступокъ, лишь бы не затронуто было существо достигнутыхъ результатовъ; но во всякомъ случав они далеко не обнаружили такой податливости, какую ожидали встрътить поляки. Переговоры объ уступкахъ затянулись, а послъ лъта 1770 г. успъхи русскаго оружія дали Екатеринъ возможность не только удержать занятое въ Польшъ положение, но осуществить и тъ притязанія, которыя до того времени оставались только въ области желаній и мечтаній.

Войну съ турками рѣшено было въ Петербургѣ вести наступательную. Серьезныя военныя дѣйствія не могли начаться скоро,
потому что при тогдашнихъ путяхъ сообщенія сосредоточить значительныя военныя силы можно было только по истеченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Въ январѣ 1769 г. сдѣлали набѣгъ крымскіе татары; они проникли въ Екатеринославскую провинцію и около
мѣсяца разбойничали въ предѣлахъ Россіи; на мѣстахъ находились
лишь незначительныя военныя команды и онѣ удерживали татаръ,
сколько могли; погибло до 200 чел., до 2.000 уведено въ плѣнъ,
угнано свыше 30.000 головъ скота, сожжено до 1.200 дворовъ.
Это былъ уже послѣдній въ русской исторіи татарскій набѣгъ!—
впрочемъ, съ того времени не прошло еще и 150 лѣтъ.

Сълначаломъ 1769 г. выступили въ поле двъ арміи: кн. А. М. Голицына, силою до 80.000 человъкъ, и гр. П. А. Румянцева, силою около 40.000 чел.; еще 40.000 охраняли границы Россіи около Азова и со стороны Кавказа. Голицынъ дъйствовалъ медленно; онъ производилъ осторожныя операцій около турецкой крѣпости Хотина и овладѣлъ ею, когда турецкій гарнизонъ покинуль крепость, недостаточно снабженную припасами. После этого кн. Голицынъ быль съ почетнымъ награждениемъ отозванъ отъ армін, начальникомъ главныхъ силь назначенъ Румянцевъ, а его бывшая армія подчинена гр. П. И. Панину. Румянцевъ обнаружилъ замъчательныя дарованія полководца. Когда армію пришлось размъстить на зимнія квартиры, онъ умъль обставить солдать такъ, что почти не было среди нихъ эпидемическихъ заболъваній, которыя въ ту эпоху жестоко свиръпствовали въ случаяхъ большого скопленія войскъ въ одномъ мѣстѣ; прибывавшія изъ Россіи части Румянцевъ д'вятельно подготовляль къ предстоящему походу. 23 апръля 1770 г., въ день св. Георгія Побъдоносца, Румянцевъ двинулся впередъ. 23 мая онъ получилъ отъ импе ратрицы письмо: «Не спрашивали римляне, когда гдѣ ихъ было два или, много, три легіона, въ какомъ числѣ противъ нихъ непріятель, но гдъ онъ?-наступали на него и поражали, и немногочисліемъ своего войска поб'єждали многособранныя противъ нихъ толны; а мы-русскіе; милости Божескія за правость нашу въ сей войнъ съ нами, я васъ имъю надъ войскомъ командиромъ, храбрость войскъ извъстна; итакъ, я, о благополучнъйшихъ успъхахъ моля Всевышняго, надъюсь на Его покровительство».

Въ началѣ іюля Румянцевъ на берегахъ р. Ларги встрѣтился съ войскомъ крымскаго хана, и 7 іюля, имѣя всего 23.000 чел., одержалъ полную побѣду надъ 80.000 татарскимъ войскомъ. Съ удивительно вѣрнымъ расчетомъ двинулъ онъ войска въ атаку непріятельскаго лагеря, начальники отдѣльныхъ отрядовъ замѣчательно точно выполнили приказанія вождя — они были очень

просты и ясны, -- солдаты и офицеры проявили поразительную храбрость. За эту побъду Румянцевъ получилъ I степени только что учрежденнаго ордена св. Георгія; онъ былъ первымъ кавалеромъ этого почетнъйшаго ордена. Слухъ о пораженіи крымскаго хана побудиль визиря, медленно переправлявшагося черезъ Дунай, быстръе двинуться противъ русскихъ. 21 іюля Румянцевъ, имъя лишь 20.000 чел., -- нъкоторую часть своихъ силъ онъ долженъ быль отрядить для охраны противь татарь — встрътиль на регу р. Кагула войско визиря, въ которомъ считалось не менъе 150.000 чел., правда, наполовину нерегулярныхъ войскъ. Визирь не допускаль и мысли, чтобы совершенно незначительная колонна русскихъ ръшилась его атаковать, и не принималъ никакихъ мъръ предосторожности. Но Румянцевъ снова напалъ съ нев фроятною см флостью и съ удивительною стремительностью; онъ самъ былъ въ огнъ и среди рукопашной схватки, въ которую скоро обратилась эта битва, и опять русскіе одержали полную побъду. Изъ ставки визиря Румянцевъ послалъ доношение императрицъ. «Да позволено мнъ будетъ, всемилостивъйшая государыня,-писаль онь между прочимь, -- настоящее дёло уподобить дёламь древнихъ римлянъ, коимъ Ваше Императорское Величество велъни мнъ подражать: не такъ ли армія Вашего Императорскаго Величества теперь поступаеть, когда не спрашиваеть, какъ великъ непріятель, а ищеть только, гдѣ онъ». Румянцевь объѣзжаль войска и благодарилъ ихъ; «Ты прямой солдатъ!», кричали ему солдаты, обожавшіе своего вождя; императрица произвела Румянцева въ фельдмаршалы.

Нъсколько ранъе была одержана важная побъда русскимъ флотомъ, но извъстіе о ней дошло въ Петербургъ уже послъ доношеній о побъдахъ при Ларгъ и Кагулъ.

Въ самомъ началъ войны ръшено было снарядить эскадру въ Средиземное море, въ расчетъ поднять противъ Турціи грековъ и южныхъ славянъ, о которыхъ-надо замътить-были въ то время лишь очень неясныя и сбивчивыя свёдёнія. Главнымъ начальникомъ всей экспедиціи былъ назначенъ гр. А. Г. Орловъ, ближайшими его помощниками было нъсколько опытныхъ моряковъ изъ русскихъ и изъ англичанъ, приглашенныхъ на русскую службу. Экспедиція встръчена была въ Европъ съ нескрываемою насмъшкою; никто не думаль, что русскій флоть сколько-нибудь серьезная величина. Однако русскіе корабли благополучно обогнули Европу и въ началъ 1770 г. появились въ водахъ Архипелага. Сухопутныхъ предпріятій экспедиція не могла организовать, не имъя достаточныхъ силъ для десанта, но крейсируя около Дарданеллъ затрудняла торговое движеніе. Здѣсь гр. Орловъ нашель турецкій флоть, стоявшій въ узкомъ проливъ между берегомъ Малой Азіи и островомъ Хіосомъ; 24 іюня произошло столкновеніе, послѣ котораго турецкій флотъ, сильно пострадавшій отъ возникшаго на немъ пожара, скрылся въ сосѣднюю бухту Чесменскую. На военномъ совѣтѣ начальниковъ русской эскадры рѣшено было сжечь турецкій флотъ — и 26 іюня весь русскій флотъ вошелъ тоже въ гавань, затѣмъ охотники лейтенантъ Ильинъ и кн. Гагаринъ и двое англичанъ, Дугласъ и Мекензи, на особыхъ поромахъ, нагруженныхъ смолою, сѣрой, порохомъ и другими легковоспламеняемыми горючими матеріалами, направились къ турецкимъ кораблямъ; не обращая вниманія на сильный огонь непріятеля, они достигли линіи его судовъ, особыми приспособленіями прикрѣпили къ деревяннымъ кораблямъ свои брандеры, подожгли ихъ и отчалили въ шлюпкахъ. Быстро распространился пожаръ съ подожженнаго корабля на другіе—и къ вечеру 26 іюня турецкій флотъ былъ совершенно уничтоженъ; уцѣлѣлъ отъ огня лишь одинъ корабль, но и онъ сталъ добычею русскихъ.

Императрица съ искреннею радостью и съ большою пышностью праздновала эти побъды; не только совершались благодарственныя молебствія, устраивались иллюминаціи, не только щедро награждены были всѣ участники битвъ и вѣстники побъдъ,—императрица съ однимъ изъ такихъ извѣстій вышла изъ внутреннихъ покоевъ къ собравшимся на куртагъ и сама не разъ повторила подробности полученныхъ донесеній; за торжественнымъ объдомъ она оказала особое вниманіе престарѣлой матери фельдмаршала Румянцева и въ особенно милостивыхъ выраженіяхъ пила за здоровье побъдителя; по случаю Чесменской побъды было устроено своего рода торжественное прославленіе основателя русскаго флота, Петра Великаго.

Исходъ войны послѣ кампаніи 1770 г. былъ ясенъ, но еще не близокъ; война длилась послъ того еще четыре года, и русское оружіе имѣло постоянно перевѣсъ, испытавъ лишь нѣсколько незначительныхъ неудачъ. Турки не выставляли болъ въ открытое поле значительныхъ армій, а ограничивались обороною крѣпостей по Дунаю; тѣмъ не менѣе, нѣсколько турецкихъ корпусовъ были разбиты и въ открытомъ полъ, и Румянцевъ переходилъ неоднократно за Дунай; подъ начальствомъ Румянцева особенно выдвинулись генералъ Вейсманъ, убитый потомъ подъ Силистріей, Г. А. Потемкинъ и А. В. Суворовъ. Кн. В. М. Долгоруковъ, смѣнившій въ 1771 г. гр. П. И. Панина въ командованіи второю арміей, проникъ въ Крымъ, заняль въ немъ важные пункты и достигъ того, что крымскіе татары согласились отложиться отъ Турціи и просили Россію содъйствовать признанію ихъ независимыми. Вопросъ объ этомъ и быль затымь главнымь спорнымь пунктомь на мирныхь переговорахъ, которые въ 1772 г. велись въ Фокшанахъ, гдф русскими уполномоченными были гр. Г. Г. Орловъ и Обресковъ и гдъ переговоры не привели къ положительнымъ результатамъ, а затъмъ-на переговорахъ въ 1774 г., когда ихъ велъ самъ Румянцевъ. Турки отлично понимали, что ихъ согласіе на независимость Крыма равносильно признанію ими себя не въ силахъ удержать въ своей власти съверный берегъ Чернаго моря, и что независимый отъ Турціи Крымъ очень скоро перейдетъ во власть Россіи. По тъмъ же самымъ основаніямъ съ русской стороны особенно настаивали на этомъ пунктъ, указывая на то, что, давши уже крымскимъ татарамъ объщаніе добиться ихъ независимости, Россія не можетъ не исполнить этого объщанія. 5 іюля 1774 г. Румянцевъ согласился на просьбу визиря начать мирные переговоры, но только съ тъмъ, что военныя дъйствія не будутъ прекращены на ихъ время и что миръ будетъ заключенъ къ 10 іюля—и въ полномъ смыслъ слова подъ громъ орудій миръ былъ, дъйствительно, под-



Часть Кучукъ-Кайнарджійскаго мирнаго договора. Оригиналъ хранится въ Москвъ въ Главномъ Архивъ Министерства Иностранныхъ Дълъ.

писанъ 10 іюля 1774 г. близъ Силистріи, въ дер. Кучукъ-Кайнарджи. Россія получила Азовъ, Керчь, Еникале, Кинбурнъ, области въ Кабардѣ, значительныя торговыя льготы и  $4^1/_2$  милл. руб. контрибуціи; крымскіе татары признаны независимыми; всѣмъ турецкимъ подданнымъ, возстававшимъ въ теченіе войны противъ своего правительства, обезпечено полное прощеніе. Этотъ миръ былъ отпразднованъ въ Москвѣ въ 1775 г. тѣмъ болѣе пышно, что къ этому времени удалось покончить и другія серьезныя и трудныя дѣла, возникшія въ теченіе войны.

Россію во время этой войны посѣтила въ небывалыхъ размѣрахъ чума. И ранѣе эта ужасная болѣзнь сопровождала каждую войну съ Турціей: она всегда развивалась на театрѣ войны вслѣдствіе совершеннаго отсутствія санитарныхъ предосторожностей;

во внутреннюю Россію, однако, чума обыкновенно не проникала, поражая лишь нъкоторыя пограничныя области. Но теперь сношенія арміи со страною были слишкомъ часты и продолжительны. и чума была занесена въ глубь Россіи. Уже въ 1770 г. она появилась въ Кіевъ, Съвскъ и другихъ городахъ этого района; въ декабръ 1770 г. умерло нъсколько человъкъ непонятою тогла бользнью въ Москвъ въ военномъ госпиталъ; скоро эту бользнь пришлось признать очень заразительною и чрезвычайно опасною. Главнокомандующій въ Москвъ, престарълый фельдмаршаль гр. П. С. Салтыковъ, доносилъ императрицъ о положеніи Москвы въуспокоительномъ тонъ, а затъмъ сообщилъ о полномъ прекращеніи бользни. Опнако онъ очень ошибся: въроятно, полчиненные доизвъстной степени скрывали отъ Салтыкова истину, а врачи и дъйствительно не умъли опредълить, съ чъмъ приходится имъть дъло. Въ февралъ 1771 г. болъзнь вдругъ съ большою силою вспыхнула на суконной фабрикъ: шерсть получалась съ юга. а сама шерсть и шерстяныя матеріи особенно способны сохранять и передавать такого рода заразу. Рабочіе этой фабрики въ страхъ разсъялись по всему городу, и по всей Москвъ болъзнь стала прогрессировать съ ужасающей быстротою. Трудно вообразить себъ условія, болье благопріятныя для развитія ея, чымь ты, какія были въ Москвъ. Въ огромномъ городъ не было и ръчи о накомъ-либо санитарномъ надзоръ, о канихъ-либо мърахъ предосторожности; на всю Москву не было и десяти докторовъ; существа болъзни никто не зналъ, способы борьбы съ нею были совершенно неизвъстны; всъ предохранительныя мъры ограничивались совътомъ нюхать чеснокъ и деготь или уксусъ; о заразительности чумныхъ больныхъ, особенно же о заразительности вещей, остававшихся послъ умершихъ, лишь немногіе имъли ясное понятіе; умершихъ хоронили въ самомъ городъ около церквей, въ наскоро вырытыхъ неглубокихъ могилахъ. Болъзнь быстроприняла ужасные размъры: къ лъту умирало уже свыше 200 чел. въ день, а къ осени-почти по тысячъ. Жителей охватила паника; кто могъ, уважалъ изъ города, оставалась по преимуществу наиболъ в бъдная и наименъ просвъщенная часть населенія, и — какъ всегда бываеть при такого рода бъдствіяхъ — распространялись самые нелъпые слухи о мнимыхъ виновникахъ мора и объ умышленномъ отравленіи людей. Чернь волновалась, дурные инстинкты толпы готовы были проявиться во всемъ своемъ безобразіи — и когда зараза достигла особенной силы, и столица была покинута почти всеми представителями власти и самимъ главнокомандующимъ, а архіепископъ Амвросій приняль м'вры, чтобы прекратить сборища у Варварскихъ воротъ, гдъ предъ образомъ Боголюбской Богородицы, по слухамъ о какихъ-то чудесахъ отъ него, служили молебны огромныя толпы и этимъ лишь способствовали распространенію заразы—въ Москвъ 15 сентября 1771 г. вспыхнулъ бунтъ.

Толпа пьяныхъ, обезумѣвшихъ отъ продолжительнаго страха людей, рѣшила убить архіепископа. Во всей Москвѣ въ это время оказалось едва 100 чел. солдатъ: всѣ остальные изъ небольшого гарнизона были въ окрестностяхъ на карантинахъ, поставленныхъ по всѣмъ дорогамъ; съ такими силами предотвратить убійство не удалось. 16 сентября буяны отыскали Амвросія въ Донскомъ монастырѣ, гдѣ онъ укрылся, и звѣрски убили его. На другой день толпа стала ломиться въ Кремль, требуя уничтоженія карантиновъ, запрещенія лѣкарямъ морить народъ и освобожденія всѣхъ, захваченныхъ въ послѣдніе дни за буйство; но генералъ Еропкинъ, имѣвшій повелѣніе императирицы принять въ свое особое вѣдѣніе всѣ мѣры по борьбѣ съ чумой, собралъ уже до 300 солдатъ и разсѣялъ толпу пушечными и ружейными выстрѣлами; свыше 100 чел. было убито, 249 арестовано; остальные разбѣжались и болѣе не было уже попытокъ произвести безпорядокъ.

Уже за нъсколько дней до этого печальнаго происшествія въ Петербургъ были очень встревожены донесеніями отъ Салтыкова, который вдругъ сталъ слать въсти весьма безпокойныя, тогда какъ до того времени представляль положение столицы въ свътъ слишкомъ розовомъ. Императрица съ самаго начала болъзни въ Москвъ отнеслась нъ этому очень серьезно; она старалась не обнаруживать никакого безпокойства, въ письмахъ къ своимъ иностраннымъ корреспондентамъ отрицала самое существованіе въ Москвъ какой-либо странной и опасной бользни, но въ то же время настаивала на усиленныхъ мърахъ предосторожности и даже на полной изоляціи Москвы, но Салтыковъ постоянно: противился такимъ мъропріятіямъ, находя, что примъненіе ихъ къ такому большому городу, какъ Москва, совершенно невозможно. Теперь, когда положение въ Москвъ оказалось критическимъ, Екатерина пожелала сама отправиться туда, чтобы на мъсть принимать необходимыя мъры; отъ этого ръшенія ее отговорили въ Совътъ, и въ Москву поъхалъ съ чрезвычайными полномочіями гр. Г. Г. Орловъ. Съ большою отвагою этотъ действительно безстрашный человъкъ ръшился подвергнуться всъмъ опасностямъ, пребыванія въ самомъ очагѣ заразы, которыя и въ дѣйствительности были ужасны, а казались еще ужаснье. Прибывъ въ Москву, Орловъ энергичными мърами быстро возстановилъ тишину и порядокъ; особенное вниманіе обратилъ онъ на санитарныя мъропріятія—съ этого именно времени запрещено было хоронить умершихъ внутри городовъ около церквей. Бользнь утихла сравнительно быстро; однако въ разныхъ мѣстностяхъ около Москвы она держалась нъсколько льть, то ослабъвая, то вновь вспыхивая. Предосторожности противъ распространенія заразы были принимаемы до сентября 1776 г., и только тогда болъзнь признана была окончательно прекратившеюся. Число жертвъ этой чумы съ точлюстью опредълить едва ли возможно; во всякомъ случать оно было

очень велико. Когда императрица въ одномъ изъ писемъ къ Гримму говоритъ, что чума унесла не менъе 100.000 чел., она, въроятно, близка къ истинъ и, навърно, не преувеличиваетъ.

Едва кончились тревоги по поводу Москвы, какъ возникли новыя, и сильнъйшія, безпокойства: въ областяхъ Яицкаго, нынъ Уральскаго, казачьяго войска вспыхнуло возмущение, развившееся въ большой и опасный бунтъ. Много обстоятельствъ сложилось особенно неблагопріятно, и въ результать ихъ достигла такого сильнаго развитія такъ называемая Пугачевщина. Изъ этихъ обстоятельствъ главнымъ, безспорно, было вообще тяжелое положеніе низшаго класса и крайняя его невъжественность, благодаря которой массы считали Пугачева дъйствительно императоромъ: когда стало извъстно о его намъреніи вступить въ бракъ, то множество народа искренно выражало наивное недоумъніе, какъ это можетъ быть, когда государыня Екатерина Алексвевна жива; имвются и другія доказательства, что очень многіе върили въ то, что Пугачевъ есть императоръ Петръ Өеодоровичъ. Главную роль въ бунтъ играло казачество и инородческое население юго-восточныхъ областей Россіи. Восточныя окраины Россіи въ теченіе всего XVIII в. представляли собою области еще далеко незамиренныя; до 90-хъгодовъ XVIII ст. ежегодно десятки и, въроятно, даже сотни русскихъ людей были уводимы въ плънъ кочевниками; мъстные инородцы жили еще въ понятіяхъ кровавой мести и съ неудовольствіемъ подчинялись законной власти, шедшей въ разрѣзъ съ такими понятіями. Многія требованія, исполненіе которыхъ совершенно необходимо въ сколько-нибудь цивилизованномъ обществъ, вызывали среди нихъ глубокое недовольство. Естественно, что въ такую среду селились и русскіе люди, приблизительно такъже смотръвшіе на жизнь; сюда шли самые неспокойные элементы, люди, которые не дорожили мирною, трудовою жизнью, не были способны накоплять богатства, а искали быстрой смъны. отдыха разгуломъ и готовы были легкомысленно спускать то, чтопопадало въ ихъ руки путемъ грабежа и насилій. Конечно, и администрація этихъ областей была наихудшею администраціею тогдашней Россіи; въ такіе отдаленные, безпокойные и вмѣстѣ. скучные пункты и тогда не шли, какъ не идуть и теперь, элементы хорошіе, находящіе приложеніе своимъ силамъ и способностямъ въ условіяхъ гораздо болье пріятныхъ. Насъ не вляетъ поэтому, что казаки были недовольны многими дъйствіями представителей центральной власти. Еще съ конца царствованія Елизаветы Петровны шли у казаковъ длинные споры съ мъстною администрацією, доходившіе иногда до вооруженныхъ столкновеній. Съ началомъ турецкой войны ръшено было двинуть въ армію часть казацкаго войска, переформировавь и перевооруживъ его примънительно нъ новымъ порядкамъ, введеннымъ въ русской арміи, и на этой почвъ возникло множество недоразумьній. Казаки

слали въ Петербургъ съ особыми ходонами жалобы; но въ Петербургъ не склонны были допускать возраженія противъ недавно введенныхъ порядковъ, а казаки не желали подчиняться новымъ требованіямъ и находились въ состояніи сильнаго броженія. Въ 1771 г. казаки почти совсъмъ не исполнили приказанія содъйствовать удержанію калмыковь, когда эти, послъ непродолжительнаго пребыванія въ предѣлахъ Россіи, въ количествъ до 200.000 чел. покинули русскіе предълы и ушли въ среднеазіатскія степи. Въ томъ же 1771 г. при одной вспышкъ разногласій съ властями быль убить казаками ген. Траубенбергь; наказаніе виновныхъ не заставило массу покориться, а лишь болъе ее озлобило. Наконецъ, мъры, принимавщіяся противъ распространенія чумы, вызвали зд'єсь одно раздраженіе, и почти полное отсутствіе въ провинціи военныхъ силъ, отвлеченныхъ войною съ Турціей, придавало смълость всъмъ, кто не дорожилъ своимъ покоемъ и не склоненъ былъ щадить покой другихъ. Только въ самой значительной кръпости края, въ Оренбургъ, было подъ ружьемъ до 3.000 чел., въ другихъ укръпленіяхъ края гарнизоны считались десятками человъкъ, въ внутреннихъ же городахъ имперіи не было и такихъ командъ. И когда создалось такое положеніе, что противъ значительной шайки, нападавшей вооруженною силой на города и даже укръпленія, приходилось выдвигать едва сотни человъкъ, а иногда и десятки, притомъ почти исключительно инвалидовъ, то совершенно естественно, что разбои могли достигнуть размъровъ весьма значительныхъ. Такъ въ дъйствительности и случилось. Давнее тяжелое положеніе крестьянь, сь полнымь основаніемь недовольныхъ своимъ состояніемъ, ихъ полное невъжество, существованіе буйнаго элемента, казачества, къ этому времени особенно раздраженнаго, полное обнажение обширныхъ областей отъ всякой организованной военной силы, —все это вмъсть создало возможность тъхъ ужасныхъ сценъ, какія разыгрались во время Пугачевщины. Бурдвижение готово было проявиться — и вспыхнуло, только нашелся человъкъ, около котораго оно могло скольконибудь соорганизоваться. Такимъ человъкомъ оказался донской казакъ Зимовейской станицы Емельянъ Пугачевъ.

Пугачевъ родился въ 1740 г.; съ 17-ти лѣтъ онъ несъ обязательную для казаковъ военную службу, былъ въ походахъ Семилѣтней войны, затѣмъ въ Польшѣ, наконецъ въ турецкой войнѣ. Здѣсь онъ расхворался и былъ отпущенъ домой; въ 1770 г. онъ помогалъ одному своему свойственнику, задумавшему бѣжать на Кавказъ, но побѣгъ не удался; Пугачевъ былъ арестованъ. Изъподъ ареста онъ скоро бѣжалъ и больше двухъ лѣтъ бродилъ по разнымъ мѣстамъ южной Россіи, отъ Днѣпра до Урала; онъ мечталъ собрать толпу казаковъ и уйти на Кубань, въ турецкія владѣнія. Въ самое тревожное время, въ ноябрѣ 1772 г., когда при-

шло ръшение по дълу объ убійствъ Траубенберга, Пугачевъ быль въ Яицкомъ городкъ; тутъ, среди разныхъ толковъ съ недовольными казаками, которые говорили иногда и о слухахъ, будто императоръ Петръ Өеодоровичъ живъ, Пугачевъ ръшился принять на себя имя покойнаго государя. За XVIII в. извъстно въ Россіи до десятка случаевъ, когда какой-нибудь заболтавшійся въ жизни человъкъ называлъ себя государемъ; обыкновенно для такихъ самозванцевъ дъло быстро оканчивалось тълеснымъ наказаніемъ и ссылкою. Но теперь мысль выставить въ своей средъ якобы законнаго государя упала на казачество какъ искра на порохъ. Казаки желали бороться противъ правительства—и человъкъ, объявившій, что онъ императоръ, былъ какъ нельзя больше желателенъ для нихъ. 17 сентября 1773 г. на хуторъ казака Толкачева былъ прочитанъ безграмотно написанный отъ имени Петра Өеодоровича манифесть, въ которомъ казакамъ объявлялось, что они жалуемы земдями и рыбными ловлями, раскольникамъ, что они жалуемы крестомъ и бородою, —и толпа казаковъ бросилась въ Яицкій городокъ. Такъ началась Пугачевщина.

Движеніе распространилось по среднему теченію Урала. Маленькія крѣпостцы, защищенныя обыкновенно только землянымъ валомъ или, въ лучшемъ случаѣ, деревяннымъ частоколомъ, и гарнизономъ изъ 20 — 30 инвалидовъ, одна за другою переходили въ руки бунтовщиковъ; они казнили военныхъ начальниковъ съ ихъ семьями, казнили и тѣхъ изъ команды, кто хотѣлъ сохранить вѣрность долгу; большинство командъ присоединялось къ мятежникамъ; въ началѣ октября 1773 г. бунтовщики появились подъ Оренбургомъ и въ теченіе почти полугода пытались имъ овладѣть, но гарнизонъ, съ ген. Рейнсдорпомъ во главѣ, отстоялъ городъ. Какъ всегда бываетъ, возстаніе сопровождалось буйствомъ, насиліями, безсмысленнымъ истребленіемъ имущества.

Въ Петербургъ извъстіе объ этихъ событіяхъ пришло 14 октября. Императрица взглянула на все это весьма серьезно. По обсужденіи діла въ Совіт рішено было послать противъ мятежниковъ отряды, которые можно было наскоро собрать въ Москвъ и въ приволжскихъ городахъ; начальникомъ былъ назначенъ ген.-м. Каръ, только что отличившійся въ Польшъ. Собрать оказалось возможнымъ силы очень небольшія: до 600 регулярныхъ хорошо обученныхъ и вооруженныхъ солдатъ, до 1.600 инвалидовъ и около 1.200 вооруженныхъ крестьянъ. Выважая изъ Москвы, однако, Каръ высказывалъ только опасеніе, какъ бы мятежники не разсъялись до его прихода на мъсто. Но когда въ началъ ноября онъ двинулся къ Оренбургу, то оказалось, что силы мятежниковъ достигають уже 10.000 чел., и Каръ поспъшно отступиль, а одинъ отрядъ, высланный имъ впередъ, былъ совершенно истребленъ. Отъ слишкомъ оптимистическаго взгляда на свою задачу Каръ перешелъ сразу въ противоположную крайность, совершенно растерялся и

увхаль въ Москву, гдв появленіе его вызвало, съ одной стороны, чрезвычайное смущеніе, а съ другой—негодованіе. Объясненія Кара, въ которыхъ онъ причиною отъвзда выставляль свою бользнь, были признаны неудовлетворительными, и онъ быль исключенъ со службы. Послв этой неудачной попытки погасить возстаніе оно вспыхнуло съ большею силой; теперь борьба съ нимъ была поручена маршалу комиссіи уложенія, ген.-пор. А. И. Бибикову.

Бибиковъ прибылъ 25 декабря 1773 г. въ Казань; сюда собрано было уже нъсколько тысячъ войска. Население обширнаго города было въ ужасномъ страхъ: мятежныя шайки приближались, а слухи преувеличивали ихъ размъры и опасность отъ нихъ. Бибиковъ нашелъ положение болъе серьезнымъ, чъмъ ожидалъ, но онъ не растерялся; спокойною твердостью и энергіей онъ ободрилъ населеніе; дворяне и чиновники выразили готовность принять активное участіе въ борьбъ и доставленіемъ ратниковъ и личнымъ участіемъ въ походъ. Донесеніями объ этомъ императрица осталась очень довольна и въ отвътномъ рескриптъ Бибикову, именуя себя тоже казанскою пом'вщицею, поручала объявить свое благоволеніе казанскому дворянству и ув'врить его, что она ставить своею обязанностью «благосостояніе и безопасность дворянства почитать ничъмъ нераздълимо съ безопасностію императорскаго дома и имперіи». Бибиковъ раннею весною 1774 г. двинуль къ Оренбургу и къ среднему теченію Урала серьезныя силы; въ серединъ марта кн. Голицынъ нанесъ мятежникамъ сильнъйшее поражение подъ кръпостью Татищевой. 23 марта Оренбургъ былъ освобожденъ оть осады. Пугачевь, едва ускакавшій подъ Татищевой, бросился теперь къ востоку, а потомъ къ съверу, на уральские заводы; онъ нашелъ поддержку у башкировъ и у многочисленныхъ заводскихъ крестьянъ. Но теперь движеніе, во главъ котораго онъ стояль, превратилось въ полномъ смыслѣ слова въ разбойничій набътъ: толпы Пугачева грабили, что могли, и бъжали далъе; силы мятежниковь были еще такъ велики, что никакое поселеніе, безъ спеціальной воинской силы, не могло его ни отразить, ни удержать; было очевидно, однако, что противъ регулярныхъ войскъ, руководимыхъ такимъ опытнымъ и энергичнымъ генераломъ, какъ Бибиковъ, мятежники не устоятъ. Но 9 апръля 1774 г. Бибиковъ умеръ въ Бугульмѣ, приблизительно на полпути между Казанью и Оренбургомъ, куда онъ вывхалъ, чтобы быть ближе къ мъсту дъйствій — и не стало человъка, объединившаго всъ мъропріятія по борьбъ съ бунтовщиками и дъйствовавшаго благоразумно и энергично.

Пугачевъ немедленно этимъ воспользовался; онъ круто повернулъ съ Урала и бросился къ Казани. Сюда спѣшили и отряды правительственныхъ войскъ, но мятежники опередили ихъ на однѣ сутки, 12 іюля разграбили казанскій посадъ и удалились, предавъ его пламени; кремль города, куда укрылись жители, упѣ-

лѣлъ, мятежники не рѣшились ни штурмовать его, ни осаждать, но горопъ выгорълъ за исключениемъ едва шестой части. На другой день явился нъ Казани Михельсонъ, одинъ изъ наиболъе энергичныхъ и счастливыхъ предводителей въ борьбъ противъ Пугачева: онъ и здъсь нанесъ толпамъ Пугачева сильное пораженіе, но преслідовать не могь, потому что люди были крайне утомлены, а лошади отъ быстраго движенія пали почти всъ. 15 іюля Пугачевъ, собравъ до 15.000 чел. своего сброда, самъ напалъ на Михельсона подъ Казанью же, но снова былъ ръшительно разбить; до 10.000 чел. сдались Михельсону. Пугачевъ бъжалъ съ толпою въ 3 или 4 тысячи человъкъ-и 17 іюля переправился на правый берегь Волги. Онъ теперь бъжаль уже для своего спасенія и, въроятно, расчитываль на то, что правый берегь почти лишенъ войскъ, а тъмъ, которыя сражались съ нимъ ранъе, переправиться не такъ легко. Здъсь къ Пугачеву пристали въ большомъ количествъ крестьяне и по требованію мятежниковъ убили многихъ помъщиковъ; да и нельзя удивляться что крестьяне въ большинствъ случаевъ не противились: они всегда и всюду были несравненно слабъе неожиданно надвигавшейся на нихъ толпы; скор ве удивительно, что все-таки были случаи, когда крестьяне сопротивлялись и спасали своихъ помъщиковъ, несмотря на грозившую имъ за это жестокую месть пугачевцевъ. Пугачевъ распространяль слухи, что хочсть итти на Москву, и вызваль этимъ великій переполохъ въ дворянствъ центральныхъ губерній, но въ дъйствительности онъ просто стремился спастись по дорогъ, свободной отъ войскъ, на Донъ, гдъ надъялся найти поддержку у казаковъ. Пройдя по дорогъ къ западу отъ Казани всего 150 вер., Пугачевъ круго повернулъ на югъ; онъ быстро прошелъ, сжигая и грабя, что можно, и жестоко истребляя помъщиковъ и чиновниковъ, черезъ города Цивильскъ, Курмышъ, Алатырь, Саранскъ, Пензу, Саратовъ. Подъ Царицынымъ его догналъ Михельсонъ и окончательно разсвяль его шайку. Пугачевъ съ небольшимъ числомъ спутниковъ переправился снова на лъвый берегъ Волги, думая спастись въ степяхъ, но былъ выданъ своими ближайшими сообщниками.

Въ Петербургъ извъстіе о сожженіи Казани и о переправъ Пугачева на правый берегъ Волги пришло 21 іюля. Оказывалось, что послъ почти полугодовой борьбы съ мятежниками, они не только не приведены къ покорности, но приближаются къ самому большому и богатому городу имперіи. Положеніе дълъ представлялось чрезвычайно опаснымъ. На собраніи Совъта, немедленно созванномъ, императрица заявила, что намърена ъхать сама въ Москву и оттуда руководить борьбою. О сужденіяхъ въ этомъ засъданіи и въ ближайшее послъ него время мы случайно имъемъ два совершенно интимныхъ письма: Н. И. Панина къ брату, П. И. Панину, и самой Екатерины къ Г. А. Потемкину. Не

подлежить никакому сомнѣнію, что и Н. И. Панинъ и Екатерина писали, не думая, что письма эти стануть извѣстны впослѣдствіи тысячамь людей, и потому писали совершенно откровенно; и письма ихъ чрезвычайно любопытны.

Н. И. Панинъ пишетъ, что заявление императрицы вызвалоу членовъ Совъта «безмолвіе великое»; когда долго никто ничего не говорилъ, государыня, по словамъ Панина, «къ нему одному обратясь, съ большимъ вынужденіемъ требовала», чтобы ей «сказаль, хорошо или дурно она сіе сдълаеть»; онь отвътиль. «что не токмо не хорошо, но и бъдственно въ разсуждении цълости всей имперіи, что когда она такимъ образомъ займется безпосредственно волнованіемъ одной столь презрительной черни, тогда начнется неизбъжно разрушение и погибель всей Россійской монархіи, и что не можетъ быть истиннаго сына отечества, который бы хотълъ дожить до сего злоключительнаго пункта. Ея Величество туть съ чувствительнымъ движеніемъ доказывала, какую пользу произвесть можеть ея повсюду присутствіе, и весьма противъ меня подкръпляема была Г. А. Потемкинымъ»; остальные модчали или говорили неръшительно. «Ты легко, мой любезный другь, -- продолжаетъ Панинъ,--познаешь, какъ мой духъ распаленъ былъ... Я ръшился на слъдующій поступокъ. Послъ объда взяль фаворита (т.-е. Потемкина) особенно и, облича дерзость его мыслей, которой ни лъта, ни практика ему не могутъ дозволить, и повторя резоны, мною сказанные, угрожающіе разрушеніемъ имперіи, объявиль ему, что на отвращение сего я самъ ръшился ъхать противъ Пугачева, или отвътствовать за тебя, мой любезный другь, что ты при всей своей пряхлости возьмешь на себя спасать отечество, хотя бы то надобно тебя на носилкахъ нести (гр. П. И. Панинъ жестоко страдалъ, повидимому, ревматизмомъ), если только государыня того желаетъ, или же она никого лучше тебя избрать не можетъ, и чтобы онъ пошелъ съ симъ моимъ объявленіемъ къ Ея Величеству. Я скоро потомъ вошелъ самъ къ ней и то же самое пересказалъ. Излишне будетъ подробно описывать всѣ тѣ разговоры, которые при семъ происходили, а довольно только сказать, что государыня, будучи весьма растрогана симъ моимъ поступкомъ. божилась предо мною, что она никогда не умаляла своей къ тебъ довъренности, что она совершенно увърена, что никто лучше тебя отечество не спасетъ»...; «я завтрашній день испросиль себъ на примышленіе обряда, съ каковымъ теб' поручено быть должно сіе пъло, послъ завтра же съ онымъ тду въ Петербургъ». Послъ 28 іюня 1762 г. императрица Екатерина едва ли переживала другой столь же напряженный день. На назначение П. И. Панина съ очень широкими полномочіями Екатерина согласилась болье неохотно, чъмъ показалось Н. И. Панину. Вотъ что писала она Потемкину, въроятно, 16 іюля: «Увидишь, голубчикъ, изъ приложенныхъ при семъ штукъ, что господинъ графъ Панинъ изъ братца своего изволить дѣлать властителя съ безпредѣльною властью въ лучшей части имперіи, т.-е. Московской, Нижегородской, Казанской, Оренбургской губерніи, а sous-entendu есть и прочія; что если сіе я подпишу, то не токмо князь Волконскій (тогдашній главно-командующій въ Москвѣ), но я сама ни малѣйше не сбережена, но предъ всѣмъ свѣтомъ перваго врага и мнѣ персональнаго оскорбителя, побоясь Пугачева, выше всѣхъ смертныхъ въ имперіи хвалю и возвышаю».

Эти два письма, безусловно интимныя и, слъдовательно, правдивыя, представляють высокій историческій интересь. Они не одинаково изображаютъ моментъ-канъ и при всякомъ споръ, при всякомъ разногласіи каждая сторона чувствуетъ пунктъ разногласія по-своему; положение Екатерины менъе выгодно, потому что оказались безуспъшными всъ прежде взятыя мъры, принимавшіяся ею самою. Это, дъйствительно, смутило ее, она не нашла въ себъ силы и теперь дъйствовать единственно по собственному усмотрънію и склонилась-хотя не безъ колебанія-послѣдовать совъту человъка, которому она привыкла върить, котораго всегда уважала; не легко далось ей это ръшеніе, но мы не видимъ тутъ у Екатерины опасенія за себя; одна не совстыть ясная фраза въ такой наскоро написанной запискъ свидътельствуетъ лишь о волненіи писавшаго. И Екатерина и Панинъ тревожились по вопросу, который одинъ былъ важенъ для нихъ обоихъ, по вопросу: върное ли принято ръшение въ этомъ исключительной важности случаъ; ни изъ того, ни изъ другого письма нельзя вывести, чтобы по существу вопросъ шелъ не о томъ, о чемъ прямо говорится, а о чемъто другомъ, — о борьбъ Екатерины и Панина за первую роль, какъ иногда истолковываютъ этотъ, къ тому же вообще исключительный, моменть. Этого не было. Екатерина и ея ближайшій совътникъ имъли предъ глазами одну цъль, ту самую, о которой они и говорили: прекратить бъдственное для государства возстаніе и привести діла въ нормальный порядокъ.

Черезъ день наступило начало успокоенія, и Екатерина называла этотъ день счастливъйшимъ своей жизни: курьеръ отъ Румянцева привезъ въсть о заключеніи мира и о томъ, что уже ъдетъ на мъсто бунта Суворовъ, котораго императрица давно желала послать туда; раньше его не отпускалъ Румянцевъ, утверждая, что Суворовъ необходимъ при арміи. Еще 21 іюля на лошадяхъ были двинуты нъкоторыя пъхотныя части въ Москву; теперь направлены были на востокъ и новыя силы.

29 іюля состоялось назначеніе П. И. Панина; 2 августа рескрипть объ этомъ пришель къ нему въ Москву; онъ собираль здѣсь и направлялъ войска, 17 августа выѣхалъ самъ; на театръ дѣйствій онъ прибыль въ концѣ августа, когда Суворовъ и Михельсонъ уже доканчивали уничтоженіе шаекъ Пугачева: 2 октября прибылъ Панинъ въ Симбирскъ, а наканунѣ сюда привезенъ быль Пугачевь; Суворовь неотлучно следоваль у самой той телеги. въ которой везли самозванца; по ночамъ стоянки освъщались факелами. Пугачевъ былъ доставленъ въ Москву; подъ общимъ руководствомъ генералъ-прокурора кн. А. А. Вяземскаго было произведено слъдствіе о всемъ бунтъ; по непремънной волъ императрицы пытка не была примъняема. Затъмъ изъ членовъ Сената, Синода, президентовъ коллегій и особъ первыхъ трехъ классовъ была образована особая высшая судная комиссія. «Пожалуйста, писала императрица Вяземскому, помогайте всёмъ внушить умёренность, какъ въ числъ, такъ и въ казни преступниковъ. Противное челов вколюбію моему прискорбно будеть. Не должно быть лихимъ для того, что съ варварами дъло имъемъ». 29, 30 и 31 декабря происходили засъданіи судной комиссіи. Пугачевъ и пять главнъйшихъ его пособниковъ приговорены были къ смертной казни, 25 чел. къ тълесному наказанію и каторгъ. Приговоръ приведенъ былъ въ исполнение 10 января 1775 г., при чемъ Пугачевъ, приговоренный къ четвертованію, былъ прямо обезглавленъ и уже послѣ того отсѣчены у него руки и ноги — точно извѣстно, что такъ поступлено было по секретному повелѣнію императрицы.

Послѣ уничтоженія главнаго ядра мятежниковъ, собравшагося около Пугачева, бунтовщики сами стали являться съ повинною, и въ октябрѣ уже не было ничего слышно о разбояхъ; императрица проявила полную готовность прощать бунтовавшихъ. Обширному краю грозилъ голодъ, и императрица приняла рядъ мѣръ къ обезнеченію населенія продовольствіемъ; Панину дано право широко распоряжаться всякими суммами, которыя могли оказаться на мѣстахъ; въ пострадавшихъ отъ бунта мѣстностяхъ временно прекращено было винокуреніе, отсроченъ сборъ всякихъ недоимокъ, и за 1774 г. подати повелѣно собирать только за послѣднюю третьгода; кромѣ того, для разныхъ выдачъ имущественно пострадавшимъ былъ отпущенъ отъ казны милліонъ рублей, сумма по тому времени очень значительная.

Въ связи съ турецкою войною велись весьма важные дипломатическіе переговоры между Россіей, Пруссіей и Австріей; они закончились первымъ раздѣломъ Польши, подписаннымъ 25 іюля 1772 года. Установить съ неоспоримою точностью роль и значеніе въ этомъ дѣлѣ каждаго изъ трехъ его участниковъ чрезвычайно трудно; по самому существу дѣла переговоры велись втайнѣ, съ большою осторожностью и каждый изъ трехъ участниковъ не очень довѣрялъ двумъ другимъ: каждый опасался, что два другіе могутъ соединиться и, подѣливъ нѣсколько больше выгодъ между собою, ограничить участіе въ дѣлежѣ третьяго; въ современной перепискѣ по этому дѣлу особенно много недомолвокъ, попытокъ скрыть свои истинныя желанія; впослѣдствіи же дипломаты государствъ, принимавшихъ участіе въ этомъ дѣлѣ, различно рисовали свою роль въ немъ подъ вліяніемъ различныхъ соображеній; къ этому

эпизоду съ особеннымъ основаніемъ могутъ быть примѣнены слова, что языкъ данъ человѣку и для того, чтобъ выражать свои мысли, и для того, чтобъ ихъ скрывать. Мы не будемъ поэтому слѣдить за всѣми перипетіями этихъ переговоровъ, а изложимъ въ краткихъ чертахъ существенные моменты этого событія.

Осенью 1770 года, ознаменованнаго блестящими побъдами Румянцева, австрійцы заняли нѣсколько пограничныхъ польскихъ округовъ, ссылаясь на свои старыя, къ тому же не безспорныя, притязанія на нихъ. Въ это время въ Петербургъ гостилъ пр. Генрихъ, братъ короля Фридриха II, и въ одной изъ беседъ съ нимъ императрица, коснувшись этого факта, выразилась, что такъ же могуть, пожалуй, занять тѣ или другія области .Польши и другіе ея сосъди, потому что такія основанія, какъ у Австріи, найдутся и у другихъ. Съ этого заявленія начались переговоры. Панинъ выждалъ, пока Фридрихъ и австрійскіе дипломаты высказали свои притязанія, а тогда и онъ со своей стороны опреділиль часть, которую желала получить себъ Россія, соглашаясь зато ограничить свои требованія отъ Турціи: доставить ей возможно выгоднъйшій миръ очень старалась Австрія. По соглашенію трехъ дворовъ Австрія получила наибольшую часть, Пруссія—доходную и особенно для нея важную, Россія вернула себъ тъ области, которыя въ древнее время составляли часть русской вемли: императрица и Панинъ особенно выдвигали, что Россія только возвращаетъ то, что было нъкогда у нея захвачено; «Отторженная возвратихъ» читается и на медали, вычеканенной по случаю этихъ пріобрътеній. Согласіе Польши на отдъленіе части территоріи было получено лишь 18 сентября 1774 г., послѣ длинныхъ проволочекъ, но безъ ръшительнаго сопротивленія; фактически отдъленіе было частію произведено еще въ сентябръ 1771 года. Евролейскіе дворы отнеслись очень холодно къ протестамъ Польши, которые были представлены имъ.

Въ январѣ 1775 г. императрица прибыла въ Москву и осталась тутъ почти годъ. Къ лѣту пріѣхалъ Румянцевъ—его ожидали, чтобы начать празднованіе мира. Было устроено широкое народное гулянье съ декораціями, долженствовавшими аллегорически изображать славу русскаго оружія и пріобрѣтенія отъ Турціи: Румянцевъ, гр. А. Г. Орловъ, кн. В. М. Долгорукій, кн. А. М. Голицынъ и гр. П. И. Панинъ были щедро награждены титулами, орденами, брильянтовыми шпагами, деньгами и роскошными вещами; всѣ сборы, наложенные спеціально на время войны, были отмѣнены; кромѣ того, отрѣшено около 30 мелочныхъ сборовъ, доставлявшихъ казнѣ всего около 200.000 р. въ годъ, но весьма стѣснительныхъ для населенія и не повсемѣстныхъ. Пребываніе въ Москвѣ очень понравилось императрицѣ Екатеринѣ: она встрѣчала теперь совсѣмъ не тотъ пріемъ, какой видѣла въ 1762 г.

7 ноября 1775 г. Екатерина обнародовала свое знаменитое Учрежденіе для управленія губерній Всероссійской имперіи.

Согласно этому закону имперія д'влилась на губерній, а губернін-на увзды такъ, чтобы губернія заключала отъ трехсотъ до четырехсотъ тысячъ жителей, а убздъ-отъ 20 до 30 тысячъ; во главъ губерній ставились губернаторы, и обыкновенно по пвъ губерніи поручались одному нам'єстнику или генераль-губернатору; на эту должность императрица назначала людей, лично ей извъстныхъ, какъ выдающеся администраторы—и надо сказать. что выборъ ея въ большинствъ случаевъ былъ удаченъ. Въ губерніяхъ создавались особыя учрежденія для діль административныхъ и особыя для судебныхъ; часть служащихъ опредълялась по назначенію, часть избиралась мъстными жителями на основаніи принципа сословности; были созданы особые суды для каждаго сословія: для разбора дълъ между назенными крестьянаминижнія расправы въ убздныхъ городахъ и верхнія расправы въ губернскихъ, для дълъ городскихъ жителей-городовые магистраты, для суда между дворянами—нижніе убздные и верхніе земскіе суды; во всѣ эти суды члены избирались представителями соотвътственныхъ сословій; въ наждой губерніи учреждались двъ палаты: уголовнаго и гражданскаго суда съ назначенными отъ короны членами; въ эти палаты поступали дъла низшихъ судовъ по апелляціи, на палаты была апелляція въ Сенатъ. Въ каждой губерніи учреждался еще совъстный судъ, въ которомъ дъла разбирались въ случав согласія тяжущихся подчиниться рвшенію этого суда, рвшенія же въ немъ постановлялись по внутреннему убъжденію судьи. Административныя обязанности въ убздъ были вручены нижнему вемскому суду, съ выборными членами отъ дворянъ, а во всей губернін-губернскому правленію, съ членами по назначенію. Финансы въдались казенными палатами и директорами экономіи, учебная и санитарно-медицинская часть-приказами общественнаго призрѣнія, дѣла по опекѣ надъ малолѣтними—дворянскими опеками и сиротскими судами. Во многихъ провинціальныхъ и увадмъстахъ введены прокуроры, являвшіеся блюстителями законности; скоро они оказались не на высотъ задачи, но идея ихъ учрежденія заслуживаетъ полной похвалы.

Губерніи по новому учрежденію открывались постепенно: въ ноябрѣ 1775 г. открыты были двѣ первыя—Тверская и Смоленская, въ 1785 г.—42-ая, Кавказская; затѣмъ послѣдовалъ восьмилѣтній перерывъ, а потомъ съ 1793 по 1796 г. учреждено еще 8 губерній изъ областей, полученныхъ по второму и третьему раздѣламъ Польши.

При многихъ несовершенствахъ устройство это было для своего времени большимъ шагомъ впередъ сравнительно съ тѣмъ, какое имъ замѣнялось. Новыя учрежденія приблизили управленіе къ управляемымъ, и впервые послѣ долгаго промежутка вре-

мени привлечены были къ нъкоторому участію въ отправленіи государственныхъ функцій представители містнаго общества; если во многихъ случаяхъ они не сумъли воспользоваться предоставленными имъ правами, то не лишенъ значенія самый фактъ, что правительство вступило на тотъ путь, котораго съ тъхъ поръ уже не покидало. Учреждение о губерніяхъ оказалось очень жизненно: почти безъ всякихъ перемънъ дъйствовало оно около 40 л., а съ незначительными - просуществовало почти столътіе, вплоть до реформъ императора Александра II. Чрезвычайно большое значеніе имѣло новое устройство для развитія общественной жизни въ провинціи: періодическіе събзды для избранія должностныхъ лицъ сближали общество, создавали общіе интересы, участіе въ дълахъ суда и управленія будило мысль; провинціальная жизнь посл'ь Учрежденія получила огромное развитіе сравнительно съ временемъ предшествовавшимъ, когда дворяне, попадая въ свои помъстья, не имъли тамъ ръшительно никакихъ общихъ интересовъ и, можно сказать, дичали въ одиночествъ, такъ какъ чуть не единственными интересами оставались для нихъ тяжбы съ сосъдями, а развлеченіе можно было искать почти только въ винѣ и охотѣ. Императрица Екатерина при составленіи этого закона въ широкой степени воспользовалась тыми пожеланіями, которыя были высказаны въ наказахъ членамъ комиссіи для сочиненія проекта новаго уложенія и вообще ея работами-этимъ и объясняется примънимость и жизненность Учрежденія.

Областная реформа имѣла и другое, весьма важное значеніе. По идеѣ императрицы новыя учрежденія должны были замѣнить центральныя коллегіи; задачи, лежавшія на коллегіяхъ, переходили частями въ въдъніе губернскихъ правленій, палатъ, судовъ и директоровъ экономіи; въ каждой губерніи м'єстныя учрежденія въдали теперь тъ дъла, которыя прежде ръшались исключительно и непосредственно въ учрежденіяхъ центральныхъ. Къ концу 80-хъ годовъ, когда новыя учрежденія были введены уже повсюду, коллегіи были постепенно закрыты, кром' трехъ: коллегіи иностранныхъ дълъ, военной и адмиралтействъ, которыя были сохранены. Это повлекло за собою глубокія послѣдствія, повидимому, не предусмотрънныя императрицею. Дъло въ томъ, что съ уничтоженіемъ коллегій дъла, нуждавшіяся въ разръшеніи Сенатомъ, поступали въ него безъ той предварительной разработки и подготовки, какую получали они прежде въ коллегіяхъ. Приходилось поэтому уже въ Сенатъ подготовлять ихъ къ слушанію и рѣшенію, принимая во вниманіе представленія разныхъ генералъ-губернаторовъ и взаимныя соотношенія разныхъ въдомствъ и мъсть, которыхъ могли касаться новыя учрежденія; въ Сенатъ уже приходилось собирать нужныя справки, согласовать новыя постановленія съ прежними и т. д. Все это перешло въ руки генералъ-прокурора, который былъ начальникомъ и руководителемъ сенатской канцеляріи—и генералъ-прокуроръ мало-по-малу сталъ особымъ самостоятельнымъ органомъ власти, дъйствующимъ параллельно съ Сенатомъ и въ иныхъ случаяхъ съ такими полномочіями, какія въ XVIII ст. не предоставлялись въ Россіи отдъльному должностному лицу, а это подготовило постепенно образованіе центральнаго управленія на началахъ министерскихъ.

Императрица Екатерина очень ценила свое Учреждение о губерніяхъ; она говорила, что это наиболье зрълое изъ ея произведеній, лучше котораго она уже ничего не создасть; въ такомъ взглядъ нельзя не признать значительной доли правды; дъйствительно, законодательныя работы Екатерины, предпринятыя послъ Учрежденія, или не были доведены до конца, или не имъли такого значенія, какъ ея областная реформа. Дъятельность правительства во вторую половину царствованія Екатерины сосредоточилась, главнымъ образомъ, на проведеніи въ жизнь новой организаціи мъстнаго управленія съ разными дополнительными къ ней распоряженіями. Наиболъе крупными законодательными актами этого времени были жалованная грамота дворянству и жалованная грамота городамъ, объ изданныя 21 апръля 1785 г., но эти узаконенія не вносили чего-либо существеннаго новаго, они лишь систематизировали подтверждали ранъе данныя права и преимущества сословій. Дворянству была дарована свобода отъ тълесныхъ наказаній, подтверждены всв его привилегіи и дано право образовывать губернскія и убздныя дворянскія общества съ правами юридическихъ лицъ: они могли имъть капиталы и совершать разныя дъянія, направленныя на пользу даннаго общества; губернскія дворянскія собранія получили важное право обращаться съ ходатайствами прямо къ Верховной власти; городскимъ жителямъ дано болъе законченное гильдейское устройство, намъченное еще въ 1775 году. 19 февраля 1786 г. было распубликовано Сенатомъ повелѣніе императрицы, чтобы слова «челобитье», «бьетъ челомъ» и подпись «рабъ» такой-то не употреблялись въ дъловыхъ бумагахъ, а были бы замъняемы словами «прошеніе», «проситъ» и «върноподданный»; эти измъненія знаменують, конечно, извъстное отношеніе государыни къ нъкоторымъ вопросамъ, но существеннаго значенія не имъло запрещение именоваться «рабомъ», когда существовали милліоны крѣпостныхъ. 28 іюня 1782 г. изданъ былъ манифестъ, распространившій права собственниковъ земли и на всѣ богатства, въ нѣдрахъ ея находившіяся. До того времени минеральныя богатства считались собственностью государства; новое распоряжение указывало на перемъну отношенія правительства къ вопросу о частной собственности гражданъ вообще, реальное же значение оно имъло лишь для тъхъ мъстностей, гдъ находились руды, а для остальныхъ оставалось довольно безразличнымъ. 8 октября 1782 г. былъ изданъ Уставъ благочинія или полицейскій, опредѣлившій основы благоустройства городовъ, число которыхъ съ введеніемъ губернской

реформы значительно возросло. За этотъ же періодъ времсни былъ проведенъ рядъ финансовыхъ мѣръ, весьма замѣтно отразившихся на народной жизни; но въ отношеніи финансовъ дѣйствія Екатерининскаго правительства было наименѣе успѣшны:многія мѣропріятія въ этой отрасли государственнаго управленія были неудачны, и Россіи въ послѣдующее время долго приходилось считаться съ серьезными затрудненіями, начало которыхъ коренится въ царствованіи Екатерины.

Финансовая система Россіи за все царствованіе Екатерины II покоилась на тъхъ же основахъ, на какихъ установилъ ее Петръ Великій: главную часть государственныхъ доходовъ доставляли сборы подушные, винные и соляные, всъ же остальные давали приблизительно четверть бюджета доходовъ. Вся тяжесть обложенія падала, слъдовательно, на низшій, бъднъйшій классъ населенія, и продолжительное сохранение такого положения вещей, возможнаго только при томъ условіи, что не оказывалось новыхъ источниковъ доходовъ, свидътельствовало, что въ экономическомъ отношеніи государство не прогрессировало. Въ царствованіе Екатерины всъ вообще поборы значительно возросли: въ первые годы казна собирала около 16 милл. руб. въ годъ, въ послъдніе — свыше 70, т.-е. въ четыре съ половиною раза болѣе; населеніе Россіи за время Екатерины II возросло вдвое-слъдовательно, къ концу царствованія каждому жителю приходилось нести вдвое болъе тяжелое податное бремя. Расходы возросли еще значительне. Всего боле увеличились расходы на внутреннее управленіе: въ началѣ царствованія они составляли менъе  $40^{0}$ /<sub>0</sub> всъхъ расходовъ, къ концу —  $50^{0}$ /<sub>0</sub>; расходы на армію и флоть, сравнительно, уменьшились: въ началъ царствованія они были равны  $46^{\circ}/_{0}$ , въ конц $\dot{b}$ — $40^{\circ}/_{0}$ ; расходы на дворъ остались въ одной и той же величин- мен $= 10^{0}/_{0}$  всего бюджета. По суммъ расходы приблизительно съ начала турецкой войны превыщали доходы, и на покрытіе недостатка правительство Екатерины получало средства путемъ заключенія займовъ, первыхъ въ исторіи Россіи XVIII в.; къ концу царствованія образовался государственный внутренній и внѣшній долгъ въ размѣрѣ около 240.000.000 руб.; такимъ образомъ правительство израсходовало впередъ почти три полныхъ годовыхъ бюджета. Значение сказаннаго станетъ яснъе, если мы обратимъ внимание на то, что въ настоящее время государственный долгъ Россіи, представляющій сумму колоссальную, равняется, тъмъ не менъе, всего четыремъ годовымъ бюджетамъ Россіи, слѣдовательно, за 115 лѣтъ, протекшихъ со времени Екатерины II, пришлось перебрать впередъ, сверхъ того, что было перебрано при ней, всего одинъ годовой бюджетъ.

До извъстной степени финансовое бремя, возложенное Екатерининскимъ правительствомъ на народъ, искупается тъми выгодами, какія были пріобрътены благодаря войнамъ, для которыхъ, главнымъ образомъ, займы заключались: Россія получила обшир-

ныя области на западѣ и богатѣйшія области по сѣверному берегу Чернаго моря, не говоря уже о томъ, что вся черноземная часть Россіи была избавлена отъ постоянныхъ татарскихъ набѣговъ, чрезвычайно мѣшавшихъ развитію благосостоянія этихъ областей. Но есть всѣ основанія думать, что расходы, необходимые для этихъ войнъ, потрясли государственные финансы Россіи не такъ сильно, какъ чрезвычайно неудачная финансовая операція, совершенная въ 1786 году.

Съ началомъ первой турецкой войны въ Россіи впервые прибъгли къ выпуску ассигнацій, до того времени въ Россіи обращались только металлическія деньги: золото въ количествъ совершенно ничтожномъ, серебро-въ довольно ограниченномъ, преобладала же мъдная монета. Въ виду расходовъ, вызванныхъ войною, ръшено было выпустить 1 милл. руб. ассигнаціями, обезпечивъ постоянный и безпрепятственный ихъ разм'єнъ внесеніемъ въ банкъ такой же суммы мъдными деньгами. Сравнительно съ мъдною монетою, чрезвычайно тяжелою и потому неудобною для передвиженія сколько-нибудь значительныхъ суммъ-изъ пуда мѣди чеканилось всего 16 руб., -- ассигнаціи представляли столько удобствъ, что весьма быстро получили очень широкое распространеніе. Правительство получило, такимъ образомъ, значительное подкрѣпленіе своихъ рессурсовъ безъ малъйшихъ признаковъ неблагопріятнаго вліянія ассигнацій на денежное обращеніе внутри страны. Такой результать внушиль убъжденіе, что возможны и даже полезны дальнъйшіе выпуски ассигнацій; къ нимъ стали прибъгать все чаще и чаще и къ 1774 г. ассигнацій было выпущено уже 20 милл. руб. Въ виду того, что стало замътно нъкоторое паденіе ихъ курса по сравненіи съ серебромъ, правительство ваявило, что больше выпускать ассигнацій оно уже не будеть. Но такъ какъ, параллельно съ паденіемъ курса ассигнацій, возвысились цёны на всё продукты, то для правительства возникли новыя затрудненія, были сдъланы новые выпуски и къ 1785 г. въ обращеніи было уже свыше 45 милл. ассигнаціями, курсъ же на нихъ все падалъ и финансовыя затрудненія казны увеличивались. Тогда гр. А. П. Шуваловъ представилъ проектъ значительно увеличить количество ассигнацій съ тѣмъ, чтобы раздать крупныя суммы взаемъ дворянамъ и купечеству для развитія сельскаго хозяйства однихъ и торговли другихъ; этимъ имълось въ виду создать новыя цънности, увеличить богатство страны, а слъдовательно, и средства государственнаго казначейства. По существу мысль эта върная, но задуманное предпріятіе относится къ числу тъхъ, въ которыхъ вопросъ объ исполнении важнѣе, пожалуй, чѣмъ самая идея, положенная въ его основу. Выпустить новыя ассигнаціи было легко; усилить ими обороты страны было возможно, но все же гораздо труднъе, а какъ это сдълать въ этомъ-то и былъ вопросъ самый существенный и самый трудный; успъхъ предпріятія всего болье зависьль оть того, какь это будеть выполнено, достаточно ли обдуманы мъры, окажется ли, наконецъ, просто умънье провести такую крупную финансовую операцію. Между тъмъ всъ документы по этому дѣлу, разсмотрѣнные въ Совѣтѣ и имъ принятые, поражають своей неосновательностью, непрактичностью прямо ошибочными расчетами. Широкія и блестящія перспективы, какія развертываль гр. А. П. Шуваловь, увлекли членовь Совъта и восторжествовали подъ возраженіями кн. А. А. Вяземскаго, которыя были по существу справедливы, но очень слабо имъ обоснованы. Согласно утвержденному императрицею 28 іюня 1786 г. докладу было выпущено сразу около 56 милл. руб. ассигнацій, такъ что вся сумма ихъ достигла 100 милл. руб.; изъ этого числа предположено было 22 милл. раздать взаймы дворянству, 11 милл.—купечеству; изъ остальныхъ думали 15 милліоновъ отложить на случай войны, 4 милл. употребить на улучшение дорогь и 6-на погащение части государственнаго долга.

Этотъ новый, самый большой выпускъ ассигнацій почти сразу уронилъ ихъ на  $10^{\circ}/_{\circ}$  сравнительно съ прежнею ихъ стоимостью, а черезъ нъсколько лътъ ассигнаціи цънились уже на  $40^{\circ}/_{0}$  ниже металлическихъ денегъ. Составители проекта, оказывается, совершенно не върно представляли себъ положение денежнаго рынка. Самое же худое было то, что они допустили почти невъроятную ошибку въ расчетахъ, а именно, представили дъло такъ, что будто бы казна уже сразу можеть располагать тъми суммами, которыя были бы собраны въ теченіе около 20 літь въ виді процентовъ съ тъхъ 33 милл. руб., которые должны были быть розданы взаемъ дворянамъ и купечеству, при чемъ суммы эти были высчитаны въ предположеніи, что всѣ 33 милл. будутъ помѣщены на проценты сразу и что процентныя деньги будуть поступать съ совершенною аккуратностью. На дълъ же подъ проценты ничего роздано не было: такъ какъ сочли въ своемъ распоряжении сразу весьма значительныя средства, то сразу же стали дълать разные расходы, на покрытіе которыхъ не было никакихъ другихъ денегъ, кромъ тъхъ, которыя предполагалось раздать для приращенія процентами; онъ и были издержаны. Къ началу 90-хъ годовъ всѣ вновь выпущенныя ассигнаціи были израсходованы; пришлось опять выпустить новыя вопреки торжественнъйшему объщанію, данному 28 іюня 1786 г., не увеличивать впредь числа ассигнацій; пришлось дѣлать и внъшніе займы.

Эта-то несчастная операція и разстроила сильнъйшимъ образомъ все государственное хозяйство послъдняго десятилътія Ека-терининскаго царствованія и съ ея послъдствіями пришлось очень долго считаться государству.

V.

## Послѣднее десятилѣтіе царствованія Екатерины II.

восьмидесятыхъ годовъ начинается последній періодъ царствованія Екатерины II. Императрица приближалась уже къ шестидесятилътнему возрасту, утрачивала до нъкоторой степени свои силы и энергію, не могла уже работать съ прежнею интенсивностью, а слава и успъхи, какими сопровождалась до этого времени ея дъятельность, повели къ тому, что она слишкомъ увъровала въ свои дарованія, въ свою способность торжествовать надъ препятствіями и устранять всякія затрудненія. Она стала слишкомъ высоко цънить свою работу, на весьма второстепенныя по своему значенію свои д'янія смотр' ла какъ на что-то очень важное, и такъ велико было постоянно ея личное участіе въ дълахъ государственныхъ, что съ этого времени замъчается ослабленіе всей правительственной д'вятельности, и въ жизни государства получають развитіе многія нежелательныя явленія. Реформы, произведенныя Екатериною ранье, были, безспорно, весьма важны. Созваніе комиссіи 1767 г. обогатило правительство многими важными свъдъніями о внутреннемъ положеніи государства, а депутаты имъли возможность ознакомиться со многими новыми для нихъ и плодотворными идеями; губернскою реформою былъ сдѣланъ большой шагъ къ упорядоченію провинціальнаго управленія и къ улучшенію нѣкоторыхъ общественныхъ отношеній на всемъ пространствъ имперіи; но на пути преобразованій императрица слишкомъ рано остановилась: многаго, что было необходимымъ продолженіемъ начатаго, сдёлано не было. Мёстному обществу дано было участіе въ управленіи, но коренной недугъ государственнаго строя—чрезмърно тогдашняго сословное раздѣленіе и безправное положеніе огромнаго большинства подданныхъ- остался въ прежней силъ. Для устраненія этого не было сдълано ничего существеннаго, между тъмъ какъ съ того времени, когда при Петръ III обязательная служба дворянъ была отмънена, владъніе кръпостными крестьянами перестало быть, какъ было оно прежде, однимъ изъ способовъ вознаграждать помъщиковъ за службу государству, а обратилось въ привилегію, и, какъ бываетъ со всякой привилегіей, стало развиваться съ особою силой именно въ томъ направленіи. которое было наименъе желательно и полезно. Когда дворянство было призвано къ участію въ мъстномъ управленіи, это была, конечно, мъра крупная и плодотворная, но необходимы были и энергичное руководительство новыми учрежденіями, и строгій надчтобы обязанности не разсматривались по старой какъ право, чтобы выборные служили действительно вычкѣ цълямъ государственнымъ и общественнымъ, а не личнымъ или сословнымъ, не говоря уже о томъ, чтобы они дъйствовали въ предълахъ закона и вообще строго исполняли свои обязанности. Контроль, наблюдение за органами власти составлялъ самое слабое мъсто правительственной дъятельности за все царствование Екатерины II; извъстно много случаевъ большихъ злоупотреблений и очень ръдко влекли они за собою какія-нибудь послъдствія для виновниковъ и исправление сдъланнаго зла.

Въ данномъ случаъ до извъстной степени вліяли общіе взгляды тогдашнихъ людей, которые были склонны приписывать чрезмърную важность той или другой мысли, тому или другому положенію, и думали, что достаточно высказать истину, чтобы ей было обезпечено быстрое торжество, чтобы она быстро вошла въ жизнь и принесла всъ свои плоды; они почти упускали изъ виду, что часто столь же важенъ самый процессъ осуществленія того, что высказано. Императрица и большинство ея совътниковъ были искренно убъждены, что они сдълали если не все, то все, и во всякомъ случав исполнили главную часть задачи, когда дали лучшія учрежденія, — и за осуществленіемъ новыхъ законоположеній они следили уже съ ревностью далеко недостаточною. Но даже и помимо такого ошибочнаго взгляда, на ослабление правительственной дъятельности вліяло то, что ни императрица, ни кто-либо изъ ея ближайшихъ сотрудниковъ не обладали въ такой степени административными талантами и энергіей, чтобы заставить дъйствовать вполнъ успъшно такую сложную и громоздкую машину, какою стала тогдашняя администрація Россіи. Если же припомнить, что одновременно съ реформою областного управленія уничтожены были существенно важные органы управленія центральнаго, то намъ не представится страннымъ тотъ фактъ, что къ концу царствованія Екатерины II администрація дъйствовала далеко не вполнъ удовлетворительно, и общее положение и государства и народа было, пожалуй, тяжелье, чьмъ въ началь этого царствованія, проникнутаго, безспорно, наилучшими цълями: Безпорядки и въ назначаемой и въ выборной администраціи, медленность въ теченіи д'влъ, взяточничество и злоупотребленія всякаго рода за послъднія 15 льть царствованія Екатерины не ослабъвали, а развивались. Экономическое положение населения стало тяжело и пришли въ большое разстройство финансы государства, зависимости отъ того факта, что съ конца 70-хъ годовъ Екатерина вступила на новый путь въ политикъ внъшней. Экономическое развитіе страны давало возможность вести ту традиціонную внѣшнюю политику, какая указывалась Россіи всею ея исторіей, которой и придерживались русскіе государи вплоть до послѣдней четверти XVIII в.; усиліямъ, канихъ требовала отъ государства отъ народа эта политика, удовлетворяли тогдашнія средства Россіи. Вступая на новые пути, начиная политику несравненно болъе широкую и активную, Екатерина должна была поставить вопросъ: достаточны ли для этого средства тогдашней Россіи, и если уже рѣшалась на болѣе грандіозныя предпріятія, то должна была обратить особенное вниманіе на то, чтобы укрѣпить рессурсы казны и развивать народныя богатства. Этого сдѣлано не было, и экономическое благосостояніе Россіи подверглось большимъ испытаніямъ, такъ что послѣднія 10 — 15 лѣтъ царствованія и въ этомъ отношеніи являются наиболѣе тяжелыми.

Выступить на поприщъ всемірно-исторической политики съ планами несравненно болъе широкими, чъмъ тъ, которые она унаслъдовала и проводила ранъе, императрица была побуждена стеченіемъ многихъ обстоятельствъ. Въ то самое время, когда достигнуты были Россіею противъ Турціи и Польши весьма крупные успѣхи, обстоятельства во всей Европъ сложились такъ, что давали Россіи полную свободу д'вйствій. Фридрихъ II такъ нуждался въ обезпеченіи пріобр'єтенных имъ ран'є важных выгодъ, что искаль во что бы то ни стало союза съ Россіей, и хотя срокъ союза, который быль заключень у него съ Россіей, истекаль только въ 1772 г., онъ уже въ 1769 г. добился продолженія договора еще на 8 лътъ, считая со дня истеченія перваго союза, т.-е. до 31 марта 1780 г.; въ это время уже шла у Россіи война съ Турціей, и Фридрихъ платилъ условленныя субсидіи, но онъ шелъ на то, чтобы и впередъ платить ихъ. Непосредственно вслъдъ за окончаніемъ русско-турецкой войны вспыхнуло возстаніе съверо-американскихъ колоній Англіи; вскоръ въ борьбъ метрополіи съ ними приняла участіе и Франція, и благодаря этому Польша лишилась поддержки своей старинной и върной защитницы, а Россія могла усилить свое вліяніе въ царствъ до такой степени, что русскій посолъ являлся, можно сказать, русскимъ намъстникомъ Польши: все дъланось здъсь по волъ Россіи. Въ 1778 г. въ Германіи чуть не вспыхнула новая война между Пруссіей и Австріей по слъдующему поводу. Въ концъ 1777 г. умеръ бездътнымъ баварскій курфирстъ, и Австрія возымъла намъреніе захватить значительную часть его наслъдства, явно не желая считаться съ законными правами болъе близкихъ, но и болъе слабыхъ родственниковъ умершаго князя; присоединеніе этихъ земель должно было вознаградить Австрію за потери, понесенныя въ борьбъ съ Фридрихомъ. своей стороны король прусскій не желаль допускать усиленія Австріи, и отношенія обострились до того, что съ объихъ сторонъ были выставлены въ поле войска. Фридрихъ убъждалъ Екатерину вм'вшаться въ это д'вло, толкуя въ такомъ смысл'в свой договоръ съ Россіею, но Екатерина отказалась исполнить эту просьбу. Тогда Фридрихъ устроилъ такъ, что мелкіе владътели, которымъ угрожали притязанія Австріи, представили русской императрицъ просьбу явиться посредницею въ возникшемъ споръ. Этимъ случаемъ Екатерина воспользовалась и отправила въ Германію кн. Н. В. Репнина, вслъдъ за которымъ долженъ былъ явиться въ Германію и корпусъ

русскихъ войскъ, если бы Австрія настаивала на своихъ притязаніяхъ. Австрія нашла невозможнымъ начинать вооруженную борьбу; споръ рѣшился въ маѣ 1779 г. на конгрессѣ, созванномъ въ г. Тешенѣ: Австрія сдѣлала всѣ уступки, какихъ отъ нея требовали. Такой исходъ вмѣшательства Екатерины былъ, конечно, крупнымъ успѣхомъ и явнымъ признаніемъ силы Россіи: за 17 лѣтъ до этого времени Пруссія и Австрія не допустили Россію до участія на Губертсбургскомъ конгрессѣ, которымъ заканчивалась война, веденная и Россіей, теперь Германія преклонилась предъ рѣшеніемъ Екатерины. Черезъ годъ Екатеринѣ выпалъ новый блестящій дипломатическій успѣхъ.

Въ то время еще не было выработано правилъ, ограждающихъ во время морскихъ войнъ права нейтральныхъ государствъ. Воюющія державы, пользуясь тъмъ, что ихъ флоты были уже вооружены, весьма безцеремонно относились къ судамъ державъ невоюющихъ; подъ самыми фантастическими предлогами онъ захватывали ихъ, невоюющія же державы, не им'т наготов вооруженной морской силы, не могли защищать интересы своего мореплаванія. Вопросъ, какъ бороться съ такими насиліями, давно обсуждался, но не удавалось найти удовлетворительнаго его разръшенія. Во время войны Франціи и Англіи случаи подобныхъ захватовъ возобновились, и однажды пострадало русское судно. Императрица Екатерина не пожелала оставить этого безъ возмездія—и напала на чрезвычайно удачную идею; по ея указаніямъ ее разработали Панинъ и Бакунинъ, и русское правительство сдѣлало въ 1780 г. «декларацію о защить нейтральнаго торговаго мореплаванія». Постепенно къ деклараціи этой присоединились всв европейскія государства, и она получила значеніе общаго международнаго соглашенія, которое съ тъхъ поръ и соблюдается повсемъстно. Основныя положенія этого знаменитаго акта, дъйствительно, справедливы и замъчательно просты. Каждое нейтральное судно признано подъ общею защитою всъхъ нейтральныхъ державъ; насиліе, причиненное одному нейтральному кораблю, навлекаетъ тяжелыя послъдствія на вст суда виновной державы, въ какихъ бы гаваняхъ они ни находились; очевидно, что предъ угрозою общаго воздъйствія всякая держава останавливалась. Екатерина очень гордилась этимъ актомъ, который, по ея словамъ, родился изъ ея головы, какъ Авины изъ головы Зевса, и, дъйствительно, имъла право гордиться имъ.

Такимъ образомъ обстоятельства оправдывали рѣшимость Екатерины начать внѣшнюю политику болѣе энергичную, болѣе смѣлую, и въ то же самое время представился поводъ перемѣнить ее кореннымъ образомъ. Императоръ Іосифъ II, только что вступившій на престолъ, убѣдился послѣ неблагопріятнаго для Австріи исхода спора за баварское наслѣдство, что въ Германіи ему не удастся сдѣлать пріобрѣтеній, которыя бы вознаградили

Австрію за недавнія потери. Но онъ не переставаль думать о подобномъ вознагражденіи-и пришелъ къ мысли искать его на счетъ Турціи. Императоръ Іосифъ зналъ, что императрица Екатерина подготовляетъ присоединение къ Россіи Крыма, чего, по всёмъ въроятіямь, нельзя было сдълать безь вооруженной борьбы; для Австріи представлялась возможность получить нокоторыя выгоды, принявъ участіе въ предстоящей войнъ; надо было только ръшить, съ къмъ избрать союзъ. Іосифъ избралъ союзъ съ Россіей, и первые же шаги его въ этомъ направленіи были встръчены съ полнымъ сочувствіемъ. Императрица, дъйствительно, уже ръшила присоединить къ Россіи Крымъ, не останавливаясь предъ войною съ Турціей; даже больше: блестящія поб'єды въ первой войн'є съ Портою, прежде страшною для всей Европы, и рядъ дальнъйшихъ успъховъ на поприщъ внъшней политики такъ увлекли Екатерину, что въ головъ ея возникъ такъ называемый «греческій проектъ», планъ-или, върнъе сказать, фантазія, съ которымъ императрица не разставалась уже до конца жизни. Сущность его состояла въ намъреніи изгнать турокъ изъ Европы и подълить ихъ европейскія владънія. Планъ этотъ былъ чисто набинетнымъ произведеніемъ, въ немъ нечего искать какихъ-либо слъдовъ знакомства съ этнографическими и историческими условіями Балканскаго полуострова; но какъ мало задумывались тогда надъ подобными вопросами, можно судить по тому, что въ послъдніе годы царствованія Екатерины II существоваль даже такой химерическій плань: воспользоваться неурядицами въ Персіи, занять Баку, Дербенть, Гилянь и, назвавъ все это Албаніей, образовать независимое государство для второго внука Екатерины, Константина Павловича. Екатерина предполагала, изгнавъ турокъ, возстановить Греческую имперію, на престолъ ея посадить вел. кн. Константина Павловича, а на берегахъ Дуная образовать независимое государство Дакію: она должна была раздѣлять Россію отъ греческой имперіи и служить доказательствомъ-которому, конечно, не върили и сами составители проекта, — что послъдняя отъ Россіи совершенно независима. Готовность императора германскаго войти въ виды русской государыни относительно восточныхъ дълъ еще болъе усилила ея увлеченіе этимъ проектомъ. Гр. Н. И. Панинъ, талантливъйщій сотрудникъ Екатерины въ управленіи внъшними дълами, сходилъ со сцены; онъ болълъ и въ 1783 г. умеръ; первую роль въ коллегіи иностранныхъ дълъ сталъ играть А. А. Безбородко, человъкъ ръдкихъ дарованій; но по характеру своему, къ сожалънію, онъ не былъ способенъ въ чемъ-либо возражать государынъ.

Въ 1780 г. Іосифъ II прівхаль въ Могилевь, куда прибыла и императрица Екатерина; здѣсь въ интимныхъ бесѣдахъ они произвели другъ на друга очень хорошее впечатлѣніе. Іосифъ II проѣхалъ потомъ въ Петербургъ, въ Москву и вообще провелъ въ Россіи около мѣсяца. Екатерина и Іосифъ рѣшили между собою

много очень важнаго: они согласились вступить въ союзъ съ цѣлью сдълать пріобрътенія на счеть Турціи; наступленіе на имперію оттомановъ было отложено до перваго удобнаго случая; союза съ Пруссіей Россія по окончаніи срока уже не им'єла въ виду возобновлять. Достойно упоминанія для характеристики того времени. что уже совершенно ръшенный союзъ Россіи съ Австріей чуть было не разстроился, потому что Іосифъ II, самъ сдълавшій первые шаги, не пожелалъ допустить, чтобы въ текстъ формальнаго договора была примънена такъ называемая «альтернатива», т.-е. поперемѣнное упоминаніе на первомъ мѣстѣ то одного изъ договаривающихся государей, то другого, и требоваль, чтобы повсюду имя его, какъ императора германскаго, стояло на первомъ мъстъ. Екатерина съ своей стороны не находила возможнымъ согласиться на это, и одно время казалось, что союзъ не будетъ заключенъ. Нашелся, однако, исходъ: вмъсто подписанія договора Екатерина и Іосифъ обмънялись письмами тожественнаго содержанія. подписанными въ одинъ и тотъ же день; и эти письма признаны были равносильными формальному договору о союзъ.

Объ стороны старались держать свое соглашение втайнъ, но оно, конечно, стало извъстно всъмъ. Поворотъ политики Россіи сталь вполнъ ясень, какъ только не быль возобновлень по истеченіи срока союзь съ Пруссіей; при очевидныхъ военныхъ приготовленіяхъ Россіи на югъ имперіи сближеніе ея съ Австріей не оставляло сомнъній въ общемъ харантеръ ближайшихъ намъреній петербургскаго и в'єнскаго дворовъ. Эти обстоятельства сейчасъ же создали Россіи рядъ дипломатическихъ затрудненій. Пруссія стала явно недоброжелательно дъйствовать по отношенію Россіи всюду, гдъ представлялась для этого возможность. Франція съ опасеніями смотрѣла на замыслы противъ Турціи, которая теченіе стольтій была ея союзницею, такъ что расчеты на Турцію входили чуть ли не во всѣ политическія комбинаціи Франціи. Англія имѣла въ Турціи множество коммерческихъ интересовъ, а противъ Екатерины питала особое раздражение послъ того, какъ на просьбу англійскаго посла уступить внаемъ Англіи русскій корпусь для борьбы противъ возставшихъ американскихъ колоній русская государыня отвътила отказомъ почти въ оскорбительной формъ, искренно возмущенная тъмъ, что ее считали способною на такой поступокъ. Наконецъ вообще всѣ державы всегда недружелюбно глядять-и должны такъ глядѣть-на попытки какого-либо государства присвоить себъ исключительную претензіи одного государства по своему произволу распоряжаться судьбами другихъ, а въ данномъ случав Россія и Австрія, безспорно, нам'вревались распорядиться судьбами Турціи по собственному произволу.

Теперь Екатерина и Потемкинъ пошли прямо и увъренно къ присоединенію Крыма, которое давно уже было ими ръшено. Найти

поводъ осуществить ръшение было нетрудно. Въ Крыму шла жестокая борьба партій, смінялись ханы; Шагинъ-Гирей, возведенный русскою стороною, быль скоро свергнуть, затымь онь опять водворился при поддержкъ русскаго военнаго отряда и произвелъ безпощадную расправу со своими противниками. Само собою понятно, что при такихъ условіяхъ крымское правительство не могло удерживать татаръ отъ привычныхъ имъ грабежей на русскихъ границахъ, еще менъе могло оно обезпечить интересы и безопасность русскихъ подданныхъ въ Крыму. Полная неурядица въ ханствъ давала русскому правительству право говорить, что «татары по невъжеству и дикости ихъ неспособны къ существованію въ образъ области вольной и независимой», а постоянныя возстанія противъ той партіи, которая держалась Россіи, служили основаніемъ утверждать, что Крыму грозить опасность быть снова подчиненнымь Турціи—и въ апрѣлѣ 1783 г. объявлено было о присоединеніи къ Россіи Крыма, Тамани и Кубанской области, во избъжание того, чтобы они не были захвачены Турціей, и въ обезпеченіе большихъ убытковъ, причиненныхъ татарами имперіи и опредъленныхъ въ 12 милл. рублей. Таковы были въ то время обаяніе и слава Екатерины, что въсть о присоединеніи Крыма Россією принята была въ Константинополъ съ тупою покорностью; о событіи просто молчали. Гордая этимъ крупнымъ пріобрътеніемъ, Екатерина черезъ нъсколько лътъ начала помъчать важнъйшіе манифесты двумя годами: царствованія Всероссійскаго и царствованія Таврическаго. Императрица ръшила посътить вновь пріобрътенный богатый край и этимъ какъ бы санкціонировать, закръпить принадлежность его Россіи.

Знаменитое путеществіе императрицы Екатерины II въ Крымъ состоялось въ 1787 году. 2 января государыня выбхала изъ Петербурга въ Царское Село, 7-го — отсюда въ Кіевъ. Цёлое общество ъхало съ государыней: гр. А. А. Безбородко, гр. И. Г. Чернышевъ, И. И. Шуваловъ, гр. А. М. Дмитріевъ-Мамоновъ, А. В. Храповицкій, послы: французскій — гр. Сегюръ, австрійскій — гр. Кобенцель и англійскій Фицъ-Гербертъ; на пути присоединились къ путешествующимъ кн. Потемкинъ, гр. Румянцевъ, гр. Суворовъ и принцъ де-Линь. Въ Кіевъ императрица прибыла по зимнему пути 29 января и осталась здъсь почти три мъсяца. Сюда съъхалось большое число иностранцевъ изъ Польши, Австріи, Франціи, даже изъ Испаніи, желавшихъ увидать знаменитую государыню; ихъ встрѣтили любезно, хотя, повидимому, они ждали болъе торжественнаго пріема. Въ это время зам'вчалась уже склонность Екатерины преувеличивать заслуги своихъ любимцевъ и даже, въ угоду имъ, до нъкоторой степени игнорировать труды другихъ-и Румянцевъ, генералъ-губернаторъ Малороссіи, мало получилъ знаковъ удовольствія государыни; окружающіе ее ділали видъ, будто въ управленіи Румянцева оказывается много недостатковъ и даже военныя силы, бывшія подъ его начальствомъ, находили въ состояніи не вполнъ удовлетворительномъ; напротивъ, все признавалось превосходнымъ въ областяхъ, управляемыхъ Потемкинымъ.

22 апръля императрица отправилась изъ Кіева внизъ по Днъпру на галерахъ; 25-го у Канева, гдъ граница Польши касалась Днъпра, привътствоваль русскую государыню король польскій Станиславъ Августъ. Онъ расчитывалъ встрътить женщину, которая когда-то была такъ къ нему привязана, что была способна забыть положеніе русской великой княгини, а увидълъ могущественную императрицу, которая благосклонно принимала его, поставленнаго ею короля. Онъ давалъ очень ясно понять, что желалъ бы продлить встръчу хоть на два дня, но ему было отказано подъ тъмъ предлогомъ, что необходимо спъшить, чтобы не заставить ожидать императора Іосифа. Плаваніе цёлой флотиліи по рёк хотя и широкой, но не очень многоводной, не обощлось безъ нъкоторыхъ инцидентовъ, но въ общемъ оно вышло очень пріятной прогулкой. Время года было отличное; въ интимномъ кружкъ, собиравшемся ежедневно около Екатерины, царили свобода и веселье; интересные разговоры о разныхъ вопросахъ исторіи, литературы, искусства, смѣнялись живой бесѣдой, веселыми шутками, остроумными экспромитами, въ которыхъ отличались гр. Сегюръ и, особенно, пр. де-Линь, одинъ изъ самыхъ блестящихъ представителей до-революціонной аристократіи и одинъ изъ остроумнъйшихъ людей своего времени. Берега Днъпра были оживлены толпами народа; говорили, будто тысячами собирали сюда людей издалека почти насильно, чтобы дать иллюзію богатой и населенной мъстности, тогда какъ въ дъйствительности она представляла чуть не пустыню. Но такіе разсказы, въроятно, преувеличены. Вполнъ возможно, что жители сходились сами, чтобы любоваться невиданнымъ эрълищемъ большого числа пышно разукращенныхъ галеръ, на которыхъ ѣдетъ сама государыня. Подобное зрълище вполнъ способно было тогда собрать большія толпы: когда на русскихъ ръкахъ появились первые пароходы, то люди шли за 25, за 30 версть, чтобы посмотръть на такую диковинку, а въ данномъ случаъ любопытство было еще болъе возбуждено. Достигнувъ мъста, гдъ изъ-за пороговъ плаваніе невозможно, путещественники направились далье къ Херсону въ экипажахъ и на всемъ дальнъйшемъ пространствъкакъ прямо говорятъ Сегюръ и де-Линь— тахали степью совершенно ровною и совершенно безлюдною. Эти спутники императрицы не легко освоились съ мыслью, что можно мчаться въ теченіе сутокъ и не видать населенныхъ пунктовъ и даже вообще людей. Здъсь, слъдовательно, ничего не было сдълано, чтобы прикрасить внъшній видъ области, по которой провзжала государыня — болве чвмъ въроятно, что и во время плаванія по Днъпру не было сдълано ничего исключительнаго; путь украшался лишь въ такой мъръ, въ какой это было совершенно естественно при слъдованіи государыни, о попыткъ же обмануть ее, намъ кажется, не можетъ быть ръчи.

Крайне преувеличены также и разсказы объ издержкахъ, булто бы связанныхъ съ этимъ путешествіемъ. Толки объ этомъ доходили и до Екатерины и ею были опровергнуты. Теперь по финансовымъ документамъ можно установить, что, дъйствительно, расходы по путешествію не достигали исключительно высокихъ цифръ, но тогда вообще всякія поъздки обходились, по теперешнимъ нашимъ понятіямъ, очень дорого.

Императоръ Іосифъ получилъ отъ Екатерины приглашеніе принять участіе въ ея поъздкъ въ Крымъ, но приглашеніе это показалось ему столь холоднымъ, что онъ думалъ даже не воспользоваться имъ и поъхалъ только по настояніямъ своего министра кн. Кауница. Іосифъ прибылъ прямо въ Херсонъ на нъсколько дней раньше, чъмъ Екатерина, и послъ краткаго отдыха отправился къ ней навстръчу; узнавъ объ этомъ. Екатерина ускорила свой перевздъ сколько было можно. Высокіе путешественники встр втились подъ Кайданами и 12 мая вм вств вернулись въ Херсонъ. Этотъ городъ началъ обстраиваться только за 6 лътъ до этого времени. Въ немъ были заложены большіе доки, укръпленія и обширныя казармы; конечно, очень многое оставалось еще недодъланнымъ; много зданій, исполненныхъ лишь вчернъ, были задрапированы, по случаю прибытія высокихъ гостей, матеріями, но и въ этомъ нельзя видъть намъренія скрыть дъйствительное ихъ состояніе, - такая попытка была бы просто см'вшна; это были по возможности роскошныя украшенія города къ торжественному случаю. Императрица была въ восторгъ отъ всего, что видъла, да и императоръ Іосифъ, не стъснявшійся въ кругу приближенныхъ критиковать кой-что видённое, признаваль, что въ Херсонъ сдълано очень много и что флотъ и кръпость превзошли его ожиданія. Изъ Константинополя прибыли въ Херсонъ посланники: русскій, Булгаковъ, и австрійскій, Гербертъ; здісь быль съ особою торжественностью спущенъ корабль «Іосифъ II», и пышно отпразднованъ день рожденія императора. Екатерина думала выйти въ открытое море на одномъ изъ кораблей, но предъ Херсономъ появилась цълая турецкая флотилія, и императрица уступила, хотя и не безъ возраженій, сов'єтамъ своихъ приближенныхъ и отказалась отъ своего намъренія; конечно, оно было неблагоразумно по нельзя было поручиться за сдержанность каждаго изъ рецкихъ командировъ. 17 мая императрица и императоръ въ экипажахъ двинулись въ Крымъ, 22-прибыли въ Севастополь. Путещественники были въ восхищеніи отъ чудныхъ картинъ южной природы, а Екатерина дважды поразила Сегюра и де-Линя своею смълостью: одинъ разъ лошади понесли ея тяжелую карету по крутому спуску съ поворотами, была большая опасность несчастнаго паденія экипажа-государыня сохранила полное спокойствіе; въ другой разъ, за нъсколько дней до этого, Екатерина, встръченная кокною депутацією отъ татаръ, только что подчинив-

шихся Россіи, повхала далве подъ эскортомъ ихъ однихъ, и пр. де-Линь и графъ Сегюръ, независимо одинъ отъ другого, вспоминаютъ въ своихъ мемуарахъ, какъ удивлялись они смълости императрины, которая лишь съ двумя-тремя мужчинами и нъсколькими дамами повольно долго жхала среди сотенной толпы мусульмань, далеко оставивъ за собою всю остальную свиту. Полюбовавшись дивною бухтою Севастополя, поговоривъ о томъ, что до Петербурга оттуда 1500 в., а до Константинополя — двое сутокъ плаванія, Екатерина двинулась въ обратный путь, черезъ Байдарскую долину, Бахчисарай и Симферополь. 2 іюня въ Бериславлъ Екатерина и императоръ Іосифъ разстали ь. 7 іюня государыня прі**ѣ**хала въ Полтаву, 8 іюня здісь быль смотрь войскамь и маневрь, повторившій Полтавскую битву; гр. Сегюръ съ чувствомъ вспоминаеть, что ему казалось, по выраженію лица императрицы, будто въ ней, дъйствительно, кровь Петра Великаго. 27 іюня Екатерина прибыла въ Москву, 11 іюля возвратилась въ Царское Село.

Это совмъстное путеществіе двухъ монарховъ возбудило Европъ много толковъ; оно не могло не раздражить турокъ, напомнивъ всему міру въ такой громкой формъ объ отнятіи у нихъ Крыма. Пруссія и Англія заключили между собою соглашеніе не допускать дальнъйшихъ усиленій Австріи-очевидно, соглашеніе это было направлено и противъ Россіи, по крайней мъръ, тъхъ случаяхъ, когда Россія стала бы дъйствовать совмъстно съ Австріей. Франція, со своей стороны, подстрекала Турцію начать борьбу противъ Россіи, прежде чёмъ Россія приготовится къ ней вполнъ-и въ серединъ іюля Булгаковъ, заговорившій послъ поъздки въ Херсонъ ръшительнымъ тономъ, получилъ, въ свою очередь, требованіе, чтобы удалены были изъ разныхъ городовъ русскіе консулы, которые навлекли на себя обвиненіе, что они внушають турецнимъ подданнымъ славянамъ и гренамъ недовольство Портою, и чтобы очищены были русскими отрядами нѣкоторыя области Кавказа, а 5 августа отъ Булгакова потребовали признаніе Крыма независимымъ, и когда онъ, какъ само собою разумъется, отказался даже передать это требованіе, онъ былъ заключенъ въ Семибашенный замокъ, и Россіи была объявлена война.

Положеніе Россіи, казалось бы, было гораздо болѣе выгоднымъ, чѣмъ при началѣ первой турецкой войны въ 1769 г.: русскіе владѣли теперь многими пунктами, которые тогда были опорными для турецкихъ войскъ, имѣли на Черномъ морѣ флотъ, сами готовились къ войнѣ; повидимому, можно было ожидать успѣховъ, если не такихъ блестящихъ и громкихъ, какъ тогда, то солидныхъ. Но вышло наоборотъ: эта война шла несравненно медленнѣе и не отмѣчена такими блестящими успѣхами, какъ первая. Причины этому были и внѣ Россіи, и внутри ея. Къ числу первыхъ относилось то, что теперь противъ Россіи было недоброжелательство многихъ державъ: Англія не скрывала своего нежеланія видѣть русскій флотъ

въ Средиземномъ моръ, Пруссія и Польша заняли явно враждебное положеніе, а Швеція и дъйствительно напала на Россію. Внутренними причинами меньшихъ успъховъ были прежде всего самомнѣніе и самоувѣренность Екатерины и Потемкина. Они давно мечтали о войнъ, готовились къ ней, но совершенио позабывали, что ихъ дъйствія не представляють чего-то непостижимаго для другихъ; они забывали, что будущіє противники ихъ отлично понимаютъ ихъ намъренія и не станутъ ждать, когда Россіи всего удобнъе будетъ на нихъ напасть, а, напротивъ, могутъ напасть на Россію, когда это удобнъе имъ. Затъмъ сказались вредныя послъдствія и того, что Екатерина, приближаясь къ старости, начала цънить не столько заслуги, оказываемыя государству, сколько ту или другую личность, ей самой болъе или менъе пріятную. Избъгать этой ошибки-ръдкій удъль даже самыхъ выпающихся умовъ; раньше Екатерина въ этомъ отношеніи была почти безупречна; тогда она выдвигала на первыя роли не тъхъ, кого любила, а тъхъ, нто могъ быть полезенъ самому дълу; но теперь, состаръвшись, она въ значительной степени утратила эту замъчательную способность. Потемкинъ завидовалъ Румянцеву — и въ угоду любимцу замъчательный администраторъ и полководецъ устраненъ былъ отъ активнаго участія въ войнъ; во главъ всъхъ распоряженій по войнъ поставленъ былъ Потемкинъ, и сохранилъ это мъсто, хотя при первыхъ же неудачахъ онъ растерялся и оказался далеко не на высотъ ввъренной ему задачи. Теперь, когда Екатерина поддалась своей личной склонности къ такимъ второстепеннымъ и даже ничтожнымъ личностямъ, какъ Ланской, Дмитріевъ-Мамоновъ, Зубовъ, и каждаго изъ нихъ въ два-три года осыпала такими почестями и наградами, какихъ не получили Румянцевъ и Суворовъ за тридцать лъть своей замъчательной дъятельности, теперь она не могла уже находить такихъ помощниковъ, которые прежде, пока она не только ставила выше всего чисто государственные интересы, виду, всегда появлялись исключительно ихъ и имѣла въ около нея. Но если временами, среди успъховъ, славы и счастья, дремали въ душъ государыни высокія чувства, которыя прежде господствовали въ ней, то они не угасли окончательно-и глубокую въру въ русскій народъ, сознаніе величія того сана, который она носила, Екатерина имъла случай проявить и въ эту войну.

До конца 1787 г. ничего значительнаго на театръ войны не произошло; турки произвели двъ попытки высадиться и утвердиться у Кинбурна; въ случаъ ихъ успъха русскій черноморскій флотъ былъ бы очень стъсненъ; но объ попытки были отбиты Суворовымъ. Съ наступленіемъ 1788 г. начали военныя дъйствія и австрійцы. Екатерина обнаруживала большую твердость духа; на письма Потемкина, который растерялся отъ первыхъ же неудачъ и совсъмъ палъ духомъ, когда лътомъ 1788 г. сильная буря причинила страшныя потери русскому флоту, императрица отвъчала

спокойно, говорила, что неудачи неизбъжны, но что она будетъ твердо продолжать начатое дъло, и ръшительно отклонила всякія предположенія очистить Крымъ, что предлагалъ, хотя и осторожно, Потемкинъ. Австрійцы дъйствовали вяло. Потемкинъ лътомъ 1788 года осадилъ Очаковъ, и 6 декабря 1788 г. эта кръпость, отчаянно защищавшаяся, была взята штурмомъ; храбрость русскихъ удивила всю Европу.

Въ это самое время на съверъ имперіи появился новый врагъ. Русскій флоть готовился итти изъ Балтійскаго моря въ Средиземное, когда вдругъ король шведскій Густавъ III началъ поспъшно вооружаться и приняль въ сношеніяхь съ русскимь правительствомъ весьма высокомърный тонъ. Пятнадцать лъть тому назадъ, въ 1772 г., когда Россія была занята турецкою войною и бунтомъ Пугачева, король Густавъ произвелъ въ Швеціи насильственное измѣненіе конституціи, усилиль королевскую власть и ослабиль значеніе сейма, легко поддававшагося иноземному золоту; теперь Густавъ вообразилъ, что настало время добиться такихъ цълей, которыя всякій, сколько-нибудь серьезный умъ, призналъ бы совершенно недостижимыми. Опираясь на давно заключенный союзъ съ Турціей, -- союзъ, остававшійся тайною для всёхъ другихъ государствъ, Густавъ вдругъ подъ самымъ ничтожнымъ предлогомъ прислаль въ Петербургъ ультиматумъ, о которомъ гр. Сегюръ сказалъ Екатеринъ: «Мнъ кажется, что шведскій король, очарованный обманчивымъ сномъ, вообразилъ, что онъ уже одержалъ три большія побъды». — «Если бы даже онъ и одержалъ ихъ, — отвъчала съ горячностью Екатерина, — если бы онъ владълъ уже Петербургомъ и Москвой, я показала бы ему, что можетъ сдълать, стоя даже на развалинахъ государства, женщина съ сильнымъ характеромъ, во главъ храбраго и преданнаго отечеству народа». Густавъ-какъ это нимало правдоподобно — дъйствительно приглашалъ придворныхъ дамъ на балъ въ Петергофъ и говорилъ, что низвергнетъ въ Петербургъ статую Петра Великаго. Онъ обнародовалъ обширный манифесть о причинахъ войны и допустиль въ немъ множество искаженій истины и необдуманныхъ выходокъ, такъ что возраженіе этотъ странный документъ, составленное при ближайшемъ участіи Екатерины, было очень убъдительно и въ этомъ литературномъ состязаніи Екатерина вполнѣ восторжествовала надъ своимъ противникомъ.

Густавъ сдѣлалъ, во всякомъ случаѣ, странную ошибку: онъ не дождался ухода русскаго флота изъ Балтійскаго моря и началъ войну какъ разъ тогда, когда флотъ былъ совершенно готовъ и находился еще въ Финскомъ заливѣ. Высказывалось мнѣніе, что, задержавъ флотъ, Густавъ оказывалъ существенную услугу Турціи. Но успѣхи русскаго флота въ Средиземномъ морѣ были еще проблематичны, надо было еще дойти туда, а серьезные успѣхи шведовъ при отсутствіи флота были болѣе чѣмъ вѣроятны. Поло-

женіе Екатерины было, тѣмъ не менѣе, очень затруднительно: на съверъ Россіи почти не было войска, шведы же начали наступленіе и по сухопутной границъ, шедшей всего верстахъ въ 50-ти отъ Петербурга, а въ случат успта на морт могли сдълать дессантъ и на южномъ берегу Финскаго залива. Но способности Густава къ веденію войны оказалось еще меньше, чъмъ въ составленіи ультиматумовъ и манифестовъ. Несмотря на малочисленность русскихъ военныхъ силъ, на недаровитость начальствовавшихъ ими генераловъ — сначала гр. В. П. Мусина-Пушкина, а затъмъ Игельстрома, на сухомъ пути не произошло ничего важнаго и никакихъ успъховъ шведы не одержали. Большое затрудненіе встр'єтиль Густавь еще вь томь, что часть войснь отказала ему въ повиновеніи. такъ какъ по законамъ Швеціи король не могъ начинать войны наступательной безъ согласія сейма; нѣкоторые офицеры даже вступили въ сношенія съ русскими военачальниками. Королю не удалось сломить сопротивленія, и ужхаль въ столицу, чтобы тамъ получить необходимыя полномочія. Въ это время въ Швецію изъ Норвегіи-по условіямъ давняго договора Россіи и Даніи — вступилъ датскій корпусъ. Эта диверсія, однако, послужила больше на пользу Швеціи, чѣмъ Россіи: Пруссія и Англія такъ ръшительно пригрозили Даніи за вмьшательство, что датчане остановились и вскоръ заключили миръ; но появленіе на шведской территоріи чужого войска вызвало Швеціи большой подъемъ патріотизма, а личное геройство Густава, оказанное имъ въ осажденномъ датчанами Готенбургѣ, куда король явился, привлекло къ нему симпатіи подданныхъ, что на сеймъ зимою 1788 — 1789 г. онъ успълъ завершить начатое имъ въ 1772 г. измѣненіе конституціи и имѣлъ теперь право продолжать войну. Въ теченіе 1789 г. русскіе одержали довольно значительные успъхи на моръ у Роченсальма. Въ 1790 г. шведы начали энергичное наступленіе, съ цёлью прорваться у Кронштадта; нападеніе ихъ на флотъ, стоявшій у Ревеля, было отражено; несмотря на это, самъ король двинулся къ Кронштадту. 23 и 24 мая происходилъ упорный бой у Сейскара; въ Петербургъ слышны были выстрълы и чувствовался пороховой запахъ. Шведы были разбиты, и флотъ ихъ запертъ у Выборга; для короля, по повелънію Екатерины, было послано судно со съъстными припасами: не было невъроятно, что королю придется сдаться въ плънъ, но онъ успълъ, съ отчаянными усиліями и огромными потерями, прорваться и уйти, а вскоръ счастье перешло на его сторону: на томъ самомъ мъстъ при Роченсальмъ, гдъ въ мав 1789 г. былъ разбить шведскій флотъ, 28 іюня 1790 г. потерпълъ страшное поражение русский флотъ, находившийся подъ командою принца Нассау-Зигена. Екатерина была потрясена-и тъмъ замъчательнъе отвътъ, данный ею Нассау-Зигену, когда онъ, возвращая всъ русскіе ордена, просиль отставки и военнаго суда надъ собою.

«Боже мой,—писала государыня,—кто же не имълъ крупныхъ неудачъ въ жизни? Развъ не было несчастныхъ дней у величайшихъ полковопцевь? Покойный король прусскій истинно великъ бывалъ именно послъ неудачъ, тогда-то онъ и блисталъ, какъ никогда-всъ думали, что все потеряно, а онъ тутъ и побъждалъ врага, Петръ Великій девять льть испытываль только пораженія-и побъдиль подъ Полтавой... Будьте выше судьбы и идите снова на врага»... Положеніе было, дъйствительно, серьезно; представлялось весьма въроятнымъ, что при новыхъ успъхахъ Швеціи на Россію нападеть и Пруссія. Но Екатерина держалась такъ, какъ и прилично-выражаясь ея же словами-императрицъ Всероссійской, чувствующей за собою 16.000 версть, десятки милліоновъ подданныхъ и имъющей армію, 100 лътъ пріученную къ побъдамъ: она энергично собирала войска и писала Потемкину и Циммерману: «Конечно, никакая человъческая власть не заставить меня сдълать что-либо не въ интересахъ имперіи или несоотвътствующее достоинству короны, которую я ношу»; «законы принять отъ прусскаго короля мнъ не сродно, а Россіи и еще менъе». Послъ пораженія флота въ Петербургъ распространилось смущение. Интересную сцену изъ этого времени передаетъ гр. Сегюръ. По его словамъ, изъ очень высокихъ сферъ пошли слухи, что императрица намъревается уъхать въ Москву и что приготовлены уже по всъмъ станціямъ лошади. «Я,--разсказываетъ Сегюръ,--отправился вечеромъ во дворецъ, надъясь найти какое-либо разъяснение или хоть намекъ. Императрица принимала своихъ гостей любезно какъ всегда и совершенно спокойно спросила меня, нътъ ли какихъ интересныхъ новостей. Я передаль ей объ этомъ слухъ. «Ну и что же? Вы върите?», спросила она меня. Я отвътилъ, что источникъ слуховъ, повидимому, заставляеть ему върить, но что я, зная императрицу, не върю. «И вы хорошо дълаете, — сказала Екатерина. —Я, конечно, въ Москву не у вду, и если куда пойду, то лишь съ войсками противъ врага. Но лошади дъйствительно приготовлены — для того, чтобы возможности скоръе подвозить войска, которыя отовсюду спъшать къ столицѣ». И не можетъ быть сомнънія, что именно такъ и было ръшено у императрицы. Въдь если бы ей представлялось возможнымъ, что она въ какомъ бы то ни было случав увдетъ, то заводить подобную бесёду и безъ всякой нужды подвергнуть себя опасности, что придется нарушить такъ ръшительно сдъланныя заявленія, не им'єло бы никакого смысла. Въ действительности въ самое опасное время Екатерина перевхала въ Петергофъ, всего ближе къ мъсту сраженій. Побъда, одержанная шведскимъ флотомъ, дала Густаву III возможность завести переговоры о миръ, а энергично снаряженная новая русская эскадра, готовая опять вступить въ бой, сдълала короля шведскаго очень сговорчивымъи 3 августа 1790 г. былъ подписанъ миръ въ дер. Верелъ, у устья Кюмени. Объ стороны остались совершенно при своихъ прежнихъ

владѣніяхъ, единственнымъ результатомъ было то, что не упоминалось болѣе о гарантированіи Россією шведскаго государственнаго устройства. Конечно, это было выигрышемъ Швеціи, но по существу вполнѣ призрачнымъ: вѣдь Россія могла вліять на шведское устройство только тогда, когда имѣла достаточно силы, чтобы провести желательныя рѣшенія, и тогда договоръ никакъ не могъ препятствовать ея дѣятельности въ этомъ направленіи; ничтожество успѣха Швеціи особенно ярко при сравненіи съ тѣми хвастливыми заявленіями, съ какими выступилъ Густавъ. Экономическія послѣдствія этой войны были для Швеціи очень тягостны; Густавъ ІІІ вскорѣ жизнью своею заплатилъ за тѣ бѣды, какія навлекъ онъ своимъ неразуміемъ на свое государство.

Борьба съ Турціей была серьезнъе, но возбуждала менъе опасеній и безпокойствъ, потому что къ ней готовились и на югъ было собрано довольно войска. 1789 годъ ознаменованъ былъ двумя блестящими побъдами Суворова. Въ іюль турки въ огромныхъ силахъ появились противъ австрійской арміи, и главнокомандующій ею, пр. Кобургскій, съ тревогой просиль помощи у Суворова. Суворовъ съ неслыханною тогда быстротою явился и настояль на немедленной атакъ турецкаго лагеря—и 20 іюля 1789 г. была одержана русскими и австрійцами ръшительная побъда подъ Фокшанами; 5 августа Суворовъ одержалъ новую блистательную побъду при Рымникъ. Воспользовавшись тъмъ, что въ февралъ 1790 г. умеръ императоръ Іосифъ II, турки заключили миръ Австрією въ августъ 1790 г.; преемникъ Іосифа II, его братъ Леопольдъ II, предложилъ было даже свое посредничество, но Екатерина отклонила его и продолжала борьбу одна. Осенью былъ осажденъ Измаилъ, кръпость, почитавшаяся неприступною, и 11 декабря того же года Суворовъ взялъ его кровопролитнъйшимъ приступомъ. 1791 годъ былъ отмъченъ успъшными дъйствіями русскаго флота на Черномъ моръ, нъсколькими удачами на Кавказъ и блестящею побъдою кн. Репнина при Мачинъ на европейскомъ театръ войны. Въ Константинополъ давно уже освободили Булгакова и желали мира; переговоры велъ сначала Потемкинъ, но онъ умеръ 5 октября 1791 г.—въ степи, по дорогъ въ свой любимый Николаевъ, куда онъ поъхалъ, чувствуя себя очень больнымъ. Миръ былъ заключенъ графомъ Безбородко въ Яссахъ 29 декабря 1791 года. Россія пріобръла небольшую область съ г. Очаковымъ, Крымъ признанъ принадлежащимъ Россіи, затёмъ подтверждены условія Кучукъ-Кайнарджійскаго мира. Для Россіи укрѣпленіе за собою Крыма было, конечно, важнымъ результатомъ, но нельзя всетаки не видъть, что удалось достигнуть очень немногаго сравнительно съ тъми иллюзіями, съ какими начинали войну Іосифъ II и Екатерина. Впрочемъ, политическое положение Европы такъ осложнилось, что окончаніе войны съ Турціей было очень важно уже само по себъ.

Съ 1789 г. во Франціи совершались событія, въ водоворотъ которыхъ была постепенно вовлечена вся Европа, -- событія, значеніе которыхъ чувствуется, быть-можеть, еще до нашихъ дней. Въ это время отношенія старой монархической Европы совершенноперемъщались. Отдъльныя государства Европы въ разное время и въ разныхъ комбинаціяхъ вступали въ борьбу противъ революціонной Франціи, но эти выступленія оканчивались неизм'єнно успъхами этой послъдней, отчасти потому, что французы дъйствовали съ чрезвычайнымъ энтузіазмомъ, отчасти-и, можетъ-быть, главнымъ образомъ-потому, что, выступая противъ Франціи, правительства преслъдовали, кромъ борьбы съ революціей, и свои частные интересы, сводили между собою старые счеты, которые лишь прикрывались борьбою противъ революціи. Не только входить въ подробности всъхъ этихъ событій, но и въ общихъ чертахъ обрисовать ихъ въ нашемъ очеркъ совершенно невозможно, и мы должны ограничиться напоминаніемъ, что въ эти годы шли сложныя, запутанныя дипломатическія сношенія, въ которыхъ общіе вопросы тысячами нитей переплетались съ самыми эгоистическими стремленіями отдъльныхъ державъ. Должна была принять участіе въ этой работъ и Екатерина.

То, что разыгрывалось во Франціи, оставалось Екатеринъ на первыхъ порахъ столь же неяснымъ, какъ и всъмъ другимъ государственнымъ людямъ тогдашней Европы. Екатеринъ казалось, что происходящіе во Франціи безпорядки объясняются исключительно слабостью и неумълостью французскаго министерства и дерзкою распущенностью несколькихъ демагоговъ. Поклонница просвътительной философіи, она, какъ и другіе ея современники, раздълявшіе ея общія возэрьнія, думала, что, какъ только станутъ широко извъстны труды философовъ XVIII в., немедленно распространится просвъщение, сознание ненужности нъкоторыхъ предразсудковъ, и всѣ тотчасъ же искренно преклонятся предъ разумомъ и его безошибочными ръщеніями, настанеть, однимъ словомъ, золотой въкъ. Выступленія возбужденной черни съ ея жестокостью и грубостью удивили и возмущали Екатерину; якобинцы и всякіе демагоги внушали ей отвращение и презръние, и все, что близко или казалось близкимъ имъ по духу, Екатерина презирала и считала необходимымъ для блага и чести человъчества подавлять и искоренять. Такимъ настроеніемъ объясняются дійствія императрицы Екатерины за эти годы и во внъщней и во внутренней политикъ. Подъ вліяніемъ его она сурово отнеслась къ Новикову и Радищеву.

Новиковъ былъ человѣкъ мягкаго сердца, страстно любившій просвѣщеніе и имѣвшій одну цѣль—содѣйствовать всякими путями нравственному улучшенію людей. Къ этой цѣли онъ шелъ широкою благотворительностью и просвѣтительною дѣятельностью; онъ развилъ изданіе книгъ и журналовъ въ такой мѣрѣ, которая да-

леко превосходила все, что въ этомъ отношении пълалось въ Россіи ран'ве. Никакихъ политическихъ, а тімъ боліве революціонныхъ, цълей онъ не преслъдовалъ; онъ соединился съ обществомъ масоновъ, которые стремились нъ такимъ же цълямъ, канъ онъ, но считали нужнымъ удовлетворять нъкоторымъ неяснымъ запросамъ человъческаго духа и допускали разные таинственные обряды, держа втайнъ и нъкоторыя части своего ученія. Но существовали Европъ и другія тайныя общества, ставившія себъ цъли не области нравственности, а въ области практической политики. Такъ жакъ и тъ и другія общества скрывали многое изъ своихъ дъйствій, то правительства различали ихъ неясно — и когда, особенно съ началомъ французской революціи, проявилась д'ятельность нъкоторыхъ политическихъ обществъ, правительство съ недовъріемъ и опасеніемъ стало смотръть на всякія тайныя общества: присоединилось неудовольствіе и по поводу несомн'єнныхъ сношеній масоновъ съ вел. кн. Павломъ Петровичемъ. Новиковъ былъ арестованъ, къ нему предъявлено было обвинение, что онъ издаетъ книги, развращающія въру, его книгоиздательство было закрыто, и въ 1792 г. онъ по суду заключенъ въ крѣпость. Что касается Радищева, то въ 1790 г. онъ былъ сосланъ въ Сибирь за изданіе книги «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву». Теперь совершенно ясно, что книга эта не только не имъла, но и не могла имъть большого значенія. Содержаніе ея, хотя авторъ и возставаль въ ней съ жаромъ противъ кръпостного права, не представлялось особенно новымъ по существу: противъ кръпостного права сказано было кое-что уже въ Наказъ и еще больше говорилось въ комиссіи 1767 г.; новостью былъ лишь тонъ книги Радищева, мъстами, дъйствительно, очень ръзкій, — особенно тамъ, гдъ говорилось о «тиранахъ». Появленіе книги такъ написанной, какъ разъ въ то время, когда во Франціи д'то явно шло къ низверженію королевской власти, показалось опаснымъ и навлекло на автора тяжелую кару. Во всякомъ случав не надо забывать, что за все свое 34-лътнее царствование Екатерина II только дважды, къ Новикову и Радищеву, отнеслась съ большею строгостію, чѣмъ можно было ожидать; никакихъ другихъ преслѣдованій за преступленія въ печати или въ области пропов'ядыванія т'яхъ или другихъ идей при ней не было.

Сильнъе отразилось вліяніе французской революціи на внъшней политикъ императрицы.

Со времени гарантіи Россією польскаго государственнаго устройства и перваго раздѣла Польши, въ Польшѣ, какъ мы уже говорили, установилось безусловное преобладаніе Россіи. Такое положеніе дѣлъ вызывало сильное неудовольствіе у многихъ польскихъ гражданъ, и совершенно естественно было ожидать какой-нибудь попытки возстать противъ него, какъ только обстоятельства, сложатся для этого благопріятно. Удобный, повидимому, моментъ насту-

пилъ, когда Россіи пришлось вести одновременно дв' войны, благопріятный исходъ которыхъ въ первые два года не представлялся несомнъннымъ; къ тому же Пруссія въ это время всъми мърами старалась создать для Россіи въ Польшъ затрудненія. Осенью 1788 г. сейму была представлена прусская нота, въ которой король высказываль неодобрение союзу Польши съ Россіею и выражаль готовность содъйствовать всъми средствами «этой знаменитой націи» къ тому, чтобы она возстановила свою прежнюю силу, независимость и славу. На поляковъ внушенія подобнаго рода всегда оказывали сильное вліяніе; теперь же, когда повсюду общество волновалось событіями во Франціи, которыя въ Польшъ ощущались съособенною живостью, прусскія внушенія сильно подъйствовали. На сеймъ начались ръчи противъ Россіи и ея гарантіи, скоропринявщія характеръ страстный и тонъ, прямо оскорбительный для. Россіи и для императрицы. Король Станиславъ Августъ пытался остановить это увлечение, но онъ самъ не отличался спокойствіемъ и трезвостью ума и скоро быль захваченъ общимъ движеніемъ. Ръшено было отвергнуть русскую гарантію и произвести въ государственномъ устройствъ реформы, которыя, въроятно, оказались бы полезными для Польши, если бы удалось ихъ осуществить, но этого-то какъ разъ и нельзя было ожидать, потому что усиленіе Польши вовсе не входило въ расчеты сосъднихъ государствъ. И та самая Пруссія, которая теперь толкала поляковъ на путь борьбы съ Россіей, въ самомъ близкомъ будущемъ доказала: неопровержимо, что руководствовалась въ данномъ случав вовсе не заботою о выгодахъ Польши, а только стремленіемъ создать осложненія пля Россіи.

3 мая 1791 г. провозглашена была въ Польшъ новая конституція. Положеніе русскаго посла и всей русской партіи стало очень тяжелымъ; ими гнушались, ихъ открыто оскорбляли; правоторговли русскихъ подданныхъ, обезпеченное трактатами, былофактически уничтожено; нъсколько маркитантовъ арміи, дъйствовавшей противъ Турціи, было даже казнено. Все это и особенноотказъ отъ гарантіи было вызовомъ по отношенію къ Россіи, котораго Екатерина, конечно, не могла оставить безнаказаннымъ; при первыхъ извъстіяхъ о новой конституціи она заявила, что «сумасбродство этого народа хуже дъйствій парижскихъ якобинцевъ», и что она ни предъ чъмъ не остановится въ борьбъ съ ними. Екатерина ожидала только, когда Россія получить свободу д'вйствій, а что поводъ къ вмъшательству представится скоро, въ этомъона была твердо убъждена. «Мы, — писала она, — какъ прежде, такъ и теперь останемся спокойными зрителями до тъхъ поръ, пока. сами поляки не потребують отъ насъ помощи для возстановленія прежнихъ законовъ республики». Ждать пришлось недолго. Въ-Польшъ не было единодушія, многіе были недовольны новыми порядками, составилась конфедерація для защиты прежнихъ вольно-

стей, и Екатерину просили о помощи. Война со Швеніей и съ Турціей была уже кончена къ началу 1792 г., и въ апрълъ 1792 г. русскія войска вступили въ Польшу. Въ офиціальной деклараціи русское правительство ссылалось на старинныя свои обязательства охранять прежніе порядки республики и на просьбы многихъ ея подданныхъ исполнить на дълъ эти обязательства. Конечно, дъйствительности главною причиною было старое желаніе усилиться на счетъ Польши, а къ нему присоединилось еще раздражение противъ якобинскаго духа, который, по убъжденію Екатерины, руководилъ поляками. Русскія войска встрътили слабое сопротивленіе; король долженъ былъ присоединиться нъ конфедераціи, поднявшейся противъ конституціи 3 мая. Скоро Екатерина могла опять располагать судьбами Польши. Король прусскій не оказаль полякамь объщанной помощи. Только что окончилось полнымъ неуспъхомъ его столкновеніе съ Франціей; вознаградить себя чъмъ-либо за понесенныя потери представлялось ему весьма желательнымъ, и когда Екатерина дала ясно понять свое ръшение отнестись къ Польшъ очень строго, король прусскій немедленно же выразиль согласіе на это, съ тъмъ, чтобы и Пруссіи дана была часть польскихъ земель. Польща оказалась совершенно не въ силахъ противиться Россіи и Пруссіи, и онъ произвели въ 1793 г. второй раздълъ Польши. Россія получила около 4.500 кв. миль съ 3 милл. населенія къ востоку отъ линіи, идущей отъ Двинска на Пинскъ, т.-е. остававшіяся за Польшею часть Бѣлоруссіи и Украйны и часть Полъсья и Волыни; Пруссія получила чрезвычайно цънныя для нея гавани на Балтійскомъ моръ, съ Данцигомъ въ томъ числъ. Созванный для окончанія этого дъла сеймъ сопротивлялся, сколько можно было сопротивляться словами, и съ меньшимъ неудовольствіемъ согласился на уступку областей Россіи, чъмъ Пруссіи, — еще живо у всъхъ было въ памяти, что именно Пруссія вызвала то движеніе, которое оканчивалось такъ печально.

Но вторичное отторженіе отъ государства цѣлыхъ областей произвело въ Польшѣ сильнѣйшее волненіе; событія во Франціи и безъ того уже возбуждали поляковъ, теперь же негодованіе противъ правительства, утратившаго въ глазахъ народа и послѣдній авторитетъ, достигло высшаго предѣла; большая партія готовилась свергнуть чужое иго и возстановить конституцію 3 мая. Въ Варшавѣ стоялъ отрядъ русскихъ войскъ, безъ присутствія котораго жизни сторонниковъ Россіи грозила опасность и было бы невозможно пребываніе въ столицѣ русскаго посла. 6 апрѣля 1794 г., въ Великій четвергъ, заговорщики напали на русскія войска, воспользовавшись тѣмъ, что цѣлые отряды были безъ оружія въ церквахъ; прежде чѣмъ удалось сколько-нибудь организовать оборону, было перерѣзано свыше 2.000 чел. русскихъ солдатъ; лишь съ величайшими усиліями и огромными потерями удалось пробиться изъ го-

рода остальнымъ. Поляки ръшили биться на-смерть противъ русскихъ и пруссаковъ; главное начальство всѣми польскими силами было ввърено Фаддею Костюшкъ. Въ Варшавъ водворилась полная анархія; король потеряль всякое значеніе; всёмь распоряжался спеціально созданный верховный правительственный совъть, но и онъ не могъ удержать чернь, и въ Варшавъ произведена была дикая расправа съ многими лицами, внушавшими подозрѣніе пемагогамъ. Впрочемъ, все это продолжалось недолго: команда русскими войсками была вручена Суворову. Въ іюлъ уже польскія войска потерпъли серьезныя пораженія. 28 сентября Костюшко быль разбить и взять въ плѣнь, 4 ноября Суворовъ взялъ штурмомъ Прагу, укръпленное предмъстье Варшавы, и столица Польши сдалась на милость побъдителя. 5 января 1795 г. подписано было соглашение между Россіей, Австріей и Пруссіей, въ силу котораго остававшіяся еще части прежней Польши должны были быть подълены между ними такъ, чтобы каждое государство получило пріобрътенія, пропорціональныя его силамъ и населенію, и чтобы взаимныя сношенія ихъ силъ остались прежними; окончательно было все это установлено уже въ началъ 1797 года. Россія получила около 2.000 кв. миль, Австрія—около 1.000, Пруссія—700 кв. миль съ г. Варшавой, Пруссія была очень недовольна размърами части, отведенной Австріи, но должна была примириться съ этимъ.

Паденіе Польши повленло рѣшеніе судьбы Курляндіи, которая была самостоятельнымъ герцогствомъ, состоящимъ лишь въ ленной зависимости отъ Польши; теперь ей предстояло избрать, къ какому государству поступить въ подданство. Экономическіе интересы и политическія связи давно прочно скрѣпили Курляндію съ Россіей. Курляндское дворянство актами 17 и 18 марта 1795 г. рѣшило просить о присоединеніи герцогства къ Россіи; на это, само собою разумѣется, послѣдовало согласіе. Въ послѣдній годъ царствованія Екатерины вспыхнула война съ Персіей; она была прекращена Павломъ немедленно по восшествіи его на престолъ.

Король шведскій Густавъ III быль убить въ 1793 г. на придворномь балу полковникомь Анкерштремомь; на престоль вступиль сынь Густава III, Густавь IV Адольфь. Регенть королевства, герцогь Зюдерманландскій, пришель къ мысли упрочить спокойствіе Швеціи и ея экономическое положеніе брачнымь союзомь молодого короля съ одною изъ дочерей вел. кн. Павла Петровича. Завгуста 1796 г. король шведскій и регенть прибыли въ Петербургь. Молодой король понравился въ царской семьв, и ему понравилась великая княжна Александра Павловна; казалось, что бракъ можеть быть заключень не только по политическимъ расчетамь, но и по сердечной склонности. На 11 сентября назначено было торжественное обрученіе — но оно не состоялось. Вопрось о сохраненіи

русскою великою княжною и въ замужествъ православнаго исповъданія, на чемъ Екатерина твердо настаивала, не быль окончательно выясненъ на предшествовавшихъ совъщаніяхъ, и трудно сказать, на кого падаетъ вина этого: ближайшіе ли помощники императрицы слишкомъ понадъялись, что въ послъднюю минуту молодой король не ръшится отказать въ тъхъ уступкахъ, о которыхъ былъ споръ, или Густавъ IV неожиданно проявилъ то вабалмошное упрямство, которое было ему врожденно и довело его потомъ до необходимости отречься отъ престола. Какъ бы то ни было, но когда императрица ожидала въ присутствіи всего двора прибытія короля для обрученія, ей должны были доложить, что король отказался отъ намъренія вступить въ бракъ съ великою княжною. Императрица Екатерина особенно любила эту свою внучку; неожиданный разрывъ сватовства ее чрезвычайно поразилъ; ея здоровье вдругъ ухудшилось; она перемогалась еще около полутора мъсяца, но утромъ 4 ноября 1796 г. была найдена случайно вошедшимъ старымъ слугою безъ чувствъ на полу: ее сразилъ ударъ, и, не приходя въ себя, императрица Екатерина скончалась вечеромъ 6 ноября 1796 года.

## VI.

## Императрица Екатерина II въ домашнемъ быту.

Въ обзоръ царствованія императрицы Екатерины II намъ постоянно приходилось говорить о трудахъ самой императрицы. Екатерина II, дъйствительно, работала много, постоянно и регулярно. Всего больше времени и силъ она посвящала трудамъ управленія и законодательства, но и сверхъ того много читала, писала, интересовалась самыми различными областями умственной дъятельности; въ этихъ занятіяхъ она находила отдыхъ отъ трудовъ царственныхъ и въ нихъ же почерпала новыя идеи и новыя силы для плодотворныхъ работъ законодательныхъ и административныхъ. Къ постоянной и большой работъ былъ приспособленъ весь укладъ ея жизни.

Императрица обыкновенно проводила время съ конца сентября до середины мая въ Петербургъ, остальную часть года — въ загородныхъ дворцахъ, по преимуществу въ Царскомъ Селъ; работы императрицы не прерывались и въ лътніе мъсяцы, но все-таки лъто было временемъ отдыха, и свои досуги императрица посвящала по преимуществу садоводству, которое очень любила. За исключеніемъ какихъ-нибудь особенныхъ случаевъ время императрицы было распредълено чрезвычайно точно и жизнь ея шла очень правильно и единообразно.

Императрица вставала и зимою и лѣтомъ очень рано—около 6 часовъ; съ помощью двухъ горничныхъ она быстро совершала весьма незатѣйливый туалетъ, затѣмъ переходила въ небольшую комнату

рядомъ со спальней и немедленно принималась за работу; тутъ она обдумывала и подготовляла государственные акты, писала своимъ корреспондентамъ, занималась своими литературными и историческими трудами, вообще дълала то, въ чемъ не требовалось ей немедленнаго участія постороннихъ лицъ; отрываясь на нѣсколько минутъ отъ работы, императрица выпивала нъсколько чашенъ кръпкаго кофе, уже ожидавшаго ее, и время отъ времени бросала кусочки печенья или сахара своимъ любимымъ собачкамъ. Въ 9 часовъ императрица возвращалась въ спальню и начинала здёсь работать со своими помощниками. Ежедневно являлся къ ней съ докладомъ оберъ-полицмейстеръ; генералъ-прокуроръ докладывалъ по недъльникамъ и четвергамъ, вице-канцлеръ - по субботамъ, оберъпрокуроръ Синода и генералъ-рекетмейстеръ, черезъ котораго шли прошенія непосредственно на Высочайшее имя приносимыя—по средамъ и т. д. Въ случат важныхъ дълъ каждый изъ лицъ, имъвшихъ докладъ у императрицы, могъ просить пріема въ любой день и всегда былъ принимаемъ немедленно; во второй половинъ царствованія Безбородко, въ рукахъ котораго было сосредоточено множество дёль, бываль у государыни ежедневно. Доклады этихъ лицъ занимали полчаса или часъ; затъмъ императрица работала своими статсъ - секретарями, которыхъ было у нея обыкновенно 3 — 4 человъка; съ ними государыня разсматривала самыя разнообразныя доходившія до нея д'ыла: жалобы на высшія учрежденія, просьбы о разныхъ милостяхъ, доклады Сената и коллегій и т. д.; черезъ секретарей же давала она свои ръшенія; на очень большомъ числѣ документовъ имѣются собственноручныя резолюціи Екатерины II или подписанныя ею надписи, сдъланныя по ея указаніямъ ея секретарями. Въ этомъ проходило время до 12 часовъ или до половины перваго; тогда занятія прекращались, и императрица начинала свой туалеть. Въ небольшой уборной она одъвала то платье, въ которомъ оставалась весь день, если не случалось какой-либо особой церемоніи, затъмъ переходила въ офиціальную уборную, гдѣ доканчивала туалеть уборомъ головы и добавленіемъ нѣсколькихъ украшеній къ платью, обыкновенно очень простому. Это быль такъ называемый малый выходъ; допускались къ нему лишь самыя приближенныя лица, и присутствовать при немъ было высокою честью; въ послъднее десятилътіе жизни Екатерины тутъ всегда бывали ея внуки, которыхъ государыня очень любила; во время туалета императрица бесъдовала съ окружающими. Около часу въ началъ царствованія и около двухъ въ концѣ его императрица шла къ обѣду. Къ столу государыни приглашались лица, которыя были къ ней близки, или тъ, кому она желала оказать особый почеть; обыкновенно объдало человъкъ 12-15, рѣдно больше, часто меньше; иногда, особенно въ случаѣ недомоганія, Екатерина кушала во внутреннихъ покояхъ, съ двумятремя лицами; только въ торжественные дни число объдающихъ

съ императрицей достигало 30 — 35 чел. и лишь въ исключительныхъ превышало сто. Столъ былъ весьма простой; императрица сама кушала очень мало. Обыкновенно во время объда была музыка — играли то на кларнетахъ, то на кларнетахъ и волторнахъ, то на гусляхъ; въ торжественные дни была итальянская вокальная и инструментальная музыка, въ простые же дни иногда объдали и безъ музыки. Послъ объда, продолжавшагося не болъе часа, императрица удалялась и снова занималась — ръже дълами государственными, чаще же тъмъ, что ее интересовало спеціально. Въ эти же часы императрица обыкновенно совершала свои выъзды по Петербургу; до объда она выъзжала ръже и обыкновенно для посъщенія сенатскихъ засъданій. Императрица неръдко посъщала высшихъ представителей петербургскаго общества. Графъ Шереме-



Большой Царскосельскій дворець.

тевъ, гр. Строгановъ, гр. Разумовскій, гр. Орловы, гр. Чернышевы, Нарышкины, Бецкій, Сиверсъ, Елагинъ, Мельгуновъ и др. нерѣдко принимали у себя государыню и днемъ, и къ обѣду, иногда и на вечернее кушанье и балы. Въ эти же часы государыня посѣщала Смольный институтъ, подолгу оставаясь тамъ въ кругу дѣтей совершенно запросто. На масленицѣ, особенно въ началѣ царствованія, выѣзды принимали характеръ оживленнаго, иногда даже шумнаго веселья, но и тогда сохраняли они такой тонъ, что никого не шокировали. Нерѣдко также императрица удостаивала своимъ присутствіемъ свадьбы разныхъ лицъ; свадьбы придворныхъ почти всегда совершались при дворѣ, и императрица обыкновенно благословляла молодую къ вѣнцу; еще чаще присутствовала императрица при крещеніи новорожденныхъ — эту честь оказывала она очень часто людямъ самаго скромнаго положенія.

Около  $6 - 6^{1/2}$  часовъ императрица выходила въ одинъ изъ покоевъ дворца, гдъ уже заранъе собирались лица, имъвшія пріъздъ ко двору, — это были такъ называемые куртаги. Государыня обходила присутствующихъ и запросто бесъдовала, затъмъ играла въ карты, въ шахматы, иногда на бильярдъ; бывала на куртагахъ музыка, бывали куртаги и безъ музыки; иногда устраивались импровизированные танцы для молодежи, обыкновенно съ очень числомъ участниковъ: случалось, что танцовали небольшимъ всего 6 — 8 паръ. Иногда въ эти же часы давались на придворномъ театръ русская опера, русская трагедія, французская комедія, итальянская опера, балеть; эти эрълища занимали обыкновенно часа  $1^{1}/_{2}$ ; въ какомъ количествъ собирались тутъ эрители, являвшіеся, конечно, лишь по приглашенію, можно судить по тому, что на представленіи комедіи «О, время!», когда было изв'єстно, что написана она самою императрицею, число присутствующихъ былоотъ 250 до 300 чел.: Петербургъ тогда былъ еще очень небольшимъ городомъ и только къ началу XIX в. число жителей въ немъ дошло до 200.000. Къ концу царствованія, когда устроенъ быль великолъпный Эрмитажь, съ его драгоцънными художественными собраніями, императрица проводила свои вечера обыкновенно въ немъ. На всъхъ собраніяхъ въ ея присутствіи неизмънно царила простота, свобода и самый благородный, простой тонъ; императрица давала этотъ тонъ и умъла безошибочно допускать въ свое общество только тъхъ, кто понималъ его и самъ умълъ его держаться. Изръдка устраивались во дворцъ маскарады, ихъ посъщала и Екатерина, когда была молода, и оставалась иногда до 3 — 4 часовъ ночи, но обыкновенно она удалялась во внутренніе покои около 9 — 10 часовъ и въ 11 уже почивала: Такъ шла жизнь государыни въ теченіе всего ея царствованія.

Совершенно естественно, что на пространствъ 34-лътняго царствованія вкусы Екатерины не оставались постоянно одинаковыми: временами ее интересовало одно, временами другое. Первое время императрица Екатерина усиленно занималась государственными дълами, особенно законодательствомъ; за это время особенно много ея ръшеній по дъламъ сенатскимъ и по докладамъ важнъйшихъ коллегій; издавъ въ 1767 г. Наказъ, черезъ 10 лътъ-Учрежденіе о губерніяхъ и еще черезъ десять — грамоты городамъ и дворянству, она больше уже не дала столь же важныхъ государственныхъ актовъ; труды по реформъ Сената, по уголовному уложенію и финансовой организаціи, которыми занималась императрица Екатерина II послъ выше перечисленныхъ, остались неоконченными: и силы императрицы съ годами ослабъли, и самыя работы эти требовали спеціальныхъ познаній и ум'тній, какими императрица не обладала. Въ законодательныхъ трудахъ Екатерины II принимали участіе ея статсъ-секретари, но играли они всегда чисто служебную роль: они дѣлали иногда по ея указаніямъ разныя извлеченія и выписки,

поправляли слогъ въ окончательной редакціи, все же главнѣйшее и даже всѣ важнѣйшія частности всегда были установлены самою императрицею: всѣ черновики и Наказа и Учрежденія о губерніяхъ писаны сплошь рукою императрицы и даже по нѣскольку разъ, потому что Екатерина неохотно вносила поправки въ разъ написанный текстъ, а предпочитала прямо переписать заново и при этомъ измѣнить то, что представлялось необходимымъ исправить. Но какъ ни были значительны и по объему и по содержанію эти законодательные акты, они далеко не занимали всего

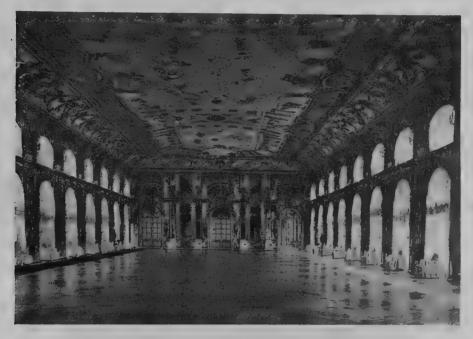

Парадный заль въ Большомъ Царскосельскомъ дворцъ.

времени и вниманія Екатерины, и она работала еще въ очень многихъ областяхъ; она говорила, что не можетъ прожить дня, не написавъ ничего, что видъ бумаги и чернилъ вызываетъ въ ней почти непреодолимое желаніе писать. И литературное наслѣдіе Екатерины II огромно. Академія Наукъ издала въ 12 большихъ томахъ ея литературныя и историческія произведенія; переписка ея съ Гриммомъ и другими корреспондентами содержитъ около 4.000 листовъ, бумаги по составленію Наказа — около 1.000, по реформѣ Сената—столько же, если не больше, и т. д. Въ серединѣ царствованія Екатерина помѣстила нѣсколько статей въ журналѣ «Всякая Всячина», и написала нѣсколько комедій; онѣ не представляютъ собою чего-либо необычайнаго но лучшія изъ нихъ — «О, время!», «Именины г-жи Ворчалкиной», «Госпожа Вѣстникова съ семьею» — по своему времени произведенія не безъ достоинствъ и въ смыслѣ литературномъ уступаютъ лишь самымъ

лучшимъ комедіямъ того времени. По другимъ подобнымъ произведеніямъ и особенно по запискамъ и мемуарамъ можно видъть, что типы общества того времени обрисованы чрезвычайно удачно и правдиво, поскольку правдивость изображенія допускалась господствовавшими тогда литературными пріемами и вкусами; такъ какъ императрица не имъла возможности вступать въ частыя или близкія сношенія съ тъми кругами, какіе выведены въ ея лучшихъ комедіяхь, то объяснять житейскую ихъ правду можно отчасти бесьдами Владиславлевой, которая была до 1757 г. камерфрау Екатерины: по словамъ Екатерины эта женщина была одарена большою наблюдательностью, отлично разсказывала и передала ей множество свъдъній о жизни петербургскаго общества. Но главную роль играла туть наблюдательность самой Екатерины, ея способность дорисовывать себъ характеры по нъсколькимъ черточкамъ, поверхностный взглядъ едва уловимымъ. Екатерина была одарена настоящимъ литературнымъ дарованіемъ: ея «Записки» не оставляютъ въ этомъ ни малъйшаго сомнънія. Это произведеніе было написано Екатериною безъ всякаго посторонняго участія и больше всъхъ другихъ ея сочиненій отмъчено яркимъ талантомъ; мътность характеристикъ, живость многихъ сценъ сдълали бы честь любому романисту въ Россіи не только XVIII в., но и начала XIX в.; въ русской литературъ XVIII в., довольно богатой подобнаго рода произведеніями, нъть другихъ записокъ, столь же интересныхъ и увлекательныхъ; если въ нихъ иныя частности представляются не совсъмъ точно изложенными, а кое-что освъщено иногда односторонне и спеціально избраннымъ свътомъ, литературнаго достоинства записокъ это не уменьшаетъ.

Въ 80-хъ годахъ императрица Екатерина участвовала журналѣ «Собесѣдникъ любителей русской словесности», который издавался кн. Дашковой при Академіи Наукъ. Она помъстила тутъ, подъ названіемъ «Были и небылицы», рядъ полушутливыхъ статей, своего рода фельетонъ. Не заключая въ себъ чего-либо особенно выдающагося, и эти статьи не хуже большинства подобныхъ произведеній въ тогдашнихъ журналахъ. Къ этому же леріоду времени относится рядъ сценическихъ произведеній государыни: оперы «Өедүль сь дѣтьми», «Февей», «Горе-богатырь Косометовичъ», сценическое представленіе «Начальное правленіе Олега» и др.; они уже значительно слабъе комедій, писанныхъ въ 70-хъ годахъ; государыня состарълась и такъ какъ раньше, когда она писала произведенія болье значительныя, ими слишкомъ восторгались, то теперь Екатеринъ стало казаться, что хорошо все, ею написанное. Въ этихъ произведеніяхъ Екатеринъ принадлежить уже сравнительно небольшая часть, обыкновенно общая идея пьесы и отдъльныя сцены; значительныя части, написанныя стихами, сочинены уже не государыней, а ея помощниками-Храповицкимъ и другими; но отвътственность за эти произведенія ложится, конечно, цѣликомъ на Екатерину, и къ литературной ея славѣ они ничего не прибавляютъ. Свидѣтель совершенно независимый и безпристрастный, гр. Сегюръ, воздавая часто великія хвалы уму и такту государыни, говоритъ, что ему иногда бывало просто неловко присутствовать на представленіи этихъ оперъ и видѣть, что такая умная женщина занимается такими «ребячествами».

По мъръ того, какъ подрастали внуки, императрица стала снабжать ихъ подходящимъ для нихъ чтеніемъ; съ этою цълью



Зеркальный кабинеть имп. Екатерины въ Большомъ Царскосельскомъ дворцъ.

она написала сказки о царевичѣ Февеѣ и царевичѣ Хлорѣ и азбуку. Эти произведенія весьма выгодно выдѣляются въ небогатой тогда и у насъ и въ Европѣ дѣтской литературѣ; съ фабулою, вполнѣ доступною дѣтскому пониманію. въ нихъ соединены нравоученія не глубокія, но во всякомъ случаѣ несравнимыя съ тѣми пошлостями, какими наполнены многія другія дидактическія произведенія того времени. Отчасти съ цѣлью поучать внуковъ императрица начала заниматься русскою исторією — и увлеклась этою работой. Плодомъ ея явились «Записки касательно Россійской исторіи».

Это рядъ выписокъ изъ лътописей, приведенныхъ въ хронологическій порядокъ; научное значеніе этихъ работъ совершенно незначительно; въ нихъ отсутствуютъ историческая критика и научный методъ, онъ представляють собою произведение вполнъ дилетантское, но все же эти работы императрицы гораздо выше историческихъ писаній Сумарокова. Конечно, написанное Екатериною по исторіи значительно уступаеть трудамъ кн. М. М. Щербатова, но, тъмъ не менъе, свидътельствуетъ о незаурядномъ интересъ къ знанію. Екатерина готовилась, сколько могла, серьезно къ своей исторіи; она не ограничивалась историческими писаніями Вольтера, которыя долго для многихъ были единственнымъ источникомъ научныхъ свъдъній, она читала, между прочимъ, и Гиббона. Заинтересовалась государыня также и лингвистическими наблюденіями, которыя всегда останавливають на себъ вниманіе болъе или менъе пытливыхъ умовъ, когда впервые предстаютъ предъ ними въ связи съ историческими работами — и Екатерина занялась составленіемъ сравнительнаго словаря многихъ языковъ; филологическія соображенія Екатерины теперь прямо см'єшны, но въ этой области тогда и профессіональные ученые недалеко ушли отъ нея.

Императрица Екатерина отлично знала французскую литературу XVIII в., но нѣмецкая осталась ей совершенно чужда: въ то время, когда складывались міровоззрѣніе и литературные вкусы Екатерины, въ Германіи почти ничего замѣчательнаго не было, и великія произведенія Лессинга, Гете и Шиллера появились тогда, когда Екатерина была совершенно сложившимся человѣкомъ; эти созданія нѣмецкаго генія шли слишкомъ въ разрѣзъ со всѣмъ, къ чему привыкли люди, выросшіе на французской литературѣ XVII — XVIII вв.; они не завоевали вниманія Екатерины; Фридрихъ II, умершій всего за 10 лѣтъ до Екатерины, тоже не зналъ еще великихъ произведеній нѣмецкаго генія, хотя для пробужденія и подъема его онъ сдѣлалъ такъ много.

Интересовалась, наконецъ, Екатерина и успъхами наукъ естественныхъ и здъсь, съ присущею ей чуткостью, останавливала свое вниманіе на сочиненіяхъ дъйствительно выдающихся; «Эпохи натуры» Бюффона весьма ее заинтересовали; она вступила въ переписку съ этимъ великимъ естествоиспытателемъ и оказала ему знаки милостиваго вниманія.

Что касается области искусства, то императрицу Екатерину можно считать насадительницею въ Россіи интереса и любви къ твореніямъ великихъ художниковъ. Не легко указать въ этой области что-либо значительное, что появилось бы въ Россіи еще до царствованія Екатерины ІІ; во всякомъ случаѣ, до нея произведенія искусства Западной Европы считались въ Россіи единицами. Екатерина не щадила средствъ на пріобрѣтеніе высокихъ созданій искусства; она собрала сокровища, которыя составили основу

Эрмитажа — и во всемъ мірѣ послѣ нея уже никому не удалось собрать коллекцій, столь же замѣчательныхъ: тѣ собранія Европы, которыя превосходятъ Эрмитажъ, возникли гораздо ранѣе, чѣмъ этотъ послѣдній. Императрица съ большою охотою пріобрѣтала картины, статуи, рисунки, гравюры, рѣзные камни, художественные предметы обстановки; лично ее особенно интересовали нѣкоторые художники, какъ, напр., Менгсъ, Терезина Маронъ, Анжелина Кауфманъ, Гюберъ, которыхъ теперь никто не ставитъ въ ряды



Будуаръ императрины Екатерины II въ Большомъ Царскосельскомъ дворцъ.

геніевъ, но Екатерина пріобрѣла и такія произведенія, которыя навѣки будутъ украшеніемъ и гордостью всякаго собранія. Усерднымъ и добросовѣстнымъ пособникомъ русской императрицы въ этихъ ея трудахъ были Гриммъ въ Парижѣ и отчасти Рейффенштейнъ, другъ Гете, въ Римѣ. Впрочемъ, не надо преувеличивать затратъ, на эти собранія произведенныхъ. Всѣ счеты Гримма сохранились; ихъ полнота и точность могутъ быть доказаны неоспоримо. Оказывается, что всего черезъ его руки прошло въ 20 лѣтъ около  $1^1/_2$  милл. руб., т.-е. по 75000 р. въ годъ въ среднемъ, при чемъ много расходовалось изъ тѣхъ же суммъ на такія

издержки, какъ изданіе сочиненій Вольтера (100.000 р.), на пенсіи художникамъ и ученымъ, и выдачи эмигрантамъ; если сравнить эти цифры съ тогдашнимъ государственнымъ бюджетомъ Россіи, то увидимъ, что для своего времени эти траты представляли собою то, что теперь составляли бы 2 милл. руб. въ годъ; конечно, это немного, и надо скорѣе жалѣть, что не удалось употребить на подобные расходы суммъ болѣе крупныхъ.

Императрица Екатерина въ теченіе всего своего царствованія вела общирную корреспонденцію со многими выдающимися людьми своего времени. Мы оставляемъ въ сторонъ тъ письма, которыми она обмънивалась съ Фридрихомъ II прусскимъ, съ его братомъ Генрихомъ, съ Іосифомъ II и другими коронованными особами, хотя и въ этихъ письмахъ отводилось много мъста предметамъ и вопросамъ, ничего общаго съ политикой не имъющимъ. Помимо этого, списокъ корреспондентовъ Екатерины II очень великъ: въ числъ ихъ видимъ г-жу Жоффрэнь, салонъ которой славился въ Парижъ, г-жу Бьелке въ Гамбургъ, даму, близкую родительницъ государыни; далъе видимъ писателей и ученыхъ, какъ Вольтеръ, Дидро, Д'Аламберъ, Мармонтель, Мерсье-де-ля Ривьеръ, Бюффонъ, докторъ Циммерманъ, знаменитаго скульптора Фальконета, принца де-Линя и др.; всего больше писемъ Екатерины къ Мельхіору Гримму и отъ него къ государынъ. Гриммъ былъ нъмецъ по происхожденію; онъ быль представителемъ при французскомъ дворъ отъ герцогства Саксенъ-Готскаго и, можно сказать, вполив натурализировался въ Парижв. Въ XVIII в. частная что переписка вообще имъла совсъмъ другой характеръ и значеніе, чъмъ теперь. Весьма слабое развитие періодической печати побуждало корреспондентовъ сообщать другь другу много того, что теперь становится всёмъ извёстно изъ газетъ; при этомъ естественно приходилось иногда высказываться по разнымъ поводамъ, такъ что переписка принимала характеръ своего рода трактатовъ по вопросамъ политики, литературы, науки, морали и т. д. Такова именно и была переписка Екатерины съ упомянутыми лицами. Особенно интересна, разнообразна по содержанію и значительна по объему переписка государыни съ Гриммомъ, длившаяся съ середины 70-хъ годовъ до кончины императрицы. Въ нъкоторыхъ случаяхъ эта переписка переходитъ какъ бы въ дневникъ Екатерины: въ иные періоды государыня писала Гримму ежедневно и черезъ 2-3 м $^{1}$ сяца отсылала ему ц $^{1}$ ялую тетрадь. Гриммъ, дважды посътившій Петербургъ, былъ горячо привязанъ къ Екатеринѣ; объ этомъ свидѣтельствуютъ не только письма его къ ней, но и воспоминанія послѣ ея кончины. Екатерина платила ему также полнымъ довъріемъ, высоко цънила его деликатность и тактъ и не разъ высказывала, что съ нимъ бесъдуетъ особенно охотно, такъ какъ чувствуетъ большое сходство въ общемъ складъ его и своего ума. Она настаивала, чтобы Гриммъ уничтожаль ея письма, и, повидимому, настаивала вполнъ искренно. а обстоятельства доказали, что она не напрасно тревожилась по этому вопросу: одно изъ писемъ ея къ пр. де-Линю по неосторожности послъдняго было списано, а затъмъ и опубликовано - и вызвало бурю негодованія; въ Парижъ во время революціи чернь разграбила домъ Гримма, отчасти именно за сношенія его съ императрицей; но письма Екатерины были Гриммомъ уже заблаговременно спасены въ надежномъ мъстъ. Между тъмъ были особыя причины, по которымъ Екатерина не желала, чтобы ея письма къ Гримму стали извъстны: въ нихъ она откровеннъе, чъмъ въ какихълибо другихъ, и не щадитъ ни современныхъ ей государей, ни наиболъе вліятельныхъ общественныхъ дъятелей, ни самой наконецъ, такъ какъ писала Гримму ръшительно обо всемъ. Со своимъ старымъ корреспондентомъ она дълилась и личнымъ горемъ, когда ее постигала смерть близкихъ ей людей, и личными радостями, когда она находила въ комъ-либо около себя-иногда и увлекаясьисключительныя качества ума и сердца, и своими радостями при видъ подраставшихъ внуковъ, которыхъ старая бабущка горячо любила. Преобладающее содержаніе переписки Екатерины съ Гриммомъ составляютъ бесъды о литературъ и искусствъ и о политическихъ событіяхъ времени. Чрезвычайно объемистая переписка эта является драгоцъннымъ источникомъ, черезъ который мы знакомимся со всъмъ, что интересовало Екатерину, что занимало ее помимо обязанностей ея сана, и общее впечатлъние отъ писемъ Екатерины самое благопріятное, какъ въ смыслѣ широты ея интересовъ, такъ и въ смыслъ характера ея отношеній къ себъ и къ другимъ людямъ. Со стороны Гримма переписка проникнута восторгомъ предъ дарованіями и ділами государыни и переполнена такими восхваленіями, которыя, въ концъ-концовъ, не могли не оказать на Екатерину извъстнаго вліянія. Екатерина знала, что другія царственныя особы тоже имъли корреспондентовъ, могла безъ ощибки сказать, что и онъ не прочь были читать себъ дивирамбы, но знала, что другимъ принцамъ и принцессамъ такихъ писемъ, какъ ей, не писали; она не могла не заключить изъ этого, что она превосходитъ ихъ своими достоинствами.

Гриммъ и нѣкоторые другіе корреспонденты воскуряли русской императрицѣ настоящій виміамъ. «Catherine la Grande» — это еще самый обычный и самый умѣренный изъ комплиментовъ, которые расточались предъ Екатериной; къ ней примѣнялись эпитеты, въ свое время данные императору Титу: ее именовали «humani generis decus et solatium», ее называли «славою Германіи, радостью Россіи, гордостью Европы»; «императрица всѣхъ сердецъ», «безсмертная императрица» — титулы, часто ей даваемые; ей говорили, что ея письма производятъ такое же чарующее впечатлѣніе, какъ картины Рафаэля, что самъ Тацитъ не могъ бы писать лучше, чѣмъ она—«Маркъ-Аврелій-Катерина». И Вольтеръ и Гриммъ прямо примѣняли

къ ней священныя пъснопънія, составляли цълыя богослуженія въ честь ея, въ которыхъ читалось: «Catharina nostra, quae es in Rossia», пѣлось «Те, Catharinam, laudamus», и произносился какъ бы Символъ Въры начинавшійся такъ: «Върую въ Екатерину единую, хотя и Вторую»; по ея адресу примънялись и нъкоторыя изъ пъснопъній, введенныхъ Лютеромъ. Сколько бы мы ни отбросили во всемъ этомъ преувеличеній, иногда переходящихъ мъру, остается фактомъ, что наиболъе выдающиеся люди въка писали Екатеринъ такъ. какъ не писали они никому изъ другихъ государей своего времени. При этомъ несомнънно, что Гриммъ, авторъ наиболъе лестныхъ для Екатерины писемъ, былъ человъкъ истинно благородной души; въ этомъ нельзя не убъдиться, читая, какъ относился онъ предъ Екатериной о другихъ людяхъ, особенно же о тъхъ, кто валъ государынъ неугоденъ, какъ старался онъ въ такихъ именно случаяхъ быть осторожнымъ въ своихъ словахъ; онъ никогда не сказаль во всей своей перепискъ чего-либо такого, что могло бы кому-нибудь повредить или даже просто казаться неблагопріятной инсинуаціей. Въ его письмахъ на ряду съ множествомъ такихъ преувеличенныхъ, чрезмърныхъ похвалъ много выраженія и настоящей, сердечной преданности, глубокаго, искренняго уваженія. Такое соединеніе могло лишь еще болье вліять на того, къ кому обращены письма, и если несомнънно, что похвалы иностранныхъ корреспондентовъ содъйствовали тому, что Екатерина увъровала въ свои исключительныя достоинства, нёсколько преувеличенныя ея поклонниками, то можно удивляться и тому, что эти письма оказали только то вліяніе, какое оказали, а не гораздо большее.

Семейная жизнь императрицы сложилась неудачно. Послъ смерти нелюбимаго и ее не любившаго мужа она осталась одна съ восьмилътнимъ сыномъ, и кромъ сына у нея, можно сказать, никого родныхъ не было; она никогда не допускала къ себъ въ Россію никого изъ своей нѣмецкой родни. Въ одномъ письмѣ къ г-жѣ Бьелке, съ которою Екатерина была очень откровенна, она говоритъ, что охотно окажетъ поддержку нѣкоторымъ своимъ родственникамъ, но пріъзда ихъ въ Россію не желаетъ: «это слишкомъ напомнило бы царствованіе Петра Өеодоровича», объясняеть она; Екатерина считала, что при отсутствіи въ Россіи другихъ представителей царскаго дома кромъ ея и ея сына, она, не будучи русскою по происхожденію, сділала бы безтактность по отношенію ко всему русскому народу, если бы окружила себя роднею нъмецкою. Въ царствование Екатерины II въ Россію прівзжали прусскіе принцы, король шведскій, императоръ германскій, только съ визитами политическаго характера; кромъ нихъ пріъзжали, лишь въ сопровождении своихъ ближайшихъ родственницъ, нъмецкія принцессы въ качествъ невъсть для русскихъ великихъ князей, на бракосочетанія были приглашаемы ихъ родственники -- и только; лишь въ концъ царствованія въ Петербургъ появился братъ цесаревны Маріи Өеодоровны, но онъ отличался чрезвычайно непріятнымъ характеромъ и скоро оставилъ Россію. Того, что называется родственнымъ чувствомъ, Екатерина словно совсѣмъ не имѣла; во всякомъ случаѣ, ставъ русскою императрицею, она какъ бы совсѣмъ забыла о всѣхъ, кто приходился ей сродни какъ нѣмецкой принцессѣ, а завѣщаніе, или, лучше сказать, наброски завѣщанія, писанные въ 1792 г., Екатерина заканчиваетъ такими словами: «Для блага имперій Россійской и греческой совѣтую отдалить отъ дѣлъ и совѣтовъ оныхъ имперій принцевъ Виртембергскихъ и съ ними знаться, какъ возможно менѣе, равномѣрно отдалить отъ совѣтовъ обоихъ полъ (т.-е. того и другого пола) нѣмпевъ».

Неблагопріятно сложились и отношенія Екатерины къ сыну. Извъстно, что немедленно по рожденіи вел. кн. Павелъ Петровичъ быль взять на свое попечение императрицею Елизаветою Петровною, Екатерина же была отстранена отъ его воспитанія; но едва ли это обстоятельство могло повліять на отношеніе матери къ сыну, тъмъ болъе, что съ 8-лътняго возраста сына Екатерина опять имъла его всегда съ собою. До 15-16-лътняго возраста вел. кн. Павла Петровича отношенія его и матери не оставляли желать ничего лучшаго. Въ эти годы Екатерина часто писала своимъ корреспондентамъ о сынъ съ самымъ сердечнымъ, теплымъ чувствомъ, такимъ же чувствомъ проникнуты и письма ея къ сыну и многочисленныя записки къ Н. И. Панину. воспитателю Павла, въ которыхъ государыня спрашивала о великомъ князъ и посылала ему привъты. Впослъдствіи, когда отношенія между императрицей и ея сыномъ установились холодныя, совершенно измѣнился и тонъ писемъ; и если за это время письма ясно отражають ихъ чувства другъ къ другу, то есть всъ основанія думать, что императрица, не скрывавшая своихъ недобрыхъ чувствъ къ сыну, когда онъ былъ уже взрослымъ человъкомъ, не выражала ему притворной любви и въ первыя 10 лътъ царствованія, а дъйствительно относилась къ нему хорошо: конечно, скоръ могли быть причины прикрывать дурныя отношенія къ взрослому сыну, чемъ надевать личину въ отношеніяхъ къ ребенку и юношъ. Отношенія испортились тогда, когда великому князю было лѣтъ 18-20. Къ этому времени опредъленно обрисовался характеръ и весь духовный обликъ цесаревича, и стало совершенно ясно, что великій князь унаслъдовалъ слишкомъ много душевныхъ и умственныхъ свойствъ своего отца и что съ матерью у него очень мало общаго: тотъ кругъ вопросовъ и идей, который интересовалъ Екатерину, быль чуждъ и даже враждебенъ Павлу, его, наоборотъ, привлекало то, что Екатеринъ казалось мелкимъ и недостойнымъ вниманія; великій князь въ отношеніи къ окружающимъ проявляль ръзкость, вспыльчивость, склонность къ необдуманнымъ ръшеніямъ, тогда какъ Екатерина относилась всегда къ людямъ съ внимательностью и пеликатностью. Великій князь обнаруживаль полное нежеланіе или, быть-можеть, и въ самомъ дълъ былъ неспособенъ — измънить свои интересы и привычки, а для императрицы не моглоостаться тайною, что онъ лишь при ней сдерживалъ себя, въ дъйствительности же относился недружелюбно ко всъмъ, кто ее окружаль, и считаль чуть не всё дёйствія матери ошибочными и неосновательными. И тамъ, гдф онъ оказывался въ положеніи, которое давало ему возможность выразить свое критическое отношеніе къ дъйствіямъ матери-при заграничныхъ дворахъ-онъ не умълъвоздержаться отъ отзывовъ очень ръзкихъ, хотя казалось бы, что именно въ этихъ случаяхъ подобная критика была особенно неумъстна. Быть-можеть, на поведение Павла Петровича вліяла мысль, что ему принадлежить право на тронь, который заняла его мать. Но и въ такомъ случав надо признать, что онъ неправильно представляль себъ положение дъла и избраль не тоть путь для своего поведенія, который можно бы назвать наилучшимъ. Онъ не полжень быль забывать, что не было въ то время закона, который бы обезпечиваль ему право наслъдованія отцу, порядокъ престолонаслъдія не быль опредълень строго, и что только путемъ перенесенія нормъ гражданскаго права въ область вопросовъ права государственнаго можно было доказывать права сына наслъдовать отцу на престолъ; но такое перенесение было, очевидно, не неоспоримо, и почти съ такимъ же основаніемъ можно было бы выводить и право каждаго изъ сыновей государя на часть имперіи. Великій князь Павелъ Петровичъ долженъ быль бы примириться съ создавшимся положеніемъ даже и не только на основаніи вышеуказанныхъ соображеній, а еще и потому, что онъ не могъ не понимать — и дъйствительно это понималь отлично, — что для него невозможно заставить мать уступить ему власть, такъ какъ многочисленнъйшіе и могущественнъйшие круги общества, несомнънно, желали, чтобы она сохраняла за собой престоль, который заняла. Со всъми этими идеями великій князь не могъ справиться; онъ чувствовалъ, что сила вещей подчиняеть его себъ, и не хотъль или не могъ съ этимъ примириться. У цесаревича создались съ матерью тъ худыя отношенія, которыя образуются иногда въ нъдрахъ семьи и являются столь же тягостными, сколь и неизмънимыми; причины раздора были и, такъ сказать, государственныя, и часто личныя, и последнія были сильнее и глубже первыхъ. Какъ во всякомъ семейномъ разладъ ръшить, на чьей сторонъ главная вина, невозможно, и приходится лишь признать несомнънный и печальный факть. Съ объими супругами Павла Петровича Екатерина пыталась установить возможно дучшія отношенія, но это удавалось лишь на очень короткое время; и первая и вторая супруги вел. кн. Павла Петровича въ отношеніяхъ его къ матери считали правымъ его одного-и семейный раздоръ сохранялся въ полной силъ.

Дътей вел. кн. Павла Петровича, особенно двухъ старшихъ его сыновей Александра и Константина, Екатерина любила чрезвычайно; можно сказать, что на нихъ она направила весь запасъ любви къ младшему поколѣнію, какой былъ въ ея сердцѣ. Съ первыхъ дней жизни великіе князья поступали на попеченіе бабушки, и она ухаживала за внуками такъ, что больше и лучше заботиться о нихъ не могла и мать. Физическое воспитаніе этихъ дътей Екатерина поставила очень хорошо: ея внуки росли въ условіяхъ, которыя затёмъ повсюду были признаны наиболёе цълесообразными — безъ излишней нъги, на чистомъ воздухъ, съ возможностью свободно играть, сколько хотълось ребенку. И мальчики росли здоровыми, веселыми и очень милыми, особенно старшій. Бабушка восхищалась Александромъ чрезвычайно; онъ, дъйствительно, наполнялъ ея жизнь; всякій шагъ въ его умственномъ развитіи она подмінала съ восторгомъ и восхищалась, находя, что ея внукъ необычайно развитъ и обнаруживаетъ наклонности, исключительно хорошія. Нельзя безъ симпатіи читать, какъ императрица пишетъ Гримму о своемъ любимомъ внукъ, присоединяя тутъ же собственноручный рисунокъ рубашечки, которую онъ носитъ. Согласно взглядамъ своего времени, Екатерина твердо върила въ возможность воспитаніемъ создать новую породу людей, развитой разумъ которыхъ будетъ върнъйшимъ руководителемъ и избавитъ человъна отъ всякихъ крайностей и ошибокъ, вызываемыхъ, по мижнію адептовъ этого ученія, лишь недостаточно просвъщеннымъ умомъ. И ей назалось, что въ лицъ Александра она воспитываетъ именно такого совершеннаго человъка, и что онъ принесетъ величайшую пользу людямъ. Его будущая роль рисовалась ей тъмъ величественнъе, что она мечтала устранить своего сына отъ престолонаслъдія и передать власть прямо старшему своему внуку, горячо любимому Александру Павловичу. Но дъйствительность жестоко обманула императрицу, хотя при ея жизни и не раскрылась съ полною ясностью. Вел. кн. Александръ Павловичъ оказался въ обстановкъ совершенно исключительной; онъ росъ между царицей бабушкой и в фроятнымъ наслъдникомъ ея, своимъ отцомъ, между двумя людьми, которые, можно сказать, ни въ чемъ другъ съ другомъ не сходились и оба могли сыграть чрезвычайно важную роль въ его жизни бабушка, какъ полновластная, въ каждую данную минуту, ръшительница судьбы его и его отца, отецъ — какъ болъе чъмъ въроятный таковой же властелинъ въ ближайщемъ будущемъ; этимъ создавалась цёпь положеній, въ которыхъ было чрезвычайно трудно сохранить расположение объихъ сторонъ, не оснорбить одну и не раздражить другую, сохраняя видъ полнаго прямодушія не выдать одной сторонъ того, что другая повъряла ему какъ великую тайну. Вел. кн. Александръ Павловичъ въ совершенствъ справился съ этою труднъйшею задачею. Онъ оказался необычайно способ-

нымъ привлекать къ себъ сердца, быть ежеминутно на стражъ, никогда ни словомъ не проговориться, никогда не выдать себя ни жестомъ, ни миной; онъ былъ посвященъ бабушкой въ ея планы относительно его отца --- и сумъть выразить ей полное согласіе полчиниться ея воль, съумьль въ то же время ничьмъ не скомпрометировать себя предъ отцомъ и не вызвать его подозрѣніе. Съ отцомъ онъ увлекался тѣмъ, что Екатерина пренебрежительно называла «военными мелкостями», и заслужиль одобреніе своего ропителя, чрезвычайно взыскательнаго въ этомъ отношеніи, и не вызваль неудовольствія бабушки, которая на эти занятія вообще смотръла съ неудовольствіемъ. До конца дней императрица пребывала въ сладостномъ убъжденіи, что ея обожаемый внукъ зусловно съ ней откровененъ и безусловно раздѣляетъ ея мысли и вкусы. Въ последние мъсяцы жизни Екатерины даже ей стало ясно, что многія выходки вел. кн. Константина Павловича не могуть уже быть объясняемы, какъ полудътскія шалости, а знаменують недоброе сердце и дурной характерь; но старшій внукъ попрежнему быль утъшеніемь бабушки, доживавшей уже седьмой песятокъ лътъ и пережившей крушение многихъ надеждъ и упованій, которыя она питала съ молодости и, пожалуй, считала близкими къ осуществленію.

Событія послѣднихъ годовъ XVIII ст., особенно французская революція, вызвали большую перем'тну во взглядахъ и настроеніи императрицы. Почти всю жизнь она, какъ и другіе послъдователи «просвътительной» философіи XVIII в., прожила въ убъжденіи, что все на землъ не только върно, но и быстро идетъ къ лучшему, что впереди и даже близокъ золотой въкъ. Революція, вспыхнувшая для этихъ людей совершенно неожиданно, разрушила эту въру. Въ письмахъ къ Гримму все чаще и чаще останавливается императрица на этомъ вопросъ и съ трогательнымъ смущеніемъ сознается, что не върить больше въ свой просвъщенный въкъ, и что будущее рисуется ей въ мрачномъ свътъ, послъ того какъ она убъдилась, что изъ тъхъ ученій, которыя казались ей върными источниками только блага, сдъланы выводы, на практикъ дающіе столько горя и зла. Мы отмѣчали выше, что Екатерина, какъ и другіе люди того времени, считала очень легкими перемѣны къ лучшему; какъ умная женщина Екатерина поняла, хотя и къ концу жизни, что улучшенія могуть быть достигаемы только однимъ путемъ — путемъ труда.

Вызываеть нареканія противь императрицы Екатерины неоднократная сміна ея фаворитовь. Вполнів оправдать въ этомь отношеніи государыню нельзя, но въ исторіи Екатерины императрицы эти факты ея жизни должны занимать місто почти лишь постольку, поскольку она допускала то или другое лицо играть роль въ дівлахъ государственныхъ не по его заслугамъ, а исключительно по положенію фаворита; кромів того, чтобы понять

это явленіе въ его истинномъ значеніи, необходимо не упускать изъ виду и особыя условія того времени, и ніжоторые факты личной жизни Екатерины. Строгость нравовъ вообще, и въ частности семейныя добродътели, оцънивались въ XVIII в. совершенно иначе, чёмъ теперь. Популярная философія того времени въ своей борьбё противъ религіи затрогивала не разъ и вопросы нравственности и объявляла ненужнымъ или незначительнымъ многое такое, что еще незадолго до того почиталось непоколебимымъ и обязательнымъ, — а всегда бываетъ, что изъ положенія, брошеннаго въ толпу, многіе ділають выводы далеко боліве різшительные и крайніе, чъмъ тъ, какіе представлялись естественными первымъ носителямъ этихъ новыхъ идей; въ результатъ разрушительной борьбы противъ извъстныхъ положеній въ области мысли обыкновенно являются потрясенія и сосъдственных областей человъческаго духа. Невысокій уровень нравственности въ концъ XVIII в. вообще въ Европъ явление неоспоримое. Въ частности, семейная жизнь многихъ государей того времени была ничуть не лучше, чъмъ семейная жизнь Екатерины, и изъ придворныхъ нравовъ многихъ государствъ можно указать факты, далеко оставляющіе за собою все, что происходило при дворъ Екатерины. Екатерина къ тому же не знала настоящаго семейнаго счастья со своимъ мужемъ — и развъ тотъ, кто самъ безъ гръха, подниметъ на нее камень за то, что она искала этого счастья съ другими избранниками сердца. Она всегда горячо привязывалась, искренно увлекалась тъмъ, кого удостаивала любви, жила въ значительной степени одной съ нимъ жизнью: совершенно ясно чувствуются разныя настроенія Екатерины, когда ей быль близокъ Орловъ, когда Потемкинъ, Ланской, Дмитріевъ-Мамоновъ, Зубовъ. Очень часто Екатерина ошибалась въ своихъ избранникахъ, надъляла ихъ въ своемъ воображении достоинствами. какихъ они не имъли, но она всегда была вполнъ искренна въ своемъ увлеченіи. Ни съ однимъ изъ людей, которыхъ Екатерина любила, она не разошлась такъ, чтобы было что-нибудь непріятное. тъмъ болъе оскорбительное для другой стороны, и если съ нъкоторыми, разочаровавшись, разставалась довольно легко, то и тогда вполнъ щадила самолюбіе и достоинство ихъ, а во многихъ случаяхъ отношенія были порваны не государыней. Главною причиною удаленія Гр. Орлова, почти 15 літь пользовавшагося расположеніемъ Екатерины, была глубокая страсть, вспыхнувшая въ его сердцѣ къ молодой и прекрасной Зиновьевой. Корсаковъ и Дмитріевъ-Мамоновъ измънили сами императрицъ, и, какъ ни была она опечалена и оскорблена этимъ, она милостиво отнеслась къ своимъ невърнымъ друзьямъ. Потемкинъ былъ извъстенъ Екатеринъ съ дня ея воцаренія какъ энергичный офицеръ, но завоеваль онъ расположеніе государыни и быль ею приближень послѣ того, какъ въ минуты растерянности, наступившія при изв'єстіяхъ о неожиданныхъ успъхахъ Пугачева, онъ обратился къ императрицъ съ горячимъ письмомъ, въ которомъ говорилъ ей о своей готовности вътно ей служить - и до конца дней Потемкина Екатерина чрезвычайно высоко цънила этого оригинальнаго человъка, шаго въ своемъ характерѣ самыя странныя противоположности. Изъ всъхъ окружающихъ Екатерину онъ былъ самымъ смълымъ администраторомъ, и государыня, сама одаренная энергіей и дъйствительно много и разнообразно работавшая, искавшая энергіи и самостоятельности и въ другихъ, находя эти качества у Потемкина болъе, чъмъ у кого-либо другого, за нихъ особенно его нила и прощала ему многое. Смерть Ланского причинила императрицъ тяжелую и глубокую печаль; нельзя безъ сочувствія читать ея отчаянныя письма къ Гримму послъ этой потери, выражающія искреннее горе; при всемъ умѣньи государыни владъть собой ея неутъшную тоску видъли всъ окружающіе и объ ихъ участіи, которое мало-по-малу вернуло ей интересъ къ жизни, она вспоминала съ трогательною признательностью. Наименъе извинителенъ, безспорно, фаворъ Зубова, который какъ личность безусловно уступалъ и Орлову и Потемкину, и въ совершенно молодыхъ годахъ былъ вознесенъ уже состарившеюся императрицею на такое положеніе, котораго до него никто не занималь, и получиль важнъйшее вліяніе на всѣ дѣла имперіи безъ малѣйшихъ на то правъ своему уму и дъятельности. Но за исключениемъ его и Потемкина фавориты императрицы, повторяемъ, въ дѣлахъ государственныхъ участія почти не им'єли; государыня предоставляла имъ главную роль въ томъ, что составляло ея домашную, личную, интимную жизнь. Корсаковъ любилъ музыку — въ угоду ему улучшалась въ Петербургъ опера; Ланской любилъ картины — онъ усиленно пріобрътались, для Дмитріева-Мамонова была собрана великолъпная коллекція камней. Не надо преувеличивать также и расходовъ, которые произведены были на фаворитовъ; императрица щедро одаривала ихъ, но она и вообще была щедра; дъйствительно, цълыя состоянія получили братья Орловы, Потемкинъ, почти 15 лътъ занимавшій положеніе генераль-губернатора четырехъ губерній, и Зубовъ; точно опредѣлить расходы этого рода нелегко, и мы, во всякомъ случав, этимъ не займемся; но что они далеко ниже тъхъ суммъ, о которыхъ съ полною увъренностью говорять нѣкоторые современники, не имѣвшіе никакой возможности опредълить ихъ точно, въ этомъ нътъ ни малъйшаго сомнънія.

Нътъ также ни малъйшаго сомнънія и въ томъ, что всякіе разсказы о распущенности нравовъ, будто бы открыто царившей при дворъ Екатерины, являются плодомъ празднаго и злостнаго вымысла. Какъ разъ наоборотъ: неоспоримо, что весь внъшній порядокъ двора былъ въ высшей степени правиленъ, и не только безусловно приличенъ но скоръе даже чопоренъ и торжественъ. Противъ всякихъ инсинуацій въ противоположномъ смыслъ можно выставить сообщенія двухъ современниковъ, которые оба писали

посл'є смерти Екатерины, оба принадлежать къ числу свид'єтелей наиболъе достовърныхъ и точныхъ, и оба отлично знали высшее общество и дворъ какъ въ Петербургѣ, такъ и въ другихъ столицахъ Европы—мы имъемъ въ виду принца де-Линя и гр. Сегюра. Оба они совершенно согласно подчеркивають, что при дворъ Екатерины царили такая серьезность и скромность, какъ ни при какомъ пругомъ дворъ, что государыня была чрезвычайно мила и любезна въ обращеніи, любила веселье и шутки, но что всѣ шутки были непремънно строго приличны. Графъ Сегюръ пишетъ, что однажды онъ попробовалъ разсказать, въ самой осторожной формъ, одинъ анекдотъ нъсколько фривольнаго характера -- и какъ только стало замътно, что въ разсказъ есть нъкоторая двусмысленность, императрица Екатерина очень ловко однимъ вопросомъ дала другое направленіе разговору, и анекдоть остался недосказаннымъ. хотя Сегюръ утверждаетъ, что въ большинствъ наиболъ приличныхъ салоновъ Парижа подобный разсказъ былъ бы принятъ съ общимъ удовольствіемъ.

Мы изложили дѣятельное и богатое событіями царствованіе и прослѣдили жизнь пмператрицы Екатерины, не скрывая ея слабостей и ошибокъ. Попытаемся же въ заключеніе обрисовать опредѣленнѣе основныя черты ея умственнаго и нравственнаго строя и представить себѣ императрицу Екатерину какъ личность.

Наше вниманіе привленають прежде всего умственныя дарованія Екатерины II, и по м'єр'є того какъ мы знакомимся съ ея жизнью и дъятельностью, уваженіе къ ея выдающемуся уму все усиливается. Мы не поставимъ императрицу Екатерину въ рядъ такихъ двятелей, которые указывають новые пути или налагають отпечатовъ своего генія на цілыя эпохи. Такимъ великимъ умомъ Екатерина не обладала: въ своихъ общихъ взглядахъ и въ политической дъятельности она была не провозвъстницею новыхъ идей, ею самою созданныхъ, а ученицею, которая слъдовала опредъленнымъ, выработаннымъ уже, доктринамъ. Но многіе изъ дъятелей, которые далеко ниже людей геніальныхъ, все же стоятъ высоко надъ людьми средними — и Екатерина занимаетъ выдающее мъсто среди этихъ людей. Она проявила свой умъ почти во всъхъ областяхъ человъческой дъятельности. Ея участіе въ дълахъ государственныхъ было постоянно значительно — и ея царствованіе отмічено замічательными узаконеніями, блестящими успъхами въ области внъшнихъ сношеній, пріобрътеніями обширныхъ областей, войнами, слава которыхъ никогда не померкнеть, и огромнымъ движеніемъ въ номъ развитіи общества. Императрица интересовалась турой — и кром'є ніскольких хороших комедій оставила высоко замѣчательные мемуары. Императрица любила искусство—и интересъ къ нему она почерпнула прямо въ своемъ собственномъ духѣ: она поняла интересъ и важность этой отрасли человѣческаго генія ранѣе, чѣмъ имѣла возможность познакомиться съ великими художественными произведеніями. Интересовалась императрица и научною дѣятельностью и повсюду и во всемъ всегда умѣла угадать и почувствовать дѣйствительно цѣнное и миновать мелкое, лишенное серьезнаго внутренняго содержанія. Коротко говоря, Екатерина интересовалась самыми различными проявленіями человѣческой дѣятельности и во всемъ умѣла стать высоко и понять все лучшее, все великое.

Съ общирнымъ, живымъ и яснымъ умомъ Екатерина II соединяла истинно великій духъ: она была смѣлая и безстрашная, твердая въ опасностяхъ женщина. Ни одного момента не видимъ мы въ ея исторіи, когда бы она была испугана, растерялась, а удивительную смѣлость она показывала многократно — и въ день восшествія на престолъ, и подвергаясь прививанію оспы, которая долго внушала большинству настоящій ужасъ, и въ Крыму среди татаръ. и въ столицѣ, почти лишенной войска, подъ ежечаснымъ ожиданіемъ появленія враговъ. Ничего не предпринимая въ огражденіе своей безопасности, годами жила Екатерина подъ охраной лишь дворцовой прислуги тогда, когда въ Гатчинѣ и Павловскѣ были батальоны, которые могли бы повторить тотъ день 28 іюня, подъ страхомъ котораго жилъ все свое царствованіе ея сынъ. Екатерина вѣрила въ свою звѣзду и въ силу своей власти надъ людьми, и жила спокойно.

Съ энергическимъ характеромъ, съ твердымъ духомъ Екатерина соединяла чары обворожительнъйшей женщины. Въ обращеніи она была мила и любезна, и вмъстъ величественна, въ бесъдъ внимательна, остроумна и интересна; люди, знавшіе всѣ дворы Европы, называли русскую императрицу любезнъйшею въ міръ женщиною, и нъсколько человъкъ вспоминали, что приближались къ императрицъ Екатеринъ со страхомъ и волненіемъ, ожидая встрътить надменную, избалованную общимъ поклоненіемъ особу, которая говоритъ обдуманными, серьезными фразами—а встръчали женщину простую, удивительно любезную и привътливую; сама Екатерина вамъчала, что иногда при появленіи ея люди цъпенъли — сна сравнивала впечатлъніе, ею производимое, съ впечатлъніемъ отъ Медузиной головы. Но это продолжалось недолго: императрица Екатерина умъла обворожать и привлекать къ себъ всъ сердца. Ея поведеніе всегда отличалось ровностью, достоинствомъ и благожелательствомъ; и она проявляла эти качества по отношенію ко всъмъ, кто имълъ счастіе къ ней приближаться. Своихъ дворцовыхъ слугь она очаровывала снисходительностью и шутливымъ отношеніемъ къ ихъ неисправностямъ; отъ своихъ партнеровъ переносила ръзкія вспышки за свои ошибки въ картахъ; ея статсъ-секретари иногда

возвышали голось, отстаивая предъ государыней то, что казалось имъ правымъ дъломъ, -и всъ одинаково обожали свою государыню. Ея внимательность и чуткость къ чужому горю, даже старательно скрываемому, ея благодарность за вниманіе къ ея печалямъ, трогаютъ и свидътельствуютъ, по крайней мъръ, объ большомъ желаніи дълать людямъ добро и пріятное. Надо ли напоминать, что въ теченіе всего ея царствованія, одного изъ продолжительнъйшихъ въ русской исторіи, не было ни единаго случая какой-нибудь опалы, ръзкаго и суроваго отношенія къ комулибо изъ людей, почтенныхъ ранъе довъріемъ государыни, и надо ли напомнить, какъ часто это случалось и при ея теткъ и при ея внукъ, не говоря уже о сынъ. Около императрицы Екатерины всв чувствовали себя спокойно; всякій зналь, что его достоинству и чувству самоуваженія не грозить ни малъйшей опасности. Императрица Екатерина старалась сдълать пріятное всвиъ, съ квиъ сталкивалась. Одного иностранца, ея спутника въ путешествіи, поражало, что императрица останавливается во многихъ городахъ «для отдохновенія», какъ объявлялось, а вмъсто того цълый день принимаетъ представляющихся и бесъдуетъ съ ними до полнаго утомленія; съ обычной въ кругу императрицы смѣлостью онъ заговорилъ объ этомъ съ государыней, и она объяснила, что не хочетъ лишать удовольствія тѣхъ, кто находитъ счастіе въ возможности сказать что-нибудь монархинъ и услышать что-нибудь изъ ея устъ. Отправляясь въ Казань, а потомъ въ Крымъ, императрица Екатерина выучила по нъскольку татарскихъ фразъ -- и произвела этимъ величайшее впечатлѣніе. Въ такомъ отношении императрицы къ своимъ подданнымъ нельзя не видъть проявленія съ ея стороны замъчательнаго вниманія къ чувствамъ простыхъ людей. Императрица Екатерина, конечно, не только никогда не сказала, но никогда и не подумала того, что сказалъ ея преемникъ французскому эмигранту: «Знайте, что здёсь только тотъ что-нибудь значитъ, съ кёмъ я говорю, и пока я съ нимъ говорю». «Я люблю людей съ заслугами», говорила Екатерина и доказывала это на дѣлѣ; она говорила еще, что заслугъ не уважаетъ только тотъ, кто самъ ихъ не имъ етъ...

Наконецъ мы должны отмътить глубокую любовь императрицы Екатерины къ Россіи, искреннее уваженіе къ русскому народу, признаніе за собой обязанности служить ему, работать для его величія, славы и счастья. Въ данномъ случать безразлично, какъ представляла она себъ счастье и величіе Россіи и правильно ли ихъ понимала: искренно върить и върно служить можно въдьи идет ошибочной; но что величіе и слава Россіи, какъ понимала ихъ Екатерина, были въ ея глазахъ постоянно высшею цълью и служеніе имъ первою обязанностью—это не подлежитъ сомнънію. И нъкоторыя ея современники и нъкоторые наши современники гамъчали согласно, что Екатерина составила себъ слишкомъ пре-

увеличенное представленје о достоинствъ своемъ, какъ императрицы Всероссійской—но намъ ли, русскимъ, ставить это въ упрекъ русской государынъ?! Екатерина, дъйствительно, имъла такой взглядъи въ этомъ, конечно, лишь право ея на нашу особую благодарность. Съ первыхъ шаговъ своихъ въ Россіи Екатерина поставила себъ цълью понравиться императрицъ, великому князю и народу, и въ этомъ стремленіи «понравиться народу» лежитъ, главнымъ образомъ, секретъ всъхъ ея успъховъ. Она сдълала все, что могла, чтобъ заставить забыть, что она не русская по происхожденію, и, между прочимъ, въ теченіе всей своей жизни настойчиво стремилась усвоить себъ русскій языкь и съ половины царствованія владъла имъ въ совершенствъ. Народъ чрезъ тъхъ своихъ представителей, которые видъли это стараніе чужой принцессы заслужить расположение русскихъ людей, зналъ это и отвътилъ ей со своей стороны любовью, призналъ ее своею. И для всъхъ царствующихъ особъ Екатерина считала абсолютно необходимымъ заслужить любовь народа, она ставила это цълью и указывала къ этому пути и объимъ своимъ невъсткамъ; отлично зная, что это условіе популярности, она, тъмъ не менье, требовала, чтобы этимъ путемъ шли и первая и вторая супруга ея сына и наслъдника, съ которымъ у императрицы были очень натянутыя отношенія: обязанность для царствующей особы заслужить любовь своего народа была въ глазахъ Екатерины выше другихъ соображеній. «Я-императрица Всероссійская, и худо бы я отвъчала надеждамъ націи, если бы имъла низость поручить опеку надъ русскимт великимъ княземъ иностранному государю», писала Екатерина въ первый годъ своего царствованія — и то же отношеніе къ русскому народу, какое выразилось въ этихъ словахъ, она неизмѣнно высказывала въ теченіе всей своей жизни; можно указать нъсколько случаевъ, что черезъ 10-15 лътъ императрица почти дословно говорила то же, что писала раньше, - въдь не запоминала же она разъ сказанную фразу, она, конечно, просто писала то, думала постоянно. «Надо отдать справедливость русскому роду, — писала она въ 1767 г. Вольтеру, — это прекрасная почва, на которой хорошій посѣвъ всходить очень скоро». «Благодаря этой войнъ, -- писала государыня тому же корреспонденту въ 1771 г., -узнаютъ Россію, увидять, что это народъ храбрый, неутомимый, что въ немъ много выдающихся людей, съ качествами, которыя создають героевъ» -- и впоследствіи Екатерина утверждала неоднократно, что въ Россіи много весьма зам'вчательныхъ, выдающихся людей. О русской гвардіи она писала Гримму, что ни одинъ европейскій государь не имъетъ десятитысячнаго корпуса съ такимъ духомъ, какъ русская гвардія. Въ одномъ письмѣ въ 1791 г. императрица выразилась такъ: «Это государство сдѣлало для меня чрезвычайно много, и я думаю, что вст мои собственныя способности, неустанно направленныя на его пользу, благо и высшіе

интересы, едва ли достаточны, чтобы я могла расплатиться съ нимъ»; въ разное время Гримму и Потемкину — обоимъ, съ которыми переписывалась Екатерина, какъ будто говоря сама съ собою, по ея выраженію — она писала: «Все, что могу я сдълать для Россіи, — это только капля въ моръ», — а когда въ 1789 г. прошли ложные слухи о ея почти безнадежной болъзни, она писала: «Вы сообщаете мнъ, что безумцы говорять: нъть болье Екатерины!-но если бы и въ самомъ дѣлѣ ея болѣе не существовало, то имперія Россійская существовала бы тъмъ не менъе; она-то ужъ, конечно, не такова, чтобы ее разрушили короли прусскій и шведскій и султанъ». «Я всю жизнь употребляла на поддержаніе блеска Россіи, и потому неудивительно, что для меня невыносимы несправедливости и обиды, ей причиняемыя»; «что я оскорбленія короля прусскаго принимаю съ нетерпъніемъ и съ тъмъ чувствомъ, съ которымъ и прилично, — писала она Потемкину, — за сіе прощу меня не осуждать, ибо я бы не достойна была своего мъста и званія, если бы я сего чувства въ душъ не имъла». «Законы принять отъ прусскаго короля, — писала императрица по поводу неблагопріятнаго отношенія Пруссіи къ намъ во время шведской войны, --- мнѣ не сродно, а Россіи и еще менъе». Подобныхъ выписокъ можно бы привести еще очень много. Но, думаемъ, и сдъланныхъ нами достаточно, чтобы подтвердить, что уважение къ Россіи, любовь къ ней, стремленіе ей служить постоянно одушевляли императрицу Екатерину и руководили ея дъйствіями.

Такъ думала и чувствовала императрица Екатерина — и въ этомъ доказательства ея ума и великой души, право ея на нашу благодарность и въ значительной степени объяснение ея успѣховъ. А русскій народъ, любимый и уважаемый своею государыней, платилъ ей тоже любовью и въ ея царствованіе обнаружилъ такія великія силы, такія дарованія и столько понесъ трудовъ и на созданіе себѣ лучшихъ условій жизни и на помощь утѣсненнымъ своимъ собратьямъ, что въ немногія другія эпохи проявилъ такую же широкую, блестящую и богатую результатами дѣятельность.



Деревянный Лътній дворецъ, въ которомъ родился императоръ Павелъ Петровичъ. Стоялъ на томъ мъстъ, гдъ нынъ Инженерный замокъ.

## ИМПЕРАТОРЪ

## Павель I Петровичъ

(1754 - 1796 - 1801).

I.

Императоръ Павелъ Петровичъ, сынъ Петра Өеодоровича и Екатерины Алексъевны, родился 20 сентября 1754 г. въ Петербургъ, въ Лътнемъ дворцъ, находившемся на томъ мъстъ, гдъ затъмъ построенъ былъ Михайловскій дворецъ, нынъшній Инженерный замокъ. Рожденіе этого младенца имъло огромное значеніе. Въ то время вся русская Императорская фамилія состояла изъ императрицы Елизаветы Петровны, ея племянника, цесаревича Петра Өеодоровича, и его супруги, цесаревны Екатерины Алексевны; сынъ великокняжеской четы являлся залогомъ продолженія династіи, и потому его рожденіе было встръчено великою радостью и отпраздновано пышными торжествами. Новорожденный быль взять на свое попеченіе императрицею, и родительницъ почти не дозволялось видъть сына: было въ обычаяхъ той эпохи, что принцы воспитывались или подъ непосредственнымъ наблюденіемъ царствующей особы, если она желала этимъ заняться, или на рукахъ спеціально назначенныхъ лицъ, при чемъ строго соблюдался этикеть двора, иногда не дававшій родителямь почти никакого участія въ воспитаніи ихъ дѣтей-такъ бывало во

Императоръ Павелъ I.

1754—1801.

Съ оригинала, находящагося въ Романовской галлерев Зимняго Дворца.)

уль оригинала, находящагося въ Романовской галлерев Зимняго Дворца.)





Франціи при Людовикѣ XIV, такъ впослѣдствіи поступала Екатерина, когда родились ея внуки.

Великій князь рось въ тѣхъ условіяхъ, въ какихъ держали тогда въ Россіи дътей богатыхъ фамилій, которыя имъли возможность создать у себя обстановку, почитавшуюся наилучшей: младенца держали въ теплъ, подъ надзоромъ мамокъ, нянекъ и другихъ старыхъ женщинъ, которыя слѣдили, чтобы дитя не ушиблось, и удерживали его отъ дътскихъ ръзвостей; возможно, что отчасти благодаря такой обстановкъ Павелъ Петровичъ часто хвораль въ дътствъ и юности; впрочемъ, и отецъ его, Петръ Өеодоровичь, не отличался хорошимъ здоровьемъ. Когда великому князю пошель пятый годь, къ нему опредълень быль Өедоръ Дмитріевичъ Бехтѣевъ; онъ началъ учить великаго князя грамотъ. 29 іюня 1760 г. къ великому князю былъ назначенъ гофмейстеромъ Никита Ивановичъ Панинъ, который и оставался при Павлъ Петровичъ до его вступленія въ бракъ. Петръ Өеодоровичъ и когда былъ наслъдникомъ, и когда сталъ императоромъ, почти не интересовался сыномъ; въ манифестъ его о воцареніи наслъдникъ упомянутъ не былъ, но, повидимому, это объясняется лишь неумълою редакціей, такъ какъ присяга приносилась на имя императора и наслъдника его, великаго князя Павла Петровича. Въ ръшительный день 28 іюня 1762 г. Павелъ Петровичъ былъ въ Петербургъ; немедленно по прибытіи Екатерины въ столицу онъ былъ помъщенъ въ Зимнемъ дворцъ, гдъ безотлучно находился первые дни и Сенатъ; въ манифестъ о воцареніи Екатерины онъ быль, объявлень наслёдникомь.

Обученіемъ и воспитаніемъ великаго князя завъдывалъ Н. И. Панинъ. Онъ постарался собрать около наслъдника лучшія силы, какія тогда можно было найти, но строго опредъленнаго, серьезно обдуманнаго плана какъ воспитанія, такъ и обученія не было выработано: великаго князя учили одновременно и началамъ ариометики, и физикъ, и даже астрономіи: очевидно, подъ именемъ серьезныхъ наукъ разумѣлось сообщеніе самыхъ первоначальныхъ свъдъній; съ науками гуманитарными предполагалось знакомить великаго князя болье путемь бесьдъ и чтенія, чьмъ путемъ уроковъ. Законоучителемъ и частымъ собесъдникомъ великаго князя былъ Платонъ, впослъдствіи знаменитый митрополитъ московскій; онъ сумълъ заслужить любовь и уваженіе своего ученика и развилъ въ немъ религіозное чувство. Разныя отрасли естественныхъ наукъ преподавалъ Павлу Петровичу академикъ Эпинусъ, другіе предметы проходили съ нимъ состоявшіе при немъ «кавалеры» Остервальдъ и Порошинъ; изъ нихъ послѣдній, ловъкъ высокихъ душевныхъ качествъ и искренно привязанный къ своему ученику, оставилъ драгоцънныя записки; къ сожалънію, по какой-то закулисной интригъ, онъ въ 1766 г. былъ назначенъ въ провинцію командовать однимъ изъ армейскихъ полковъ.

и скоро умеръ. Когда великому князю исполнилось 14 лътъ, ему паны были товарищи въ лицъ кн. А. В. Куракина и гр. А. Г. Разумовскаго. Въ штатъ лицъ, занимавшихся съ цесаревичемъ, входили въ это время Левекъ, Лафермьеръ, Николай — все люди просвъщенные, причастные къ литературъ; они дали Павлу Петровичу то общее образованіе, какое получали тогда представители высшаго европейскаго общества. Къ столу великаго князя Н. И. Панинъ приглащаль неръдко виднъйшихъ представителей администраціи, а иногда и писателей Сумарокова и Елагина. Съ 14-ти же лътъ цесаревичъ началъ знакомиться съ науками общественными и съ практикою государственнаго управленія; руководителемъ его въ этихъ занятіяхъ былъ Г. Н. Тепловъ, довольно видный дъятель въ рядахъ тогдашней администраціи. Но заинтересовать великаго князя Тепловъ не сумълъ; сухіе, схоластическіе пріемы преподаванія юридическихъ наукъ, практиковавшіеся въ XVIII в., оттолкнули великаго князя, который, какъ и его отецъ, не былъ вообще склоненъ къ отвлеченному мышленію. Тщательно устранено было изъ программы занятій Павла Петровича все, что имъло отношеніе къ военному дълу, особенно къ его мелочамъ; съ военными сферами великій князь вступаль въ соприкосновение лишь постольку, поскольку это было совершенно неизбъжно; болъе знакомили его съ морскимъ дъломъ, по званію генераль-адмирала, которое пожаловала ему Екатерина въ самомъ началъ царствованія.

По тому времени воспитаніе Павла Петровича было поставлено очень хорошо, и онъ производилъ на тъхъ, кому приводилось его видъть, самое благопріятное впечатльніе; его называли даже наилучше воспитаннымъ принцемъ въ Европѣ; конечно, нельзя и сравнивать, какъ учили и воспитывали его и какъ его отца. Отношенія Павла Петровича къ матери были въ эти годы отличными. Екатерина, когда ей приходилось бывать не вмѣстѣ съ сыномъ, постоянно посылала Панину записочки, освъдомляясь о здоровьи сына, и поручала передать ему отъ нея привътствія; когда великій князь быль при матери, Екатерина очень радовалась его обществу, и неоднократно сообщала г-жѣ Бьелке, съ которою поддерживала дружескую и откровенную переписку, о томъ, сколько удовольствія доставляеть ей сынь, и хвалилась, что и сама им'веть счастье отлично забавлять его. Нътъ никакихъ основаній не върить искренности и правдивости этихъ писемъ: впослъдствіи, когда отношенія между матерью и сыномъ стали дурными-это съ полной ясностью отражается и въ ихъ перепискъ. Екатерина не скрывала тогда своихъ недобрыхъ чувствъ къ сыну, и потому мы должны заключать, что прежде, когда письма были другого характера, они продиктованы были и чувствами другими.

Если относительно императрицы Екатерины надо было сказать, что съ ея воцареніемъ личная жизнь ея совершенно отступаетъ на второй планъ предъ ея государственною дѣятельностью, то объ императорѣ Павлѣ надо сказать какъ разъ наоборотъ: въ его исторіи всего важнѣе его личная жизнь, наполненная, въ сущности, двумя фактами: дурными отношеніями его къ матери и развитіемъ такихъ сторонъ въ его характерѣ, которыя отравили жизнь и самого государя и всѣхъ его окружающихъ. Ключъ къ пониманію и оцѣнкѣ всей дѣятельности императора Павла мы найдемъ, только уяснивъ себѣ развитіе его характера.

Едва великій князь началъ приходить въ юношескій возрасть, какъ стало замѣтно, что всѣ умственные его вкусы, всѣ стороны характера, вся вообще внутренняя жизнь его и его матери совершенно различны, можно сказать прямо противоположны; въ лицѣ Павла Петровича выросъ рядомъ съ Екатериною человѣкъ, быть-можетъ, наименѣе къ ней близкій по всѣмъ своимъ свойствамъ; рѣдко мать и сынъ имѣютъ между собою такъ мало общаго, какъ имѣли императрица Екатерина и ея наслѣдникъ; они расходились едва ли не по всякому вопросу, по которому вступали въ соприкосновеніе, и съ каждымъ годомъ между ними усиливался и усиливался разладъ.

Причины этого видять обыкновенно въ обстоятельствахъ дѣтскихъ лѣтъ Павла Петровича: придаютъ большое значеніе тому факту, что первыя семь лѣтъ жизни онъ росъ вдали отъ матери; полагаютъ, что сверженіе съ престола Петра Өеодоровича, и особенно его смерть, произвели чрезвычайно глубокое впечатлѣніе на душу маленькаго великаго князя и внушили ему подозрительность къ матери, никогда не перестававшую оказывать свое вліяніе; говорятъ, что у Павла Петровича развилась привычка критически и съ неодобреніемъ относиться къ дѣятельности императрицы подъвліяніемъ разговоровъ, какіе велись около него въ дѣтскіе его годы, разговоровъ, въ которыхъ дѣятельность Екатерины часто подвергалась критикѣ и осужденію. Наконецъ, тою внутреннею борьбою, которую приходилось великому князю переносить, переживая всѣ эти впечатлѣнія, объясняютъ его раздражительность и неуравновѣшенность.

Намъ кажется, однако, что указанныя обстоятельства не объясняють характера императора Павла; суть вопроса — не дурныя отношенія его къ матери, а его неуравновѣшенность, раздражительность, неосновательная подозрительность и отсутствіе всякой послѣдовательности. Дурныя отношенія къ матери — чѣмъ бы они ни объяснялись — еще не влекутъ за собою дурныхъ отношеній ко всѣмъ другимъ людямъ, и изъ тяжелыхъ личныхъ переживаній не вытекаетъ неизбѣжно несдержанность и раздражительность; скорѣе наоборотъ: гораздо чаще вырабатываются въ такихъ обстоятельствахъ замкнутость, скрытность, умѣнье владѣть собой—какъ, напр., и выработались эти свойства у императора Александра Павловича. И если необходимость скрывать въ молодости свои истинныя чувства вызвала у Павла Петровича крайнюю раздражительность, а

дурныя отношенія къ матери привели къ жестокости относительно всѣхъ другихъ, то для этого должны были быть какія-нибудь особыя основанія въ природъ самого великаго князя. Притомъ же, вліяніе нъсколько особыхъ условій дітскихъ літь великаго князя, по нашему убъжденію, очень преувеличивается. Разлука въ раннемъ дътствъ для большинства людей не могла бы имъть вліянія на всю послъдующую жизнь; событіе 28 іюня 1762 г. великій князь, конечно. долго не понималъ въ его истинномъ значеніи, своего онъ видалъ еще меньше, чъмъ мать; подробности трагедіи 6 іюля онъ, почти несомнѣнно, узналь значительно позже: если бы онъ услышалъ о нихъ въ дътствъ, то при его неумъньи скрывать свои чувства мы знали бы по чему-нибудь, когда ему стало все извъстно, и тогда были бы невозможны тъ хорощія отношенія, какія, несомнѣнно, существовали, у него съ матерью до 16—17 лътъ. Наконецъ, нельзя думать, чтобы Павелъ Петровичъ выносиль какія-то особенно неблагопріятныя пля Екатерины впечатлѣнія изъ бесѣдъ, которыя велись около него въ юношескіе его годы; мы только больше знаемъ, благодаря запискамъ Порошина, о томъ, что около него говорилось, но изъ этого не слёдуеть, что и въ самомъ дёлё неодобрительнаго объ Екатеринъ говорилось больше, чъмъ, напр., говорила Екатеринъ объ императрицъ Елизаветъ принцесса-мать, вообще не отличавшаяся сдержанностью; что Вильямсь и Понятовскій при Екатерин'ь весьма неуважительно отзывались объ Елизаветъ Петровнъ — это несомнънно; не подлежитъ сомнънію также, что и предъ Петромъ Өеодоровичемъ дурно говорили о русской императрицъ его голштинскіе собутыльники, вообще не находившіе достаточно презрительныхъ словъ для всего русскаго; наконецъ, вел. кн. Александръ Павловичъ провелъ всю юность подъ впечатлъніемъ безпощадной критики своего отца, критики, исходившей отъ очень авторитетнаго лица, отъ самой императрицы. Ни у кого изъ этихъ лицъ, однако, не развилось такого отрицательнаго отношенія къ своимъ старшимъ родственникамъ, которое было бы хотя близко къ тому чувству, какое питалъ Павелъ Петровичъ къ своей матери въ послъднія 25 — 30 лътъ ея жизни — чуть ли не единственный примъръ постоянства, имъ проявленный. Мы должны, поэтому, придти къ выводу, что не отношеніями къ матери объясняются дурныя стороны характера Павла Петровича, а наоборотъ — дурными качествами его характера объясняются всв его поступки и по отношенію ко всвиъ окружающимъ, и по отношенію къ матери, тѣмъ болѣе, что уже Порошинъ подмѣтилъ въ 10-лѣтнемъ великомъ князѣ ту же нетерпъливость, ту же раздражительность, ту же неосновательность желаній, а часто и решеній, которыя развились впоследствіи до чрезмърности; всъ эти свойства были, очевидно, врождены великому князю, составляли самую основу всего его духовнаго склада, и измънить ихъ было невозможно. Одинъ фактъ очень ясно это дсказываетъ: изъ окружавшей великаго князя обстановки было тщательнъйшимъ образомъ устранено все, что могло напоминать «военныя мелкости», — но онъ, въ возрастъ 22 л., увидалъ въ Берлинъ маршировку, вахтпарады — и оказалось, что именно этого жаждала его душа, что именно этого ему недоставало, эти интересы сразу же увлекли его, заполнили на все послъдующее время чуть не всю его духовную жизнь.

Характеръ Павла Петровича объясняется тѣмъ, что онъ унаслѣдовалъ самыя противоположныя черты своихъ родителей. Физическій складъ, основныя черты ума и характера, — все это у него отцовское и все это ничего общаго не имѣло съ духовнымъ строемъ его матери, отъ которой, въ то же время, Павелъ Петровичъ унаслѣдовалъ энергію, желаніе дѣятельности. Уравновѣсить то и другое ему не было дано, и, пожалуй, это было невозможно; а человѣкъ, одаренный отъ природы почти несоединимыми свойствами, не могъ не быть глубоко несчастливъ, особенно въ такомъ положеніи, въ какое судьба поставила Павла Петровича. Онъ могъ имѣть, и дѣйствительно имѣлъ самыя лучшія побужденія; но какъ только онъ начиналъ дѣйствовать, — роковымъ образомъ онъ приходилъ къ рѣшеніямъ и поступкамъ, вреднымъ и тяжелымъ для него и для другихъ.

Отъ Петра Өеодоровича Павелъ Петровичъ получилъ такъ много, что ръдко сынъ наслъдуеть оть отца больше. Весь физическій обликъ у него отцовскій, отцовское слабое здоровье, отцовское подергиваніе плечомъ. Въ характеръ Павла Петровича съ дътства, въ молодыхъ годахъ и до кончины, ярко выразилось отсутствіе смълости, даже сказать прямо-проявлялась странная трусость; во всемъ родъ трусливы были лишь Петръ Өеодоровичъ и Павелъ Петровичь. Примъровъ трусости Павла Петровича много и изъ временъ ранняго дътства, когда чуть не каждое новое лицо, начиная съ императрицы Елизаветы, внушало ему страхъ, и изъ временъ юности, когда осколокъ стекла въ кушанъ вагналъ на него почти паническій страхъ, и мысль, что его хотятъ отравить. Перепугался великій князь Павелъ Петровичъ и въ 1776 г., возвращаясь изъ Берлина, повъривъ какимъ-то пустячнымъ слухамъ, будто готовится на него покушеніе. Все царствованіе его было какимъ-то кошмаромъ страха, который онъ не могъ иногда скрыть даже на вахтпарадахъ, когда ему вдругъ казалось, что ружья зарядятъ боевыми патронами и убьють его. Отъ отца унаслъдовалъ Павелъ Петровичъ и странную его жестокость, какую-то жесткость чувства; слова Екатерины о Петръ Өеодоровичь, что видъ чужихъ страданій не вызываль въ немъ чувства жалости, а лишь больше его ожесточаль, въ полной мъръ примънимы и къ Павлу. Наконецъ, неудержимая болтливость Петра Өеодоровича, неоднократно обнаруженная имъ полная неспособность сохранить накую-нибудь тайну, является также въ числъ ярко выраженныхъ чертъ характера Павла Петровича.

Совершенно таковъ же, какъ у Петра Өеодоровича, былъ и складъ ума у Павла Петровича: та же склонность къ мелочамъ и неумьнье обнимать сложные вопросы, та же неспособность къ отвлеченному мышленію, то же неумьнье связывать идеи, дылать правильные выводы и оцънивать свои поступки. По силъ ума Павелъ Петровичъ далеко превосходилъ своего родителя — это было, въроятно, нъкоторое наслъдіе матери, -- но по всему складу умъ его былъ совершенно такой же, какъ у отца. Петръ Өеодоровичъ не имълъ никакихъ умственныхъ интересовъ и почти ничего не читалъ; Павелъ Петровичъ въ молодости читалъ лучшія сочиненія по вопросамъ права и политики, ділалъ изъ нихъ выписки, говорилъ иногда и въ своихъ письмахъ и запискахъ о незыблемыхъ законахъ, опредъляющихъ права гражданъ и ихъ свободу, онъ введенъ былъ, слъдовательно, въ кругъ передовыхъ идей въка; но ничто изъ нихъ не укоренилось въ его умъ, онъ не могъ примънять ихъ и во всей своей дъятельности шелъ въ разръзъ со всякими понятіями о свободъ и правъ. Наконецъ, въ довершение сходства Павла Петровича со своимъ отцомъ, и въ его развитіи произошла около 17—18 льть рьзкая перемьна, какъ произошла она въ развитіи и Петра Өеодоровича.

Унаслъдовавъ отъ отца весь складъ его ума, Павелъ Петровичъ отъ матери получилъ нъкоторую энергію и активность; но неуравнов вшенная достаточно широкимъ и сильнымъ умомъ эта активность выражалась у него д'вятельностью безпокойной, лихорадочной, можно, пожалуй, сказать судорожной. Его умъ — неясный, неглубокій и непосл'вдовательный — совершенно не соотв'єтствовалъ тому огромному количеству задачъ и возможностей, какое предъ нимъ открывалось и на которое его постоянно толкала жажда дъятельности. Подвергнуть обсужденію тъ мысли и предположенія, которыя являлись у него иногда совершенно внезапно и овладъвали его умомъ неръдко тъмъ сильнъе, чъмъ менъе было въ нихъ истинно глубокаго значенія, Павелъ Петровичъ былъ неспособенъ; онъ не могъ управлять тѣми волевыми импульсами, какіе въ немъ возникали. Онъ жаждалъ дъятельности — и былъ совершенно неспособенъ къ той, какой непремънно хотълъ; онъ желалъ работать -- и не умълъ ни начать, ни продолжать никакого дъла и гнъвался безмърно на все, что его окружало, такъ какъ всегда считалъ причиной неудачъ не свои ошибки, которыхъ не замѣчалъ, а предполагаемое умышленное противодѣйствіе своимъ намъреніямъ со стороны другихъ. Въ этомъ вся трагедія жизни Павла Петровича. Дурныя отношенія его къ матери — это лишь сдержанныя выраженія того гніва, которому онъ отдавался вполнъ по отношению ко всъмъ другимъ людямъ. Невозможность счастливо прожить жизнь и благополучно царствовать надъ великимъ государствомъ лежали въ самомъ Павлѣ Петровичѣ. Послъдствія несчастной духовной его организаціи проявились

немедленно, какъ только онъ получилъ возможность дъйствовать безъ вліянія могучей сдерживающей силы, какою была для него воля императрицы Екатерины. Павелъ Петровичъ началъ царствовать 42 лътъ, въ пору полнаго расцвъта всъхъ силъ. И какимъ явился онъ предъ глазами исторіи на престолѣ въ это время, такимъ же явился бы онъ, когда бы ни получилъ власть, потому что не какія-либо внъшнія обстоятельства сдълали его такимъ, какимъ знаетъ его исторія, а врожденныя ему качества, предовратить вліяніе и послъдствія которыхъ было, повидимому, внѣ власти человъческой.

#### II.

20 сентября 1772 г. великому князю Павлу Петровичу исполнилось 18 лѣтъ, но день этотъ не былъ отмѣченъ рѣшительно ничѣмъ особеннымъ; возможно, что императрица Екатерина желала этимъ показать полную неосновательность какихъ-то предположеній, будто съ этого времени она допуститъ своего сына къ нѣкоторому участію въ дѣлахъ правленія. Павелъ Петровичъ прямо не обнаруживалъ никакихъ претензій на это, но, повидимому, полагалъ, что его совѣты могутъ быть нужны его матери, находившейся въ полномъ расцвѣтѣ своихъ силъ и царствовавшей — съ большими успѣхами — уже десять лѣтъ.

Вотъ нъсколько выдержекъ изъ писемъ великаго князя къ гр. А. Разумовскому, ближайшему его другу въ это время. «Я составиль себъ планъ поведенія на будущее время, который изложиль гр. Панину, и онъ его одобрилъ---это искать какъ можно чаще сближеній съ матерью, пріобрътая ея довъріе, какъ для того, чтобы по возможности предохранить ее отъ внушеній и интригъ, которыя могли бы быть начаты противъ нея, такъ и для того, чтобы имъть нъкоторую защиту и поддержку на случай, что захотять моимъ намъреніямъ... Отсутствіе иллюзій, противолъйствовать отсутствіе безпокойства, поведеніе ровное и соотв'єтственное обстоятельствамъ — вотъ мой планъ... Я обуздываю свою горячность, сколько могу, и ежедневно встръчаю поводъ, чтобы работать умомъ и примънять къ дълу мои идеи. Не переходя въ сплетничаніе, я сообщаю гр. Панину обо всемъ, что мит кажется неправильнымъ или сомнительнымъ»...

29 сентября 1773 г. Павелъ Петровичъ вступилъ въ бракъ съ принцессою Вильгельминою Гессенъ-Дармштадтской, получившею имя Натальи Алексѣевны. Гр. Н. И. Панинъ былъ при этомъ осыпанъ милостями и освобожденъ отъ званія гофмейстера молодого двора. Первое время у молодой четы были, повидимому, наилучшія отношенія съ императрицей, но скоро великая княгиня Наталья Алексѣевна потеряла въ значительной степени расположеніе государыни: Екатерина находила, что у нея мало умственной

живости, что она упряма и обнаруживаетъ слишкомъ мало вниманія къ тому, чему Екатерина придавала огромное значеніе: она не желала учиться по-русски и не заботилась о томъ, чтобы понравиться въ Россіи. Желая поставить великаго князя со времени его женитьбы въ положение совершенно взрослаго и самостоятельнаго человъка, Екатерина въ ноябръ 1772 г. предложила ему приходить къ ней утромъ по два раза въ недълю, чтобы она могла знакомить его съ дълами государственными — и лътомъ 1774 г. Павелъ Петровичъ уже подалъ матери «Разсужденіе о государствъ вообще, относительно числа войскъ, потребнаго для защиты онаго, и насательно обороны всёхъ предёловъ». Въ разсужденіи этомъ великій князь развиваль ту мысль, что для Россійской имперін необходимъ покой, и затъмъ заявлялъ, что Россія должна поэтому отназаться отъ наступательныхъ войнъ и обратить все вниманіе лишь на то, чтобы быть въ силахъ отразить всякое нападеніе: съ этою цълью онъ предлагалъ подраздълить имперію на своего рода военные округа, покрыть ее сътью военныхъ поселеній и заблаговременно строжайшія и точнъйшія наставленія на каждый возможный случай всъмъ «отъ фельдмаршала до послѣдняго рядового» такъ, чтобы «никто, отъ фельдмаршала до солдата, не могъ извиняться недоразумъніемъ, начиная о мундирныхъ вещахъ, кончая о стров». Оканчивалось «Разсужденіе» такими словами: «Показавъ теперь все то, что къ равновъсію потребно, и какую военная часть связь и пропорцію имъть должна въ разсужденіи всего государства, я совершиль нам'вреніе себя сдълать полезнымъ государству, писавъ сіе отъ усердія и любви къ отечеству, а не по пристрастію или корысти, въ такое время, гдъ, быть-можетъ, многіе, забывъ первые два подвига, заставившіе меня писать, слъдують двумь послъднимь, а что больше еще и жертвуя всъмъ тъмъ, чего святъе быть не можетъ. А чему я быль самь очевидцемъ и узналъ самъ собою вещи и, какъ върный сынъ отечества, молчать не могъ».

На Екатерину это произведеніе ея сына могло произвести только самое неблагопріятное впечатлѣніе. Въ немъ, прежде всего, не было и тѣни тѣхъ восхваленій, которыя Екатерина слышала постоянно со всѣхъ сторонъ, къ которымъ она уже и привыкла; въ «Разсужденіи», напротивъ, чувствовалось отрицательное отношеніе ко всей государственной дѣятельности императрицы — и вмѣстѣ съ тѣмъ «Разсужденіе» было по существу совершенно несостоятельно. Безтактно, конечно, было представить безъ прямо выраженнаго государынею желанія подобную записку какъ разъ въ такое время, когда только что разыгравшаяся Пугачевщина не могла не сдѣлать Екатерину особенно щепетильною къ подобному вмѣшательству въ ея дѣла. Большая незрѣлость мысли видна была въ сужденіяхъ о вредѣ завоевательныхъ войнъ и въ безусловномъ восхваленіи лишь войнъ оборонительныхъ: было ясно,

что авторъ «Разсужденія» почиталь всѣ прежнія войны Россіп завоевательными — и, безспорно, онъ очень въ этомъ ошибался. Наконецъ, чрезвычайная незрѣлость и неосновательность вмѣстѣ съ непомѣрнымъ самомнѣніемъ сквозили въ словахъ: «показавъ все, что нужно», и въ намѣреніи дать заблаговременно точнѣйшія предписанія всѣмъ и на всякіе случаи, не говоря уже о томъ, что главнѣйшее «нужное» заключалось для великаго князя между «мундирными вещами» и строемъ. Все это шло настолько въ разрѣзъ съ системою Екатерины, съ ея мыслями о роли ея и ея помощниковъ, что не сближенію сына съ матерью, а только большему ихъ разладу могла содѣйствовать эта записка.

15 апрѣля 1775 г. скончалась послѣ неудачныхъ родовъ вел. кн. Наталья Алексѣевна; цесаревичъ былъ въ ужасномъ горѣ. Но когда Павлу Петровичу стали извѣстны нѣкоторыя письма его скончавшейся супруги къ гр. А. Г. Разумовскому, онъ быстро успокоился и 13 іюня того же года уже выѣхалъ въ сопровожденіи большой свиты въ Берлинъ. Тамъ онъ долженъ былъ встрѣтиться съ Вюртембергскою принцессой Софіей-Доротеей, которая обращала на себя вниманіе императрицы Екатерины еще предъ первымъ бракомъ Павла Петровича; тогда она не могла стать невѣстою русскаго великаго князя вслѣдствіе своей крайней молодости; теперь Екатерина пожелала женить на ней Павла Петровича.

10 іюля великій князь прівхаль въ Берлинь и быль встречень весьма торжественно и любезно Фридрихомъ II. Король прусскій чествоваль своего гостя смотрами и парадами, и порядки прусской арміи совершенно увлекли великаго князя; невъста Павлу Петровичу понравилась, и 13 іюля состоялось обрученіе. Увзжая изъ Берлина, великій князь передаль невъсть особую записку, въ которой даваль ей рядь совътовь. Сравнивая это наставленіе съ тъмъ, какое дано было Екатеринъ ея отцомъ, нельзя не отдать безусловнаго предпочтенія совътамъ Павла Петровича; его инструкція вполнъ выдерживаєть сравненіе и съ тою, какая составлена была по повельніе Екатерины для невъсть всъхъ русскихъ великихъ князей, но произведеніе Павла Петровича отличается все-таки нъсколько мелочнымъ характеромъ.

Въ началѣ августа Павелъ Петровичъ вернулся въ Россію; 31 августа пріѣхала въ Царское Село нареченная невѣста; императрица встрѣтила ее чрезвычайно привѣтливо. Женихъ и невѣста очень нравились другъ другу, и бракъ ихъ являлся въ полной мѣрѣ бракомъ по взаимной склонности. Бракосочетаніе Павла Петровича и Маріи Өеодоровны— такъ наречена была невѣста—состоялось 26 сентября 1776 г. въ церкви Зимняго дворца.

Въ жизни Павла Петровича наступилъ теперь едва ли не самый счастливый періодъ. Въ теченіе цѣлаго года согласіе между цесаревичемъ и императрицею, кажется, ничѣмъ не было нарушаемо. Но

внутреннія причины давно установившагося разлада сохраняли свою силу и значеніе; коренное различіе всего умственнаго и душевнаго склада матери и сына существовало попрежнему, любви между ними не было, поэтому согласіе ихъ должно было порваться по первому же представившемуся случаю-и порвалось. Когда 12 декабря 1777 г. у Павла Петровича и Маріи Өеодоровны родился сынъ Александръ, Екатерина немедленно взяла его на свое попеченіе, такъ же поступила она и при рожденіи второго внука, Константина. Непреклонная воля императрицы взять къ себъ внуковъ, несмотря на огорченіе, причиненное этимъ Маріи Өеодоровнъ, доказываетъ, конечно, что искренней любви къ сыну и невъсткъ у императрицы не было; впрочемъ, принимая на свое исключительное попеченіе будущаго наслідника престола, императрица по понятіямъ того времени не совершала чего-либо исключительнаго, но тъмъ не менъе, было ясно, конечно, что она поступала такъ въ убъжденіи, что великокняжеская чета не сумъетъ воспитать русскаго великаго князя такъ, какъ почитала это нужнымъ Екатерина; упорное же нежеланіе Павла Петровича и Маріи Өеодоровны примириться съ волей государыни свидътельствовало, что и они, со своей стороны, также находили, что Екатерина не воспитаетъ ихъ дътей хорошо; на этомъ вопросъ вновь проявилось и утвердилось взаимное недовъріе Екатерины и Павла. Вліяніе Маріи Өеодоровны оказывалось не примиряющимъ, а скоръе раздувающимъ ссору, хотя и помимо ея воли: Марія Өеодоровна, относившаяся къ мужу, можно сказать, съ обожаніемъ, считала цесаревича всегда во всемъ безусловно правымъ-и онъ еще бол ве чувствоваль и дъйствительныя, и мнимыя свои обиды. А въ это время явился еще новый поводъ къ охлажденію и недовольству: Екатерина изм'єнила направленіе вн'єшней политики и отъ союза съ Пруссіей обращалась къ союзу съ Австріей, Павелъ Петровичъ же оставался попрежнему поклонникомъ Фридриха и сторонникомъ союза съ Пруссіей; онъ не стѣснялся выражать свое неодобреніе политикъ матери, а она попрежнему не обращала вниманія на его мысли и чувства. Въ дѣлахъ правленія цесаревичь не принималь никакого участія — и выхода въ этомъ отношеніи не было. По понятіямъ того времени было совершенно невозможно поставить наслѣдника у какогонибудь второстепеннаго, не самостоятельнаго дёла, дать же ему какое-нибудь приличное его сану дёло было тоже невозможно: Екатерина отлично знала, какъ ея наслѣдникъ относится къ ея ближайшимъ сотрудникамъ-онъ этого не скрывалъ, и въ 1782 г. сказалъ при одномъ изъ иностранныхъ дворовъ, что, какъ только получить власть, велить ихъ «отодрать» и выгонить. При такихъ условіяхъ участіе Павла Петровича въ д'влахъ правленія внесло бы лишь неурядицу и послужило бы источникомъ множества непріятностей. Павелъ Петровичь посвящаль свое время обученію небольшого отряда собственнаго своего войска и теоретическимъ размышленіямъ о военномъ дѣлѣ; онъ вступалъ по этому поводу въ переписку съ М. Ө. Каменскимъ, впослѣдствін фельдмаршаломъ, и съ гр. П. И. Панинымъ. Что Каменскій сочувственно относился къ мыслямъ цесаревича — это неудивительно: онъ самъ былъ человѣкъ неуравновѣшенный, странный; но непонятно, какъ гр. П. И. Панинъ не удержался отъ лести по поводу этихъ раз-

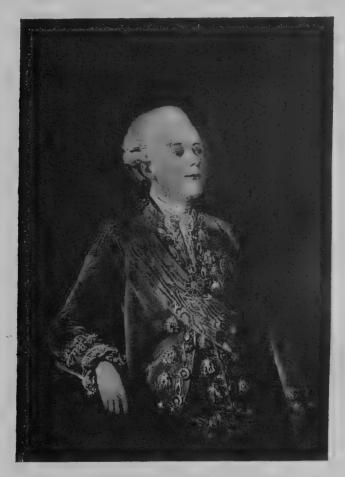

Цесаревичъ Павелъ Петровичъ. Съ портрета, писаннаго Фальконетомъ, ок. 1776 года. Въ Романовской галлерев Зимняго дворца.

мышленій, тогда какъ они или не шли далье общихъ фразъ, или оказывались самыми мелочными и вполнъ неосновательными, какъ это видно изъ воинскаго Устава, который былъ введенъ Павломъ Петровичемъ немедленно же по воцареніи.

Между тъмъ у цесаревича и Маріи Өеодоровны возникло желаніе путешествовать по Европъ; великая княгиня мечтала повидать свою родню, великій князь былъ радъ пожить нъкоторое время съ совершенно новыми людьми. Императрица охотно пошла

навстръчу ихъ желанію, но заставила ихъ сдълать ей весьма нелегкую для нихъ уступку: они должны были не заъзжать въ Берлинъ.

19 сентября 1781 г. великокняжеская чета выбхала изъ Петербурга; при разставаньи съ дътьми великая княгиня разстроилась, что нъсколько разъ падала въ обморокъ. Есть основаніе думать, что она и великій князь опасались какихъ-то шаговъ императрицы относительно ихъ во время этого путешествія. Ничего подобнаго, какъ извъстно, не случилось; самая мысль, что Екатерина стала бы прибъгать къ какимъ-либо уловкамъ, свидътельствуетъ о совершенно невърномъ пониманіи ея характера: если бы Екатерина ръшилась на какой-нибудь щагъ относительно своего сына, его присутствіе не помѣшало бы ей осуществить свою волю, и скоръе было бы неудобно, если бы въ такой моментъ цесаревичъ находился за границей. Возможно, что Екатерина угадала изъ отчаянія Маріи Өеодоровны при разлукѣ съ дѣтьми что-нибудь подобное и, конечно, была этимъ очень недовольна; холодностью и даже недоброжелательствомъ въють ен письма къ путешественникамъ, съ внъшней стороны, впрочемъ, вполнъ любезныя.

Черезъ Псковъ, Полоцкъ, Могилевъ, Черниговъ и Кіевъ высокіе путешественники, принявшіе имя графа и графини Съверныхъ, достигли Польши, были привътствованы королемъ Станиславомъ, затъмъ въ Троппау были встръчены императоромъ Іосифомь II и 10 ноября прибыли въ Вѣну. Въ этой столицѣ, среди всякаго рода празднествъ, провели они время до 9 января, когда выбхали въ Италію, гдъ посътили Венецію, Падую, Римъ, Неаполь и снова Римъ; пробывъ въ въчномъ городъ 3 недъли, они посътили Флоренцію, Туринъ и 7 мая 1782 г. прівхали въ Парижъ. Здёсь они были приняты королемъ Людовикомъ XVI и Маріей-Антуанеттой, да и всѣмъ обществомъ, съ величайшимъ радушіемъ и пышностью: одно время все модное называлось въ Парижъ русскимъ; цесаревичъ очаровывалъ всѣхъ: Павелъ Петровичъ всю жизнь былъ очень любезенъ и сдержанъ съ иностранцами, и только относительно подданныхъ русскаго государя онъ проявлялъ всю свою несдержанность. Въ Парижъ, гдъ графъ и графиня Съверные провели ровно мъсяцъ, Павелъ Петровичъ получилъ очень непріятныя изв'єстія отъ матери: она писала, что его адъютанть Бибиковъ арестованъ, потому что въ письмахъ его къ кн. А. Куракину найдены неуважительные отзывы о всемъ, совершавшемся въ Петербургъ, и заявленіе, что онъ желаль бы быть полезнымъ цесаревичу не на словахъ только, но и на дълъ; императрица сообщала, что перехваченъ и отвътъ кн. А. Куракина, сопровождавшаго цесаревича, отвътъ, въ которомъ этотъ ближайшій другъ Павла Петровича говориль, что образь мыслей Бибикова раздыляется всёми честными людьми. Павелъ Петровичъ былъ очень раздраженъ, и когда король спросилъ его однажды: неужели

правда, что въ его свитъ нътъ человъна, на котораго великій князь могъ бы вполнъ положиться, онъ сказаль такъ, что слышали очень многіе: «Мнъ было бы очень жаль, если бы при мнъ была върная мнъ собака: я не успълъ бы выъхать изъ Парижа, какъ мать моя приказала бы бросить ее въ воду съ камнемъ на шеъ».

Оставивъ Парижъ, путешественники черезъ Австрійскія Нидерланды прибыли 21 іюля въ замокъ Этюпъ, около Монбельяра, принадлежавшій родителямъ Маріи Өеодоровны, и здісь боліве мъсяца провели исключительно въ семейномъ кругу, затъмъ, снова черезъ Въну, вернулись въ Россію и 20 ноября 1782 г. прибыли въ Петербургъ. Въ Россіи они начали свой прежній, уединенный образъ жизни. 31 марта 1783 г. умеръ гр. Н. И. Панинъ, къ которому до конца его дней цесаревичъ сохранилъ уважение и любовь, хотя послъднее время видался съ нимъ ръдко, потому что Панинъ по нездоровью часто жилъ внѣ Петербурга. Вскорѣ послѣ этого императрица имѣла съ сыномъ разговоръ по политическимъ вопросамъ; Павелъ Петровичъ записалъ эту бесъду и прибавилъ въ концъ: «Довъренность мнъ многоцънна, первая и удивительная». Ръчь шла о предположенномъ занятіи Крыма; о бесъдъ этой мы знаемъ лишь по изложенію ея у Павла Петровича — и изъ этого разсказа получается впечатлъніе, что императрица не могла быть ею довольна: такіе вопросы и полувозраженія, какъ, напр. вопросъ, выгоднъе ли Россіи видъть въ Польшъ наслъдственныхъ королей и изъ поляковъ ли, или изъ чужихъ принцевъ, не могли не казаться нъсколько запоздалыми, чуть не наивными въ устахъ тридцатилътняго великаго князя; съ другой стороны, по изложенію Павла Петровича представляется, что его зам'вчанія какъ будто основательнъе словъ императрицы-въ его передачъ, разумъется; весьма возможно, что такое отношение великаго князя къ обсуждаемому вопросу почувствовала и императрица — и больше уже не бесъдовала никогда съ своимъ сыномъ о государственныхъ дълахъ; она дълала опыты этого въ 1773 г. и теперь; оказались неудачными.

б августа 1783 г. императрица подарила цесаревичу мызу Гатчино. Павелъ Петровичъ занялся здѣсь хозяйствомъ, а главное — устройствомъ своего собственнаго военнаго корпуса. Съ поѣздки въ Берлинъ въ 1775 г. онъ увлекся всѣмъ, что имѣло отношеніе въ военнымъ экзерциціямъ, муштровкѣ, парадамъ. Мало-по-малу эта наслѣдственная склонность развилась у Павла Петровича положительно въ страсть; занятіе военнымъ дѣломъ — въ смыслѣ ученій, карауловъ, парадовъ—поглотило и все время, и всѣ интересы Павла Петровича. Въ 1782 г. онъ имѣлъ въ Павловскѣ отрядъ въ 60 чел.; въ 1783 г. прибавлено было еще сто, а черезъ пять лѣтъ въ этомъ подобіи арміи было уже около 2.500 ч.

Собираясь въ путешествіе на югъ, Екатерина желала взять съ собой обоихъ старшихъ внуковъ — и это предположеніе вы-

звало необычайно упорное сопротивленіе со стороны великой княгини и великаго князя. Почему-то повздка эта представлялась имъ крайне опасною для ихъ двтей; они умоляли императрицу или оставить внуковъ въ Петербургв или позволить вхать и имъ. Екатерина съ раздражительностью стояла на своемъ первоначальномъ рвшеніи; Павелъ Петровичъ, наконецъ, написалъ собственноручно письмо Потемкину, къ которому вообще относился крайне непріязненно, прося его повліять на государыню въ желательномъ смыслв. Но прежде чвмъ письмо это могло дойти до Потемкина, двло рвшилось само собою: вел. кн. Константинъ захворалъ, и Екатерина, не желая останавливать повздки, для которой были сдвланы уже всв приготовленія, увхала на югъ одна.

Когда вспыхнула турецкая война, Павелъ Петровичъ началъ просить у матери позволенія отправиться на театръ военныхъ дъйствій. Само собою разумъется, что Екатерина не могла отпустить сына туда, гдъ всъмъ распоряжался Потемкинъ, къ которому цесаревичь питаль и открыто высказываль презрѣніе п ненависть. Екатерина отказала на томъ основании, что цесаревна должна была скоро стать снова матерью. Съ началомъ кампаніи 1788 г. великій князь возобновиль свои просьбы, и Екатерина согласилась на поъздку его къ арміи, дъйствовавшей противъ Тотчасъ же оказалось, что государыня была права, не разръшивъ ему ъхать въ армію Потемкина: Павелъ Петровичь быль въ походъ всего около двухъ мъсяцевъ и уже успъль вступить въ ссору съ главнокомандующимъ гр. В. П. Мусинымъ-Пушкинымъ, хотя ранъе онъ былъ съ нимъ въ хорошихъ отношеніяхъ. Насколько несомнънно было, что цесаревичъ окажется неспособнымъ сохранить въ походъ хладнокровіе и благоразуміе, видно изъ того, что Марія Өеодоровна писала къ одному изъ сопровождавшихъ цесаревича приближенныхъ, умоляя беречь всячески наслѣдника отъ какого-либо несоотвътствующаго его положенію шага. Павелъ Петровичъ быль въ одной незначительной перестрълкъ. 18 сентября онъ былъ отозванъ императрицею въ Петербургъ въ виду близкаго конца кампаніи.

Послѣ этого до конца жизни Екатерины цесаревичъ уже и не пытался играть какую-нибудь роль въ государственномъ управленіи; онъ все рѣже и рѣже появлялся при дворѣ и жилъ въ Гатчинѣ, почти исключительно погрузившись въ тотъ особый мірокъ, который онъ около себя создалъ. Въ Гатчинѣ все имѣло особый видъ, видъ прусской крѣпости на военномъ положеніи. Общество цесаревича составляли люди, совершенно не достойные чести дѣлать компанію наслѣднику великой державы — изъ нихъ никто и не оставилъ по себѣ сколько-нибудь доброй памяти. Грубость тона, грубость нравовъ были среди нихъ обязательны; интересовъ, кромѣ военной муштры, не признавалось; въ гатчинскія войска шли многіе изъ людей, потерпѣвшихъ какую-нибудь

непріятность по службѣ, часто люди съ запятнаннымъ прошлымъ; по отзыву гр. Ростопчина лучшій изъ нихъ достоинъ былъ колесованія. Въ ихъ обществѣ цесаревичъ питалъ свое раздраженное самолюбіе, давалъ волю своей необузданной вспыльчивости, опускался нравственно. Особенно преслѣдовала Павла Петровича мысль, что положеніе, такъ тяготившее его, создалось благодаря отсутствію точнаго закона, опредѣляющаго порядокъ престолонаслѣдія, и около этого времени онъ составилъ тотъ актъ о престолонаслѣдіи, который затѣмъ торжественно объявилъ во время своей коронаціи; актъ этотъ и понынѣ сохраняетъ свою силу. По странному стеченію обстоятельствъ, около этого же времени занята была тѣмъ же вопросомъ и Екатерина, только она разрѣшала его прямо въ противоположномъ направленіи, собираясь назначить своимъ преемникомъ в. кн. Александра Павловича, минуя его отца.

Французская революція, шедшая противъ всѣхъ представленій Павла Петровича о святости сана монарха и коснувшаяся такъ ужасно той царственной семьи, среди которой цесаревичъ незадолго до того видълъ блестящій и радушный пріемъ, произвела потрясающее впечатлъние на него. Теперь ему всюду чудился якобинскій духъ, и малъйшее противоръчіе или неисполненіе его воли представлялось ему проявленіемъ революціоннаго духа и выводило его изъ себя. Очень встревожило наслъдника дъло Новикова. Нъкогда онъ вступалъ въ какія-то совершенно невинныя сношенія съ мартинистами; теперь онъ болже, чёмъ кто-либо, чувствоваль отвращение отъ всякихъ тайныхъ обществъ, но все-таки ему пришлось давать нъкоторыя объясненія на вопросы по поводу мартинистовъ, представленные ему отъ имени императрицы, — и это чрезвычайно волновало Павла Петровича. Раздражительность его разрушила и его семейную жизнь, прежде столь счастливую. Съ первыхъ лътъ второго брака цесаревича при его супругъ въ числъ фрейлинъ состояла Екатерина Ивановна Нелидова, дъвушка некрасивая, но съ выдающимся умомъ и большимъ характеромъ. Она питала пламенную, но совершенно платоническую любовь къ великому князю, дълала все возможное чтобы успокаивать духъ Павла, и пріобрѣла надъ его волей и умомъ такое вліяніе, что у Маріи Өеодоровны возникло вполнъ понятное, хотя и совершенно неосновательное, чувство ревности. Она не сумъла его скрыть, и первыя же проявленія этого чувства со стороны супруги вызвали у Павла Петровича сильнъйшую вспышку гнъва; онъ сталъ оказывать великой княгинъ явное неудовольствіе, а Нелидовой преувеличенное вниманіе—и въ домѣ его создались такія натянутыя отношенія, что Нелидова удалилась въ Смольный монастырь, гдѣ она получила воспитаніе. Марія Өеодоровна имѣла вскорѣ съ нею объяснение и съ тъхъ поръ върила ей безусловно; Нелидова снова явилась въ обществъ цесаревича, но его умъ и сердце съ этихъ

поръ уже не принадлежали такъ безусловно, какъ прежде, тому семейному кружку, въ который входили онъ, его супруга и Нелидова: за это время преобладающее вліяніе на Павла Петровича пріобрѣлъ Ив. Пав. Кутайсовъ, турчонокъ, вывезенный изъ одной деревушки на Дунаѣ, крещеный и занимавшій при Павлѣ Петровичѣ сначала мѣсто брадобрея, затѣмъ гардеробмейстера, впослѣдствіи возведенный въ графы. Съ этихъ поръ начался рядъ уже непрекращавшихся интригъ въ кругу людей, ближайшихъ къ цесаревичу. Невозможность удержать его довѣріе и ежеминутная опасность потерять его расположеніе и милость побуждали окружающихъ быть постоянно на чеку, слѣдить другъ за другомъ и подготовлять немилость и паденіе другимъ, чтобы отвратить ихъ отъ себя.

Бракъ вел. кн. Александра Павловича повергъ цесаревича въ новыя тревоги: женатый сынъ являлся еще болѣе возможнымъ наслѣдникомъ Екатерины. Но вышло такъ, что послѣ свадьбы вел. кн. Александръ Павловичъ, напротивъ, сблизился съ отцомъ: научныя занятія великаго князя съ этого времени почти прекратились, и онъ, и братъ его Константинъ занялись болѣе прежняго военною службою; императрица разрѣшила имъ проходить ее подъ руководствомъ отца. Скрывая отъ государыни, сколько времени и вниманія отдаютъ они военному дѣлу, они положительно увлеклись имъ: и въ Александрѣ Павловичѣ также сказалась въ этомъ отношеніи наслѣдственность.

Проекту выдать за молодого шведскаго короля великую княжну Александру Павелъ Петровичъ не сочувствовалъ; часто появляясь при большомъ Дворъ во время пребыванія въ Петербургъ шведскихъ гостей, цесаревичъ былъ постоянно мраченъ, а когда переговоры были прерваны, онъ страшно разгнъвался и, встрътившись на другой день съ королемъ, круто повернулся къ нему спиною и быстро отошелъ, не проговоривъ ни слова; въ этотъ же день, 12 сентября 1796 г., вечеромъ, простившись съ императрицею, онъ уъхалъ въ Гатчину. Это было послъднее свиданіе его со своею родительницею.

5 ноября утромъ великій князь разсказывалъ въ Гатчинъ своимъ приближеннымъ, что видълъ странный сонъ: ему казалось, что какая-то сила поднимала его кверху; не разъ онъ просыпался и, когда засыпалъ, сонъ этотъ продолжался; замътивъ, что великая княгиня не спитъ, цесаревичъ спросилъ ее—оказалось, что и она видъла подобный же сонъ. День протекалъ обыкновеннымъ порядкомъ. Послъ прогулки наслъдникъ съ супругой пообъдали на гатчинской мельницъ и возвращались во дворецъ, когда въ началъ 3-го часа встрътили быстро скачущаго гусара, который доложилъ, что изъ Петербурга прибылъ шталмейстеръ гр. Н. А. Зубовъ съ какимъ-то весьма важнымъ извъстіемъ. Первою мыслью Павла Петровича было, что дъло касается ръшенія императрицы

о престолонаслѣдіи — и когда онъ услышаль, что императрица при смерти, имъ овладѣло такое волненіе, что, по мнѣнію приближенныхъ, послѣдствія этой минуты никогда вполнѣ не изгладились. Немедленно Павелъ Петровичъ помчался съ супругою въ Петербургъ; по дорогѣ имъ попадалось навстрѣчу множество курьеровъ, которыхъ по собственному побужденію послали разныя лица.

Было около 9 часовъ вечера, когда Павелъ Петровичъ прибылъ въ Зимній дворецъ. Его встрътили уже какъ императора: великіе князья Александръ и Константинъ были въ гатчинскихъ мундирахъ. Прибывшіе немедленно прошли въ покой, гдѣ лежала императрица: она еще дышала, но была безъ сознанія. Павелъ Петровичь расположился въ маленькомъ кабинетъ рядомъ и немедленно началъ распоряжаться; множество лицъ наполняло дворецъ, и постоянно прибывали одинъ за другимъ его гатчинцы; всъ, кого требовали къ Павлу Петровичу, не могли явиться къ нему иначе, какъ черезъ ту комнату, гдъ лежала въ агоніи Екатерина; нътъ никакого сомнънія, что Павелъ Петровичь просто случайно упустиль изъ виду это неудобство, но недосмотръ этотъ произвелъ очень тягостное впечатлъніе. По повельнію Павла Петровича немедленно начато было собираніе бумагь въ кабинет умиравшей государыни: онъ «самъ началъ собирать оныя прежде всъхъ», записано камерь-фурьерскомъ журналъ: онъ искалъ манифеста о престолонаслъдіи; по указанію Зубова и Безбородко бумаги были найдены и туть же уничтожены. Еще Екатерина дышала, а князю Барятинскому, одному изъ участниковъ переворота 28 іюня 1762 г., приказано было удалиться изъ дворца.

Крѣпкій организмъ Екатерины долго боролся; императрица испустила послѣднее дыханье вечеромъ 6 ноября, въ десять часовъ безъ четверти; въ четверть перваго ночи принесена была присяга въ церкви Зимняго дворца, и въ ту же ночь императоръ Павелъ спеціально отправилъ Растопчина къ гр. А. Г. Орлову, который былъ боленъ, чтобы привести его къ присягѣ, и на другой день доложить ему, какъ это произойдетъ; Растопчинъ исполнилъ волю государя — и вспоминалъ впослѣдствіи, что «не примѣтилъ въ гр. Орловѣ ни малѣйшаго движенія трусости или подлости». На другой день, 7 ноября, уже состоялся вахтпарадъ въ Петербургѣ; вокругъ дворца были поставлены будки, выкрашенныя какъ въ Гатчинѣ; во дворцѣ шелъ гулъ отъ смѣняемыхъ карауловъ. Новое царствованіе явно отмѣчаемо было новымъ духомъ новаго государя.

Павелъ рѣшилъ съ погребеніемъ Екатерины соединить перенесеніе праха Петра Өеодоровича изъ Александро-Невской лавры въ Петропавловскій соборъ. 19 ноября прахъ Петра Өеодоровича былъ вынутъ изъ земли, положенъ въ богато украшенный гробъ и поставленъ среди храма; надъ нимъ производилось чтеніе и совершались панихиды. 25 ноября утромъ прибылъ въ храмъ Павелъ

Петровичъ; войдя въ царскія врата, онъ взялъ съ престола корону и возложилъ ее на себя, затѣмъ подошелъ къ тѣлу родителя, снялъ съ себя корону и возложилъ ее на гробъ. Въ тотъ же день въ Зимнемъ дворцѣ гробъ съ тѣломъ усопшей императрицы былъ поставленъ на особо уготованное мѣсто, подъ величественнымъ траурнымъ балдахиномъ. 2 декабря съ пышною церемоніею было перевезено изъ лавры во дворецъ тѣло Петра Өеодоровича и поставлено рядомъ съ прахомъ Екатерины на одномъ и томъ же катафалкѣ; 5 декабря оба гроба одновременно перенесены въ Петропавловскій соборъ. 18 декабря останки императора и императрицы были преданы землѣ. «Россію хоронятъ», замѣтилъ присутствовавшій при печальной церемоніи англійскій посолъ.

### III.

Царствованіе Павла Петровича, продолжавшееся 4 года 4 мізсяца 4 дня, нельзя изложить сколько-нибудь полно въ краткомъ очеркъ: въ этотъ небольщой промежутокъ времени было издано огромное число распоряженій, произведены безчисленныя перемѣны въ администраціи, такъ что много м'єста потребовалось бы для одного перечисленія ихъ; притомъ же мъропріятія осуществлялись безъ какого-либо плана, важное перемъщивалось съ второстепеннымъ и даже ничтожнымъ, ничто не было сдълано сразу окончательно, а немедленно или чъмъ-нибудь дополнялось, или отм'внялось частями, то въ довольно важныхъ, что въ пустячныхъ сторонахъ: характеръ и умственный складъ Павла Петровича проявились немедленно въ полной яркости. Мы ограничимся поэтому тъмъ, что отмътимъ нъкоторые моменты, наиболъе существенные или хотя бы болъе опредъленные, а затъмъ представимъ характеристику положеній діль и общественнаго настроенія, которыя создались въ результатъ дъйствій Павла Петровича повели къ перемънъ на престолъ.

Съ воцареніемъ Павла Петровича на первое мъсто выдвипулся тотчасъ же элементъ военный. Вахтпарадъ совершался сжедневно въ присутствіи государя и считался среди важнъйшихъ въ государственной жизни дъяній; дворецъ, еще недавно оживленный расфранченною толпой изящныхъ придворныхъ, наполпился людьми, которые прежде не смъли и мечтать о чести быть въ такой близости отъ монархини; оклики часовыхъ, шумъ марширующихъ, стукъ эспантоновъ — особыхъ палокъ, которыя составляли теперь необходимую часть парадной формы, — ежеминутно нарушали торжественную тишину, прежде царившую во дворцъ; старые, заслуженные сановники пугливо сторонились предъ новымъ элементомъ, который держалъ себя какъ побъдители въ завоеванномъ городъ; войскамъ дана была форма, давно введенная въ гатчинскомъ войскъ, поражавшая своею причудливостью

и странностью; всв полки немедленно должны были начать обучаться новой военной экзерциціи, и старые, почтенные генералы занимались ею подъ руководствомъ молодыхъ гатчинскихъ офицеровъ. Немедленно произведены были многочисленныя мъны въ администраціи. Только Безбородко сохранилъ свое мъсто и вліяніе; первое время императоръ отнесся милостиво и кн. П. А. Зубову, но черезъ мъсяцъ уже ему повелъно было выъхать изъ Петербурга, и затъмъ на него посыпались начеты за расходы, произведенные имъ на его прежнихъ должностяхъ. Перемъны въ администраціи совершались непрерывно: никто изъ лиць, занимавшихъ сколько-нибудь видное мъсто, не сохранилъ его спокойно въ теченіе четырехлътняго царствованія, большинство же успъло испытать въ это время не по одному разу смъну милости немилостью; пять разъ, напр., смѣнились при Павлѣ Петровичѣ генералъ-прокуроры. Новиковъ и Радищевъ были возвращены изъ ссылки и заточенія; Костюшкъ и другимъ плъннымъ полякамъ возвращена свобода; въ началъ февраля 1797 г. Суворовъ быль отставлень оть службы и послань въ свое скромное пом'встье жить подъ надзоромъ особо приставленнаго къ нему полицейскаго чиновника за то, что «отнесся», по выраженію указа, «къ Его Величеству, что такъ какъ войны нътъ, то ему дълать нечего въ службъ». З января 1797 г., на одномъ сенатскомъ докладъ о впавшемъ въ преступленіе дворянинъ, императоръ написалъ: «какъ скоро дворянство снято, то уже и привилегіи до него не касаются, по чему и впредь поступать» — этимъ возстановлены были тълесныя наказанія для дворянь, давно не прим'внявшіяся по резолюціямь предшественницы Павла, а затъмъ и отмъненныя прямо дворянскою грамотою. Вскоръ послъ коронаціи императоръ подтвердилъ это распоряженіе; если толковать его, какъ шагъ къ уравненію предъ закономъ не-дворянъ съ дворянами, то и тогда можно ли не признать, что итти къ такой цъли надо было путемъ прямо противоположнымъ --- смягчая наказанія не-дворянъ, а ни въ какомъ случаъ не распространяя на болъ широкій кругь прежнія, жестокія наказанія. Сдълаль императорь въ началь своего царствованія попытку облегчить раскрытіе злоупотребленій, но не умъль довести ее до полезнаго результата: у Зимняго дворца поставленъ быль ящикь, куда всякій могь опускать свою просьбу, и она попадала непремѣнно прямо въ руки государя. Но скоро ящикъ этотъ былъ убранъ, такъ какъ въ немъ оказалось нъсколько дерзкихъ пасквилей, чрезвычайно разгитвавшихъ Павла. Затъмъ разръшено было приносить свободно въ Сенатъ жалобы на злоупотребленія властей, но въ результатъ скопилось столько жалобъ, что всъ онъ были оставлены безъ послъдствій, почти даже безъ разсмотрънія.

Въ началѣ 1797 г. Павелъ отправился въ Москву, и 5 апрѣля, въ самый день Св. Пасхи, состоялось его коронованіе. Во время

этой торжественной церемоніи императоръ самъ, стоя на тронъ, прочель фамильный акть о престолонаследіи; затемь прочтено было учреждение объ Императорской фамилии, учреждение объ россійскихъ орденахъ, въ которые не введены были ордена св. Георгія и св. Владиміра; Нелидова успъла за нъсколько дней умолить государя не уничтожать ордена св. Георгія, и по прочтеніи акта императоръ сказаль: «А орденъ св. великомученика и побъдоносца Георгія остается на прежнемъ своемъ основаніи такъ, какъ и статутъ его», орденъ же Владиміра, учрежденный императрицей Екатериной, остался исключеннымъ изъ числа русскихъ орденовъ и былъ возстановленъ уже преемникомъ Павла. Въ тотъ же день роздано было приближеннымъ государя 82.000 душъ и изданъ указъ о трехдневной барщинъ крестьянъ; послъдній указъ быль редактировань такъ неудачно, что его можно было понимать столько же какъ повелѣніе, какъ и совѣтъ или даже простое сужденіе. Крестьянство между тѣмъ начало волноваться. При воцареніи Павла впервые приказано было, чтобы присяга новому императору принесена была и крестьянами; это толковалось какъ предвъстіе скораго перечисленія помъщичьихъ крестьянь въ государственные-и весною же 1797 г. въ нъсколькихъ мъстахъ разыгрались крестьянскія волненія. Повидимому, они не были особенно серьезны, но императора очень встревожили; немедленно были двинуты довольно значительные отряды войска, и когда одному изъ нихъ пришлось примънить оружіе, Павелъ наградилъ командующаго генерала звъздою св. Анны, -- орденомъ, который онъ особенно ценилъ.

Изъ Москвы Павелъ Петровичъ совершилъ поъздку по западу Россіи, посътилъ Смоленскъ, Могилевъ, Вильно, Ковно, Гродно, Митаву, Ригу и Нарву; повсюду онъ осматривалъ войсковыя части, въ нъкоторыхъ мъстахъ, гдъ было найдено, что недостаточно усвоена новая экзерциція, оставлены были особые инструкторы, но вообще этою поъздкою государь остался доволенъ. Съ 6 по 12 іюля того же года императоръ со всею фамиліею провелъ на Балтійскомъ моръ, инспектируя флотъ. 5 мая 1798 г. императоръ снова выъхалъ черезъ Москву въ Казань, затъмъ посътилъ Нижній-Новгородъ, Ярославль, Тихвинъ, Новую Ладогу и Шлиссельбургъ и вернулся въ Павловскъ 11 іюня; опять онъ повсюду осматривалъ войсковыя части.

Внѣшняя политика Россіи испытала при Павлѣ Петровичѣ нѣсколько крутыхъ перемѣнъ. Ихъ тоже приходится почти что только перечислить, потому что совершенно невозможно не только открыть въ этихъ перемѣнахъ какую-нибудь систему, но для нѣкоторыхъ нелегко подыскать даже объясненіе.

Первоначально Павелъ заявилъ непремѣнное желаніе дать имперіи миръ и отмѣнилъ наборъ, объявленный на 1797 г. незадолго до кончины Екатерины. Но скоро послѣдовала полная пе-

ремъна. Какъ политику Петра III опредъляли голштинскія отношенія, такъ политику Павла стали опредълять отношенія мальтійскія. 4 января 1797 г. Павелъ Петровичъ принялъ подъ свое покровительство орденъ мальтійскихъ рыцарей, а 29 ноября 1798 г. возложилъ на себя и званіе гроссмейстера ордена; между тъмъ весною этого года Мальта была занята генераломъ Бонапарте, когда онъ плылъ въ Египетъ. Занятіе Мальты настолько раздражило императора, что онъ ръшилъ энергично выступить противъ революціонной Франціи. Въ 1797 и 1798 гг. было произведено два большихъ набора; императоръ заключилъ союзъ съ турецкимъ султаномъ, суверенныя права котораго были нарушены высадкою французовъ въ Египтъ, и съ австрійскимъ императоромъ; была сформирована армія, которая должна была сообща съ австрійцами дъйствовать въ Италіи; милостивымъ рескриптомъ 4 февраля 1799 г. Суворовъ былъ вызванъ изъ деревни и назначенъ главнокомандующимъ. Знаменитый походъ 1799 г. покрылъ русское оружіе блестящею, немеркнущею славою; неслыханные подвиги русскихъ солдать и побъды Суворова никогда не забудутся всемірной исторіей. Только австрійскій гофкригсрать быль недоволень д'яйствіями Суворова и такъ явно старался не содъйствовать русской арміи, что императоръ разсердился и приказалъ Суворову вести войско обратно въ Россію. Но и на самого побъдоноснаго вождя государь прогнъвался за то, что во время похода не исполнялись, какъ несоотвътствующія самой природъ военнаго дъла, многочисленныя требованія новаго воинскаго устава, подготовленнаго Павломъ Петровичемъ еще въ періодъ его гатчинскаго уединенія. Въ то же время Павелъ Петровичъ разгивался и на Пруссію, которая ни ранве, ни теперь не выражала желанія вести борьбу противъ Франціи: дипломатическія сношенія съ Пруссіей были прекращены и даже уничтожено русское посольство при берлинскомъ дворъ; 15 іюля 1799 г. Павелъ Петровичъ объявилъ войну Испаніи за то, что она не борется противъ Франціи, — впрочемъ, на дълъ эта война ничъмъ не выразилась. Въ 1800 г. союзъ съ Австріей былъ порванъ за недобросовъстное отношение нъ русской арміи, дъйствовавшей въ Италіи, и императоръ готовился нъ войнъ съ Англіей; было забыто, что Англія одна вела до того времени непрерывную борьбу съ Франціей, противъ которой такъ вооружился Павелъ Петровичь, но Англія удерживала Мальту, отнятую ею у французовъи этого было довольно въ глазахъ Павла Петровича, чтобы начать войну. Павелъ вознамърился напасть на англійскія владънія въ Индіи и приказалъ донскому атаману Орлову двинуться въ походъ на Индію. Казаки выступили, но не успъли пройти скольконибудь далеко, какъ вступилъ на престолъ Александръ Павловичъ и вернулъ ихъ. Совершенно безпримърно то легкомысліе, съ какимъ было предписано это движеніе; не было подготовлено ръшительно ничего -- ни снарядовъ, ни запасовъ, ни лошадей; нечего уже и

говорить о томъ, что не было ни малъйшаго понятія о разстояніи, какое надо пройти, ни о характеръ мъстности; государь высказываль просто увъренность, что до Индіи «казаки легко дойдуть въ четыре мъсяца». Въ томъ же 1800 г. Павель обнаружиль намъреніе примириться и съ Франціею, основывая свое ръшеніе на томъ, что во Франціи, несмотря на отсутствіе законной власти, возстановляется твердое правительство, а въ началъ 1801 г. Павель предполагаль для прекращенія уже 11 лътъ тянущихся войнъ пригласить всъхъ европейскихъ государей въ назначенное мъсто и сразиться съ ними на поединкъ...

Изъ узаконеній Павла Петровича, помимо упомянутыхъ выше, наиболъе видными являются уставъ воинскій и уставъ военнаго флота, опубликованные первый 29 ноября 1796 г., второй-25 февраля 1797 г. Тотъ и другой представляють собою весьма объемистыя книги, каждая около 400 — 450 стр. обыкновенной печати; чтобы уставъ воинскій могъ поспѣть къ 29 ноября 1796 г., онъ долженъ быль быть сданъ въ печать въ самые же первые дни новаго царствованія: онъ, очевидно, былъ давно уже изготовленъ, обдуманъ и въ подробностяхъ обработанъ еще тогда, когда Павелъ былъ наслъдникомъ и въ Гатчинъ занимался почти исключительно устройствомъ своего войска, которое теперь онъ ставилъ образцомъ для всей русской арміи; все прежнее, «потемкинское», какъ выражался Павель, онь страстно ненавидъль. Уставь воинскій поэтому заслуживаетъ особаго вниманія. Согласно съ давнишнею идеею Павла въ немъ прежде всего съ чрезвычайною пунктуальностью регулируются всё мелочи ежедневной дёятельности отдёльныхъ воинскихъ частей, всѣ подробности ученій, оружейныхъ, алебардныхъ и эспантонныхъ пріемовъ, порядки карауловъ, отдачи почестей и т. д.; сверхъ того, онъ содержить своего рода наставленія къ веденію войны вообще, и въ этой части съ особенною яркостью выдвигается узкое и жалкое доктринерство, его диктовавшее. Даже очень небольшія извлеченія изъ него дають достаточное представленіе о томъ уставъ, въ которомъ могли быть предъявлены подобнык требованія. Начальнику отдільной части, напр., предписывалось предъ началомъ боя «разсмотръть, какое дъло предпринимается: наступательное или оборонительное, предумышленное ли или нечаянное» — хотя очевидно, что возможность «разсмотръть заранье» и «нечаянность» несовмъстимы; атаковать непріятеля въ лагеръ предписывается только тогда, когда нападающій «весьма ув'тренъ», что онъ сильнъе противника, и что «удастся напасть прежде, нежели онъ сядетъ на лошадей и устроится въ боевой порядокъ»; трудно понять, какого противника представляли себъ составители этихъ предписаній, когда они говорятъ: «весьма полезно атаковать непріятеля съ тылу, гдѣ онъ, конечно (!?), не взялъ предосторожности, и тогда атака навърно успъхъ имъть будетъ»... «и тъмъ лучше, когда она будетъ сдълана до утренней зари», прибавляетъ глубокомысленно авторъ этого устава; есть предписаніе немедленно отступать, если конвоирующая что-либо часть будетъ атакована въ пути, и неоднократно повторено требованіе, чтобы во время боя и штурма всѣ ружейные пріемы и вообще всѣ движенія дѣлались такъ, какъ на ученьи...

Во внутреннемъ управленіи Павла Петровича можно отмътить только одну общую черту — это борьбу противъ всего сдъланнаго при Екатеринъ. Перекраивались границы губерній, уъздовъ, измънялись имена городовъ, открывались закрытыя коллегіи и сейчась же снова передълывались; въ губерніяхъ прибалтійскихъ и въ русской части Финляндіи вводились вновь прежнія мъстныя учрежденія и уничтожались общеимперскія, отлично д'ыствовавшія уже около 15 лѣтъ; дворянскія общества неоднократно урѣзывались въ своихъ правахъ; на многія должности, замъщавшіясн въ силу Учрежденія о губерніяхъ по выборамъ, должностныя лица были назначаемы; губернаторамъ, которые по Учрежденію не могли присутствовать на дворянскихъ собраніяхъ, приказано присутствовать на нихъ; запрещено дворянскимъ обществамъ обращаться съ прошеніями прямо къ государю и т. д.; и всё эти меропріятія не были введены какимъ-нибудь общимъ, единымъ законодательнымъ актомъ, а издавались совершенно случайно. Сколько-нибудь ровнымъ, прежнимъ ходомъ шли лишь работы по межеванію да по приглашенію иностранныхъ колонистовъ. Финансовое управленіе императрицы Екатерины преемникъ ея подвергъ суровой критикъ. Въ манифестъ 17 декабря 1797 г. онъ говорилъ: «По вступленіи Нашемъ на Всероссійскій Императорскій престоль, входи по долгу Нашему въ различныя части государственнаго управленія, при самомъ начальномъ ихъ разсмотрѣніи увидѣли Мы, что хозяйство государственное, невзирая на учиненныя въ разныя времена умноженія доходовъ, отъ продолженія черезъ многіе годы безпрерывной войны и отъ другихъ обстоятельствъ, о которыхъ, яко о прошедшихъ, излишнимъ считаемъ распространяться, подвержено было крайнимъ неудобностямъ. Расходы превышали доходы. Недостатокъ годъ отъ году возрасталь, умножая долги внутренніе и внъшніе, къ наполненію же части таковаго недостатка заимствованы были средства, большій вредъ и разстройства за собою влекущія». Но ни одного изъ указанныхъ недостатковъ не удалось устранить, напротивъ: немедленно были повышены подушные сборы на  $25^{0}/_{0}$ , тогда какъ за все время Екатерининскаго царствованія они были повышены всего на  $40^{\circ}/_{\circ}$ , и черезъ годъ выпущено ассигнацій больше, чъмъ выпустила ихъ Екатерина въ 17 лътъ, съ 1769 г. по 1785.

Такого рода д'вятельность уже сама по себ'в не могла не дать нежелательныхъ результатовъ; пріемы же управленія ежечасно причиняли вредъ государственнымъ д'вламъ, расшатывали уваженіе къ власти и вызывали сначала недоум'вніе, зат'ємъ по-

давленное недовольство и, наконецъ, привели къ общему и почти страстному озлобленію. На всѣхъ ступеняхъ общественной лѣстницы множество людей испытывали совершенно незаслуженную жестокость. Солдатъ въ полномъ смыслѣ слова истязали на ученьяхъ и за малѣйшія провинности жестоко наказывали; офицеровъ подвергали оскорбленіямъ, разжалованіямъ, ссылкамъ и вообще несообразно строгимъ взысканіямъ; малѣйшая провинность, а иногда и просто ложный доносъ, сдѣланный по злобѣ, навлекали немедленно арестъ, суровое заточеніе, ссылку безъ суда; часто съ такою же быстротою наказанные прощались и даже получали столь же несоразмѣрныя награды, но еще вопросъ: утѣшали наказанныхъ подобныя милости, или только увеличивали раздраженіе, доказавъ, какъ неосновательно была причинена имъ обида. Спокойнымъ

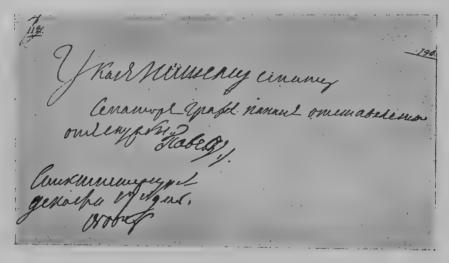

Снимокъ съ собственноручнаго указа императора Павла Петровича.

себя не чувствовалъ никто и ни въ какомъ положеніи. Павель Петровичь, стремившійся все рѣшать самь, обнаруживаль стремленіе входить во вст стороны жизни, касаться такихъ мелочей, которыя по существу не им'ьють сколько-нибудь серьезнаго значенія, но прикосновеніе къ которымъ вызываеть-и совершенно справедливо — чрезвычайное раздраженіе. Немедленно по воцареніи Павелъ Петровичъ запретилъ ношеніе костюмовъ, которые прежде совершенно не привлекали вниманія правительства, а ему казались связанными съ французскою революціей. По городу были направлены группы солдать и полицейскихъ, которые обрывали у прохожихъ фраки, срывали и портили круглыя шляпы и т. д. Затъмъ было запрещено употребление нъкоторыхъ словъ и предписано замънять ихъ другими, спеціально указанными; такъ, нельзя было писать и говорить «докторъ», «училище», «ямщикъ», и т. п., а вельно говорить «лькарь», «школа», «фурманъ», а черезъ нъсколько дней приказано во множественномъ числъ говорить не

«фурманы», а «фурлейты», но въ единственномъ не «фурлейтъ», а «фурманъ»; списокъ такихъ словъ былъ довольно великъ и постоянно разрастался; подъ страхомъ наказанія приказано было императорскую яхту «Эммануилъ» именовать не яхтой, а фрегатомъ, и т. п. Въ пъятельности своей Павелъ Петровичъ не только проявлялъ абсолютный произволь, но какъ будто стремился дълать это какъ можно чаще и ръзче, и впечатлъніе небезопасности, неувъренности въ завтрашнемъ днъ, столь тягостное и для всякаго отдъльнаго человъка и для цълаго общества, ежедневно усиливалось совершенно неожиданными, ничъмъ необъяснимыми перемънами въ страціи, массовыми исключеніями со службы и такими почти нев фронтными м фрами, какъ объявление въ приказ ф выговора одному уже умершему генералу. И отъ всего этого страдалъ, въроятно, не меньше никого другого самъ виновникъ всего этого, несчастный императоръ Павелъ. Не можетъ быть никакого сомнънія, что онъ искренно желалъ въ каждую минуту наилучшихъ результатовъ и прибъгалъ къ мърамъ крутымъ и даже жестокимъ лишь въ убъжденіи, что такимъ способомъ дъйствій онъ быстръе и върнъе достигнетъ намъченнаго имъ блага; но столь же ясно и неоспоримо, что онъ совершенно не умълъ находить ни причинъ явленій, представлявшихся ему вредными, ни мъръ къ достиженію цѣлей, къ какимъ стремился; то несоотвѣтствіе между его способностями и задачами, предъ которыми онъ стоялъ, несоотвътствіе, выше нами указанное, лишь затрудняло дёла и приближало съ неумолимою необходимостью какую - нибудь катастрофу. Старшій сынъ императора въ письмъ отъ 27 сентября 1797 г. къ своему любимому наставнику Лагарпу далъ живую и довольно полную картину общаго положенія въ первый же годъ новаго царствованія. Онъ признаетъ, что, начавши хорошо, императоръ скоро не могъ уже продолжать дъйствовать такъ, какъ началъ. Мы знаемъ, что быстро и неудержимо развивались въ его поступкахъ наименъе желательные и наиболье вредные пріемы; чтобы составить себь представление о томъ положении, какое создалось концу царствованія, надо еще много усилить мрачныя тіни въ картинъ, какую набросалъ вел. кн. Александръ, — не легко это сдёлать, потому что и нарисованная имъ слишкомъ Вотъ что онъ говорилъ при всей своей осторожности: «Я не буду распространяться объ общемъ горъ и сожальніи, вызванномъ кончиною императрицы, которыя, къ несчастью, ежедневно усиливаются до сихъ поръ. Мой отецъ по вступленіи на престоль ръшиль преобразовать все. Первые его шаги были, дъйствительно, блестящи, но продолжение не соотвътствовало началу. Все было перевернуто вверхъ дномъ сразу, и это только увеличило безпорядокъ въ дълахъ, который господствовалъ и того. Военные чуть не все свое время тратять на парады; во всемъ остальномъ нътъ ръшительно никакого плана. Сегодня приказы-

вается то, что черезъ мъсяцъ будетъ запрещено; представленій никакихъ не терпятъ, развъ что уже зло какое-нибудь совершилось. Благо государства вовсе не принимается ни въ какой расчетъ. Господствуеть полнъйшій произволь, дълается, что придеть въ голову. Невозможно перечислить всъ тъ безразсудства, которыя совершены; прибавьте еще самую неумъренную строгость, пристрастность и полнъйшую неопытность въ дълахъ. Всъ назначенія дългются только по фавору, заслуги совсъмъ не принимаются въ расчетъ. Бъдное мое отечество находится въ положеніи, которое трудно себъ представить. Земледълецъ угнетенъ, торговля стъснена, свобода и личная безопасность уничтожены—воть картина положенія Россіи». Вел. кн. Константинъ Павловичъ въ концъ царствованія своего отца выразился такъ: «Отецъ мой объявилъ войну здравому разсудку съ твердымъ ръшеніемъ никогда не заключать съ нимъ мира». Наконецъ, одинъ изъ лучшихъ людей своего времени, Карамзинъ, такъ говоритъ о царствованіи Павла въ знаменитой запискъ своей «О древней и новой Россіи», представленной имъ императору Александру Павловичу: «Сынъ Екатерины могъ быть строгимъ и заслужить благодарность отечества; къ неизъяснимому удивленію россіянь, онь началь господствовать всеобщимь ужасомь, не слъдуя нинакимъ уставамъ, кромъ своей прихоти; считалъ насъ не подданными, а рабами; казнилъ безъ вины, награждалъ безъ заслугъ, отнялъ стыдъ у казни, у награды-прелесть, унизилъ чины и ленты расточительностью въ оныхъ, легкомысленно истреблялъ долговременные плоды государственной мудрости, ненавидя въ нихъ дъло своей матери; умертвилъ въ полкахъ нашихъ благородный духъ воинскій, воспитанный Екатериною, и замізниль его духомъ капральства. Героевъ, пріученныхъ къ побъдамъ, училъ маршировать; презирая душу, уважалъ шляпы и имън, какъ человъкъ, природную склонность къ благотворенію, питался желчью зла; ежедневно вымышляль способы устрашать людей и самъ всъхъ болъе стращился; думалъ соорудить себъ неприступный дворецъ и соорудилъ гробницу! Замътимъ черту, любопытную для наблюдателя: въ сіе царствованіе ужаса Россія даже не боялась и мыслить; нътъ, говорили смъло, умолкали единственно отъ скуки и частаго повторенія, в'єрили другъ другу и не обманывались. Какой-то духъ искренняго братства господствоваль въ столицахъ; общее бъдствіе сближало сердца и великодушное остервентніе противъ злоупотребленій власти заглушало голосъ личной осторожности. Вотъ дъйствіе Екатерининскаго человъколюбиваго царствованія: оно не могло истреблено въ четыре года Павлова и доказывало, что мы были достойны имъть правительство мудрое, законное, основанное на справедливости».

Послѣдній годъ жизни Павла Петровича былъ особенно тяжелъ и ему и всѣмъ его окружавшимъ; всякое спокойствіе въ его

семь было разрушено, когда онъ увлекся А. П. Лопухиной; императрицу Марію Өеодоровну Павелъ Петровичъ подозрѣвалъ въ намѣреніи повторить «дѣйство» 1762 г.; обоихъ сыновей, особенно старшаго, онъ тоже подозрѣвалъ — и грозилъ вел. кн. Александру Павловичу судьбою царевича Алексѣя Петровича за то, что нашелъ у него на столѣ томъ сочиненій Вольтера, раскрытый на трагедіи «Вгиция»; не представляется невѣроятнымъ, что онъ временами помышлялъ объявить своимъ наслѣдникомъ одного изъ вюртембергскихъ принцевъ. Раздражительность Павла Петровича принимала размѣры прямо болѣзни; проявленія вспыльчивости и жестокости его становились все чаще и ужаснѣе.

При такомъ положеніи созрѣлъ заговоръ. Во главѣ его сталъ приближеннѣйшій къ императору человѣкъ, петербургскій генералъ-губернаторъ, графъ Петръ Алексѣевичъ фонъ-деръ-Паленъ. Въ началѣ 1797 г. императоръ Павелъ послалъ его рескриптъ съ прямымъ обвиненіемъ въ подлости, а черезъ два года довѣрилъ важнѣйшія должности. Въ заговорѣ участвовалъ кн. П. А. Зубовъ, сначала обласканный, затѣмъ оскорбленный императоромъ, затѣмъ снова приближенный къ нему; въ заговоръ вступили и многіе офицеры. Рѣшено было принудить императора къ отреченію; графъ Паленъ далъ понять и великому князю Александру Павловичу, что это рѣшеніе будетъ осуществлено во всякомъ случаѣ...

Въ ночь съ 11 на 12 марта 1801 г. заговорщики войли въ спальню императора въ Михайловскомъ замкѣ и предъявили ему требованіе, чтобы онъ отрекся отъ престола. Императоръ гнѣвно отвѣтилъ отказомъ, объясненіе приняло бурный характеръ—и императоръ оказался мертвъ...

«Кто быль несчастливъе Павла?!» восклицаеть Карамзинъ, и нельзя не повторить съ нимъ этихъ словъ. Павелъ Петровичъ имълъ наилучшія намъренія; его душъ не чужды были даже рыцарскіе порывы — онъ проявляль ихъ не разъ предъ иностранцами, предъ людьми, надъ которыми не чувствовалъ въ своихъ рукахъ власти. Но шапка Мономаха была ему слишкомъ тяжела, и царствованіе его было печально и ужасно и ему, и родинъ.



Храмъ Христа Спасителя въ Москвъ, воздвигнутый въ память Отечественной войны.

## ИМПЕРАТОРЪ

# Александръ I Лавловичъ.

(1777 - 1801 - 1825).

Ī.

## Дътство и юность.

Александръ I родился 12 декабря 1777 г. Царская семья тогда состояла всего изъ трехъ лицъ: Екатерины II, наслъдника ея в. кн. Павла Петровича и его супруги Маріи Өеодоровны; рожденіе сынапервенца у наслъдника престола радостно было встръчено населеніемъ. Будущій императоръ Россіи росъ подъ непосредственнымъ наблюденіемъ Екатерины II, чрезвычайно любившей своего внука; въ дъло его воспитанія и образованія она вложила много ума и сердца своего; она любила съ нимъ заниматься, писала для него сказки, записки по русской исторіи, объясняла географію по глобусу.

Императоръ Александръ I. 1777—1825.

(Съ оригинала, находящагося въ Романовской галлерев Зимняго Дворца.)

**И**МПЕРАТОРЪ ПЛЕКСАНДРЪ I. 1777—1825.

(Съ оригинала, находящагося въ Романовской галлерев Зимняго Дворца.)





Въ письмахъ своихъ къ близкимъ людямъ Екатерина всегда съ восторгомъ говоритъ о «господинѣ Александрѣ». Ребенокъ, позже юноща, Александръ много заимствовалъ отъ своей царственной бабки, хотя въ душъ онъ никогда не любилъ ея; приглядываясь своимъ пытливымъ умомъ къ дъятельности Екатерины, стараясь всегда ей нравиться, угадывать ея мысли и желанія, Александръ нечувствительно переняль многое изъ ея замъчательнаго искусства править, обращаться съ людьми, выбирать слугь и т. п. Больше любилъ онъ отца и мать; вспыльчивый, сумрачный, раздражительный Павелъ Петровичъ, тѣмъ не менѣе, привлекалъ къ себѣ своихъ дътей; можетъ-быть, то положение, которое онъ занималъ тогда при большомъ дворъ, располагало дътей въ его пользу; отъ отца Александръ унаслъдовалъ мечтательность, религіозность, любовь къ военной службъ, симпатіи къ Пруссіи: юноша Алексанпръ съ удовольствіемъ служилъ въ гатчинскихъ войскахъ своего отца; тамъ, между прочимъ, онъ сблизился съ А. А. Аракчеевымъ, единственнымъ челов вкомъ, къ которому онъ сохранилъ дружбу до самаго гроба. Александръ Павловичъ росъ и воспитывался вмѣстѣ съ братомъ своимъ Константиномъ, который на полтора года быль моложе его, и съ сестрами Александрой, Маріей и Екатериной; съ двумя послѣдними, особенно съ Екатериной, онъ быль въ очень дружескихъ отношеніяхъ; вмѣстѣ они весело проводили время и, уже будучи императоромъ, Александръ Павловичь любиль отдохнуть въ обществъ сестеръ, вспомнить старое. Большое вліяніе на Александра им'єль его наставникь и другь Фридрихъ- Цезарь Лагарпъ. Въ изящныхъ, привлекательныхъ лекціяхъ-беседахъ Лагарпъ знакомилъ своего царственнаго воспитанника съ исторіей, съ законами строенія общества и государства; красноръчиво Лагарпъ внушалъ Александру начала правды, уваженіе къ личности, къ свободъ. Лагарпъ сумълъ выдълиться среди другихъ учителей и воспитателей и всецъло завладъть симпатіями своего воспитанника; Александръ всегда признавалъ себя ученикомъ Лагарпа, въ первые годы правленія своего обращался къ нему за совътами, да и впослъдствіи даль много доказательствь своей чрезвычайной благодарности и признательности къ Лагарпу. Вліяніе Лагарпа и пропов'єдуемыхъ имъ идей не было, однако, глубокимъ, ибо оно шло въ разръзъ съ основами міровоззрънія Александра; оно придало духовному его облику благородную, изящную форму, но не проникло въ глубь его души. Остальные воспитатели и учителя особеннаго вліянія на развитіе харантера Аленсандра не имъли; они дали кругъ извъстныхъ знаній. нъкоторыя привычки-и только; Александръ ко всёмъ имъ впоследствіи относился очень хорошо и главнаго своего воспитателя, гр. Н. И. Салтыкова, чрезвычайно чтилъ и оказывалъ ему полное довъріе. Съ самыхъ юныхъ лътъ Александръ поставленъ былъ между двумя совершенно различными дворами: большимъ Екатерининскимъ и малымъ

Гатчинскимъ; положение его временами было очень тяжелое. Апександру не исполнилось еще полныхъ 16-ти лътъ, когда онъ вступилъ въ бракъ съ принцессой Баденской Луизой-Августой, принявшей имя Елизаветы Алекствевны. Бракъ этотъ не былъ счастливъ, хотя первыя десять л'ть супруги прожили очень дружно и впосл'ядствіи относились другь къ другу съ уваженіемъ, а подъ конецъ жизни опять сблизились; детей у нихъ было двое, две девочки, Марія и Елизавета, умершія въ младенчествъ. Хотя Екатерина очень любила Александра, но она не призывала его къ правительственной дъятельности; Александръ скучалъ и привыкалъ къ разсъянному образу жизни; онъ сходился съ нъкоторыми офицерами и молодыми людьми при дворъ, которые получили такое же образованіе, какъ онъ самъ, съ которыми онъ могъ бы поговорить по душь о событіяхь во Франціи, невольно привлекавшихь къ себь общее вниманіе. Ученикъ Лагарпа не могъ сойтись во взглядахъ на революцію ни съ состарившеюся Екатериною, ни съ отцомъ своимъ, приходившимъ въ раздражение отъ одного упоминания о революціи. При двор'в нашлось, однако, н'всколько молодыхъ людей, которые не все порицали изъ происходившаго во Франціи; вокругъ Александра образовался кружокъ, въ который входили: кн. А. А. Чарторыйскій, Н. Н. Новосильцевъ, гр. П. А. Строгановъ и В. П. Кочубей. Не видно, однако, чтобы Александръ выработалъ себъ цъльное міровозэрѣніе: къ этому онъ относился недостаточно серьезно и при большомъ дворъ говорилъ одно, въ интимномъ кружкъ другое, въ Гатчинъ-третье. Послъдній годъ царствованія Екатерины для него быль очень тяжель: Екатерина непремънно хотъла видъть его своимъ преемникомъ, требовала отъ него согласія на это и получила; въ то же время, по требованію отца, онъ присягнулъ на върность ему. Внезапная смерть Екатерины 6 ноября 1796 г. вывела Александра изъ затруднительнаго положенія; онь мечталь уже отказаться оть правь на престоль и жить частною жизнью. Въ царствование Павла Петровича обстановка, въ которой оказался Александръ, стала опредъленнъе, но хуже. На Александра были возложены должности командира Семеновскаго полка, петербургскаго генераль-губернатора; отношенія его къ Аракчееву окръпли и стали весьма дружественны; кажется, Аракчеевъ часто многое дълалъ за наслъдника престола, и благодаря его трудамъ Александръ не разъ избъгалъ неудовольствія вспыльчиваго и требовательнаго государя-отца; тогда же Александръ сошелся со многими семеновскими офицерами; полкъ этотъ навсегда — до нечальной исторіи въ самомъ концъ царствованія - остался любимою воинской частью Александра; кружокъ его интимныхъ друзей распался, такъ канъ Павелъ умышленно назначилъ его членовъ на службу внъ Петербурга, но друзья поддерживали отношенія перепискою; Лагарпъ еще при Екатеринъ долженъ быль покинуть Россію; съ нимъ Александръ также переписывался.

Съ первыхъ же дней новаго царствованія Александръ и особенно его супруга почувствовали тяжесть создавшагося положенія. Но это положение стало еще труднъе, когда до Алексанира стали доходить выраженія неудовольствія, ропота общественнаго; нъ сожальнію, около него не было въ это время никого, кто могь бы дать ему добрый совъть въ трудныхъ обстоятельствахъ. Александръ узналъ о заговоръ, который имълъ цълью лишить престола его отца, такъ какъ всъ отношенія иностранныя и внутреннія запутывались до нельзя, да и становилось страшно оставлять управленіе государствомъ въ рукахъ столь неуравнов шеннаго государя, какимъ былъ Павелъ I. Дъло не могло быть сдълано безъ согласія Александра; оно должно было быть совершено явно, на глазахъ у всъхъ. Александръ колебался, отсрочивалъ; наконецъ онъ согласился на томъ условіи, что жизни его отца ничто не угрожаетъ, но взять это дъло въ свои руки не ръшился и впослъдствіи горько раскаивался въ своей нерѣшительности. Въ ночь съ 11 на 12 марта Павла Петровича не стало.

II.

## Начало царствованія Александра Павловича.

12 марта 1801 г. среди общаго ликованія вступиль на престоль Александрь Павловичь; онь слышаль вокругь себя громкую радость по поводу того, что прекратилось царствованіе его отца; онь видѣль вокругь себя все веселыя лица и среди нихь—тѣхъ, которые считали себя въ правѣ руководить имъ.

Александръ върно оцънилъ свое положение и осторожно сталъ искать выхода изъ него. По самому характеру своему онъ какъ нельзя лучше могъ успокоить взбаламученное море тогдашнихъ отношеній. Обществу и народу онъ явилъ милостивое лицо; первыми мёрами залёчилъ раны прошлаго, въ цёломъ рядё манифестовъ громко заявилъ народу свое непремънное желаніе посвятить свои силы на пользу общую, ввести въ русскую жизнь твердыя начала законности. Начиналась весна «прекрасныхъ Александровыхъ дней». Дъятельность правительства получила характеръ очень шумный и милостивый. Одинъ за другимъ слъдовали манифесты, именные указы, рескрипты, и въ каждомъ изъ нихъ русское общество читало дорогія и пріятныя об'єщанія, что государь будеть править по законамь и сердцу Екатерины Великой, чтобы вознесть Россію на верхъ славы; что пользы свои онъ сольеть съ пользами върноподданныхъ; что въ единомъ законъ поставляетъ начало и источникъ народнаго блаженства и т. п. Тогда же уничтожена Тайная экспедиція, учрежденъ Непременный (государственный) Совътъ (30 марта 1801); вскоръ обнародованъ извъстный указъ о правахъ и обязанностяхъ Сената (5 іюня). Своими дъйствіями правительство безусловно держало общество въ напряженіи, волновало его, давало основанія возникать мечтаніямь. И всѣ теперь — и царь, и его окружающіе, и сенаторы—заговорили о законности. Что это значило?

Обыкновенно думаютъ, что при этомъ подразумъвалось хаотическое, даже безобразное состояние органовъ центральнаго управленія; суды указывають, что въ странъ едва ли кто могъ тогда опредълить, что такое «законъ», какое различіе между «закономъ». «указомъ», «приказаніемъ». Все это совершенно върно: понятіе «законъ» было у насъ неопредъленно, управление безпорядочно, судъ невозможенъ и т. д. Казалось бы, что при такомъ юридическомъ невъжествъ трудно и думать о законности, тъмъ болъе, что большинство населенія было въ кръпостной зависимости отъ своихъ владъльцевъ. Общество и правящіе круги заговорили о законъ, потому что были взволнованы образомъ дъйствій покойнаго Павла І и обстоятельствами, при которыхъ Александръ вступилъ на престолъ. Благомыслящіе люди хотъли установить такой порядокъ, чтобы впредь подобныя грустныя явленія въ русской жизни не повторялись. Съ этой точки эрѣнія и надо смотрѣть на тѣ оживленные споры, которые завязались тогда около вопросовъ управленія. Слово «конституція» громко вслухъ не было сказано, или, правильнъе, его произнесъ одинъ Александръ, выражавшій тогда желаніе дать какъ можно скоръе конституцію. Но какъ только онъ его произнесъ, его друзья-совътники, члены негласнаго комитета, начали отговаривать государя отъ намфренія дать ее.

Около Александра скоро послъ его восшествія на престолъ собрались друзья его юности: гр. П. А. Строгановъ, кн. А. А. Чарторыйскій, Н. Н. Новосильцевь и гр. В. П. Кочубей; они образовали такъ называемый «негласный комитетъ», который вмъстъ съ государемъ изучалъ состояніе Россіи, положеніе д'єль и реформы, которыя следовало ввести. Въ кружокъ этотъ не входили, но тесно примынали нъ нему Лагарпъ, отчасти Н. С. Мордвиновъ, гр. А. Р. Воронцовъ. Члены кружка всв принадлежали къ тогдашней высшей аристократіи. Въ русской жизни они представляли новый типъ, который явился следствіемъ манифеста о вольности дворянства и той западно-европейской образованности, которая широкою струей начала вливаться въ верхніе слои русскаго общества съ половины XVIII въка. Европейски-образованные, матеріально обезпеченные, сближавшіеся съ аристократическими кружками Европы, не чуждые, --- конечно, ограниченной степени, демократическихъ принциповъ 1789 молодые и благородные, они готовы были отдать свои силы на пользу родины. Но они тогда имъли свою программу и соглашались работать подъ условіемъ проведенія въ жизнь этой программы. Это явленіе новое въ послѣ-петровской Руси. Неофиціальный комитеть болье походить на «избранную раду» Грознаго,

чьмъ на государственныхъ дъятелей XVII — XVIII вв., воспитанныхъ въ суровой школъ обязательной службы, въ идеяхъ Правды воли монаршей. Такіе слуги, конечно, очень полезны, и упомянутыя лица оказали бы Россіи и Александру огромную услугу, если бы они обладали и другими свойствами мужей истинногосударственныхъ. Быстрымъ возвышеніемъ они обязаны были своему происхожденію и положенію, а не выдающимся способностямъ. Они были хорошо образованы, но знаній спеціальныхъ по темъ отраслямъ управленія, во главъ которыхъ они стали, у нихъ не было; не было у нихъ ни ремесленной сноровки дъльцовъ, поднявшихся снизу, ни даже правительственной, а тъмъ болъе государственной традиціи. Въ л'ьтописяхъ русской государственности это все новыя фамиліи, ранье не встрычавшіяся вы ряду крупныхъ дыятелей. Въ Петербургъ они пользовались очень громкой репутаціей, особенно кн. А. Чарторыйскій и Н. Н. Новосильцовъ; но иностранные пипломаты находили ихъ значительно ниже ихъ славы. Многочисленныя и многор вчивыя записки, донесенія и мн внія ихъ отличаются неръдко ученическимъ характеромъ, обличаютъ въ составителяхъ людей, пытающихся найти върный путь; но это не политики большого государства. Авторы этихъ мнъній необыкновенно самоувърены и самодовольны, но общими разсужденіями плохо прикрывають свое незнание и неумёнье повернуть обстоятельства въ желательномъ направленіи. До извъстной степени — ихъ несчастіе, что съ первыхъ же шаговъ имъ пришлось частью бороться, частью только соперничать съ искусными западно-европейскими цъятелями.

По мнънію негласнаго комитета сначала слъдовало широкими административными и общественными реформами улучшить ложеніе въ странъ, а потомъ уже чрезъ нъсколько льтъ можно думать о введеніи представительства народнаго. Необходим вишимъ условіемъ также комитеть почиталь тайну реформы и то условіе, чтобы ни у кого не могло быть сомнинія въ томъ, что реформу даеть царь по своему собственному, свободному желанію. Между тъмъ многочисленные противники друзей Александра, вельможи и сотрудники Екатерины, согласно указывали на Сенатъ, какъ на органъ, который при лучшихъ условіяхъ можетъ быть действительнымъ хранителемъ русскихъ законовъ и законности въ жизни. Односторонне объясняя причины паденія Сената честолюбіемъ и алчностью многочисленныхъ временщиковъ, люди этого направленія полагали необходимымъ укръпить Сенать, введя, напр., въ его составъ членовъ, выбираемыхъ дворянскими обществами, установивъ несмѣняемость сенаторовъ, окончательность приговоровъ Сената и право дълать представленія въ тъхъ случаяхъ, когда новые законы окажутся противоръчащими старымъ. Слъдовало, по этому мнънію, дать право Сенату требовать объясненій и отчета отъ управляющихъ всёми вёдомствами.

Въ этихъ предположеніяхъ не заключается ничего конституціоннаго. Однако противники, либералы-друзья Александра и Лагарпъ, встревожились, тъмъ болъе, что Александръ сначала какъ будто сочувствоваль этимь планамь. Негласный комитеть увидыль въ этомъ умаленіе правъ государя; онъ опасался, что государю свяжуть руки. Опасенія эти были не безь основанія. Боролись два направленія: екатерининское и новое. Легко можно себъ представить, въ какомъ духъ сталъ бы дъйствовать на такихъ началахъ устроенный Сенатъ: всякое движеніе въ сторону уравненія сословныхъ правъ встръчало бы представленія Сената о противоръчіи съ законами. Молодой партіи нетрудно было разбить доводы сторонниковъ Сената и указать болъе точно причины паденія его авторитета. Негласный комитеть хотьль сохранить за Сенатомь лишь судебное вначеніе, находя, что правительственныя и законосовъщательныя функціи его должны быть переданы другимъ органамъ. Члены негласнаго комитета на первое мъсто выдвигали введеніе въ Россіи министерской или единоличной формы управленія по примъру Западной Европы, какъ способа лучше обезпечивать быстроту, точность, единство и законность управленія. Однако, что касается законности и единства, они не могли не видъть, что на Западъ законность достигалась хорошо устроенной отвътственностью министровъ предъ какимъ-либо учрежденіемъ, а единство — политическимъ единомысліемъ лицъ, составляющихъ кабинетъ. Ни перваго, ни второго у насъ не было. Напротивъ, должно было опасаться, что новые министры, каждый отдёльно докладывая государю, будуть испрашивать у него противоръчащія высочайшія резолюціи. Въ виду этого негласный комитеть пошель на компромиссъ: онъ проектировалъ нѣкоторую отвѣтственность министровъ предъ Сенатомъ и особое учреждение Комигета Министровъ, въ которомъ государь выслушивалъ бы совмъстные доклады министровъ и сообща со всёми ими принималъ бы рёшенія по дъламъ управленія. Въ такомъ духъ и произведена была реформа 1802 г. 8 сентября, учрежденіе министерствъ.

Реформа эта оказалась очень неудачной. Министерства организованы были слабо; правильнъе сказать, что манифестомъ 8 сентября учреждены были лишь должности министровъ, такъ какъ коллегіи были сохранены, только между ними и государемъ стали теперь министры. Сенату указъ 8 сентября 1802 г. далъ важное право представлять государю въ тъхъ случаяхъ, когда Сенатъ усмотритъ противоръчіе между новымъ указомъ и прежнимъ; Сенату же предоставлено было разсмотръніе министерскихъ отчетовъ. Очень скоро право представленія было отнято, ибо Сенату было разъяснено, что право это относится только къ указамъ прошлыхъ царствованій. Отчетовъ министровъ Сенату не пришлось разсматривать, такъ какъ только одинъ Кочубей внесъ въ Сенатъ свой отчетъ за первый годъ управленія министерствомъ внутреннихъ дълъ.

Надо было очень плохо знать русскую жизнь, чтобы полагать, будто учрежденіе, въ которомъ предсѣдательствуетъ государь, а членами состоятъ довѣреннѣйшіе его сотрудники, можетъ остаться въ той второстепенной роли, которую ему назначила реформа 1802 г., между тѣмъ въ 1802 — 1805 гг. императоръ Александръ почти не пропускалъ засѣданій Комитета Министровъ.

Благодаря такому совершенно исключительному вниманію государя нъ Комитету, въ немъ сосредоточилась почти вся правительственная дъятельность. Въ то время, какъ работа Непремъннаго Совъта чрезвычайно упала, Комитетъ Министровъ разсматривалъ государственныя смъты, принималь мъры для покрытія дефицитовъ, утверждалъ штаты, устанавливалъ новыя раздёленія губерній, даже иногда обсуждаль вопросы внішней политики, т.-е. Комитетъ Министровъ становился и законосовъщательнымъ учрежденіемъ. Государю неръдко подавали жалобы на ръшенія Сената; иногда самъ Александръ, слъдя за какимъ-нибудь дъломъ, оставался недоволенъ Сенатомъ. Въ обоихъ случаяхъ Александръ приказываль или пересмотръть дъло въ комитетъ, или спрашиваль у комитета, какъ понудить Сенатъ къ болъе совершенной работъ; случалось, что и самъ комитетъ при слушаніи какого-либо дъла обращаль вниманіе государя на неправильныя, по его мижнію, дъйствія Сената. Конечно, положенія комитета получали силу только по утвержденіи ихъ государемъ и если Сенатъ получалъ выговоръ или замъчаніе, то лишь отъ имени государя, но фактически вышло, что не Сенать наблюдаль за закономърностью министровъ, а наоборотъ. Еще хуже дъла пошли послъ того, какъ Комитетъ Министровъ сдълался учрежденіемъ; съ 1808 г. государь въ немъ больше уже не бывалъ, ему лишь представляли на утвержденіе журналы комитета. Тогда министры, по замъчанію Кочубея, «уже безъ стъсненія на тельгахъ» стали возить цыла въ комитеть; обсуждение дъль превратилось въ заслушивание ихъ и оправдывалась поговорка: рука руку моеть; комитеть сталь весьма удобнымъ для министровъ учрежденіемъ, чрезъ который имъ легко было добиться и новаго указа, и изъятія изъ обычнаго порядка, и измъненія стараго закона. Вышло именно то, чего опасались больше всего въ 1801 — 1802 гг., когда обсуждалась реформа: надъялись ввести въ управление больше законности и законом врности, а вышло самовластие министровъ. Министерская система на первыхъ порахъ принесла больше вреда, чъмъ пользы.

Неудивительно, что мыслящіе люди въ виду такой неудачи важной реформы охвачены были безпокойствомъ и тревогою. Правительство въ 1801 — 1802 гг. такъ много говорило о своемъ желаніи водворить законность, давало объщанія, а они остались неисполненными. Одни изъ первыхъ громко порицать новый порядокъ, и въ частности Комитетъ Министровъ, стали бывшіе члены негласнаго комитета, съ 1807 г. совсъмъ разошедшіеся со своимъ царствента.

нымъ другомъ. Историкъ не можетъ забыть, что они предложили устроить комитетъ, что на первыхъ порахъ они были его душой; положеніе, данное комитету въ 1808 г., не было по существу новымъ, оно закрѣпило за комитетомъ ту структуру, которую онъ получилъ въ 1802 — 1805 гг. Главная вина падаетъ на Александра. Если онъ не захотѣлъ передать какому-либо учрежденію пѣйствительный надзоръ за закономѣрностью управленія, то послѣ тѣхъ категорическихъ обѣщаній, которыя онъ давалъ, онъ самъ долженъ былъ взять на себя этотъ надзоръ и въ той или другой мѣрѣ его осуществлять. Это было бы очень трудно, потребовало бы большого вниманія; очень можетъ-быть, что чрезъ нѣсколько пѣтъ Александръ и утомился отъ этой работы, но мы не видимъ, чтобы онъ это дѣлалъ.

Недовольны остались объ партіи — и приверженцы Екатерининскихъ временъ и «либералы». Первое выступленіе Александра вышло неудачнымъ.

Немного вышло и изъ многихъ разговоровъ по крестьянскому вопросу. Противники кръпостного права были; нъкоторые изъ нихъ (напр., Кайсаровъ) говорили и писали съ большимъ одушевленіемъ, называя это явленіе «ужаснымъ чудовищемъ, исчадіемъ ада», выражали надежду, что оно «будетъ уничтожено благословеннымъ геніемъ человъчества»; возмущался и государь, читая объявленія о продажъ людей. Но не было лицъ, которыя могли бы указать удобные для государства способы, чтобы покончить съ рабствомъ. Противники кръпостничества понимали, что ръшить этотъ вопросъ было не такъ просто: мало освободить, надо было освободить хорошо, обезпечить хозяйственный быть крестьянь. Даже только что цитированный нами писатель, ярый противникъ рабства, и тотъ говорилъ: «того, кто долгое время былъ лищенъ свъта, нужно пріучать къ нему понемногу»; «было бы безуміемъ дать 20-и милліонамъ рабовъ возможность полнъйшей свободы дъйствій». Государь надъялся на сочувствіе самихъ владъльцевъ крестьянъ; поэтому онъ съ больщою радостью принялъ предложение С. П. Румянцева и сдълалъ изъ него законъ 1803 г. о свободныхъ (вольныхъ) хлъбопашцахъ. Основа этого акта — добровольное соглашение владъльцевъ съ крестьянами объ отпускъ послъднихъ на волю съ землею; соглашенія эти всякій разъ должны были представляться на утвержденіе государя въ тіхъ видахъ, чтобъ крестьянскій быть быль хорошо обезпеченъ. На основаніи этого закона всего въ царствованіе Александра I освобождено было немного болъе 40.000 душъ крестьянъ; следовательно, большихъ практическихъ последствій законъ этотъ не имълъ, развъ что указалъ правительству на необходимость вступить на иной путь, чёмъ путь добровольныхъ соглашеній. Въ продолженіе всего царствованія Александръ весьма благосклонно относился къ крестьянамъ. Въ тъхъ довольно многочисленныхъ случаяхъ, когда акты объ увольненіи составлены были

съ нарушеніемъ формы, государь всегда давалъ резолюцію, благопріятную для крестьянь. Къ жалобамъ крестьянъ на помъщиковъ государь относился всегда внимательно и весьма ръшительно отклоняль попытки воспретить крестьянамъ подавать лично просьбы государю. «Многія уже просьбы, — писаль онь, — принесенныя мнъ, оказались справедливыми, хотя мъстное начальство и не доносило министерству о противозаконныхъ дъйствіяхъ помъщиковъ; сверхъ того, извъстно мнъ, что были случаи, гдъ крестьяне, жалующеся на помъщиковъ, въ замъну удовлетворенія были еще наказываемы». Александръ установилъ очень важное правило, чтобъ всякій приговоръ, которымъ присуждалось къ наказанію болѣе семи. лицъ, непремънно представляли бы на Высочайшее разсмотръніе, и смотръль на дъло совсъмъ не съ формальной стороны. Въ одномъ случав, напр., 114 крестьянъ всвми инстанціями приговорены были къ разнымъ наказаніямъ; государь нашелъ, что крестьяне имёли справедливыя причины быть недовольными, и приказаль ихъ освободить отъ наказанія, а начальствующихъ подвергнуть наказанію. Пом'єщиковъ, изобличенныхъ въ жестокости обращенія, Александръ часто отдавалъ подъ опеку, исключалъ со службы, предавалъ суду; крайне негодовалъ онъ, узнавая, что въ его государствъ люди продаются безъ земли, иногда открыто, на ярмаркахъ. Но сколько-нибудь значительныхъ законодательныхъ мъръ о крестьянахъ (исключая крестьянъ Прибалтійскаго края) не было проведено; уничтожить эло онъ оказался не въ силахъ. Освобожденіе крестьянъ Прибалтійскаго края безъ земли доказываеть, что вопросъ этотъ тогда далеко не созрълъ еще и не былъ вполнъ выясненъ, хотя и были проекты, предлагавшие выкупную операцію.

#### III.

# Внъшняя политика Александра I до Отечественной войны.

Не менъе трудная задача представлялась Александру и въ политикъ внъшней. Международное положение России требовало самаго внимательнаго отношения, и въ то же время обстоятельства не позволяли медлить.

Вся Европа была въ огнѣ уже нѣсколько лѣть, когда Александръ вступилъ на престолъ. Передъ гигантской борьбой революціонной Франціи съ Европой кажутся ничтожными продолжительныя коалиціонныя войны XVI — XVIII ст., — Тридцатилѣтняя, Семилѣтняя, за разныя наслѣдства и т. п. На карту поставлено было основное начало европейскаго общежитія — самостоятельность и свобода отдѣльныхъ государствъ. Какое положеніе въ этой борьбѣ должна была занять Россія?

Она стояла какъ бы на распутьи трехъ дорогъ. Пользуясь свочимъ географическимъ положениемъ въ сторонъ отъ главнаго театра

войны, увѣренная въ томъ, что революція не можетъ заразить умы ея населенія, Россія, по мнѣнію нѣкоторыхъ, могла уклониться отъ борьбы и даже воспользоваться общимъ замѣшательствомъ для окончанія нѣкоторыхъ своихъ дѣлъ и счетовъ; Россія могла присоединиться къ общей коалиціи противъ Франціи, и, наконецъ, она могла за дорогую цѣну продать свой союзъ и свою помощь Франціи.

Всматриваясь въ событія глубже, нельзя не признать, что выборъ быль болье ограничень. Оставаться нейтральною Россія не могла. При Екатеринъ, благодаря возвращенію западно-русскихъ земель и пріобрѣтеніямъ на югѣ, Россія выросла въ первостепенную державу. Изъ государства, которое еще и послъ Петра къ Европъ собственно прикасалось на небольшомъ простренствъ отъ Западной Двины до Финскаго залива и свои торговые и экономическіе интересы сосредоточивало на Балтійскомъ моръ, Россія стала державой, пограничная линія которой съ Европою начиналась отъ Финскаго залива и оканчивалась на Черномъ моръ, въ которое текли по плодоносной, черноземной равнинъ многоводныя, широкія ръки. Здъсь, на Черномъ моръ, открывались новые рынки русской торговль; черезъ Черное море Россія получила доступъ и нъ богатымъ рынкамъ Средиземнаго моря. Результаты эти были слъдствіемъ уничтоженія Польши, какъ государства. Въ обстоятельствъ этомъ крылась не малая опасность. Возстановленіе Польши, о чемъ мечтали и хлопотали поляки, не хотъвшіе мириться съ происшедшимъ, даже возстановленіе части Польши грозило, при тогдашнемъ настроеніи польскаго народа, большими осложненіями всёмъ тремъ державамъсоюзницамъ, раздълившимъ Речь Посполитую; но наибольшими затрудненіями угрожало оно именно Россіи, потому что для Россіи пріобрътенія ея были и больше, и важнъе: одно дъло было бы для Пруссіи потерять Познань и даже Данцигь, или для Австріи—Галицію, другое—для насъ Западную Русь: мы теряли въ такомъ случаъ свое кровное, и если бы русскіе откинуты были снова къ Западной Двинь и Дныпру, то было бы трудно отстаивать черноморскія владынія. Поляки же въ постигшей ихъ горькой участи искали помощи, главнъйшимъ образомъ, у Франціи, не признавшей раздъловъ Польши.

Франція угрожала намъ не въ одной Польш'є; гораздо сильн'є она грозила со стороны Балканскаго полуострова. Египетская экспедиція, утвержденіе Франціи въ Италіи, подступы нъ Иллиріи, постоянныя связи и заигрыванья съ греками, — все угрожало насущнымъ и исконнымъ интересамъ Россіи. До Екатерины восточный вопросъ для русскихъ былъ вопросомъ національнорелигіознымъ: на Черномъ мор'є мы ничего не им'єли и желали изгнать турокъ изъ Европы. Со временъ Екатерины Россія заняла совершенно исключительное положеніе. Русскіе консулы играли роль губернаторовъ въ Турціи, Черное море считалось моремъ закрытымъ, по которому плавали только турецкія и русскія суда. Въ Архипелаг'є мы им'єли острова, и Дарданельскій про

ливъ открытъ былъ для прохода русскихъ военныхъ кораблей. Англія — вскорѣ главная и опаснѣйшая наша противница на Ближнемъ Востокѣ — тогда, еще не боясь Россіи, скорѣе благопріятствовала нашимъ шагамъ на Босфорѣ. Для Россіи стало существенно важно, кто будетъ владѣтъ ключами Чернаго моря, Босфоромъ и Дарданеллами. Если эти ключи не въ нашихъ рукахъ, то предпочтительнѣе было, чтобъ они оставались въ турецкихъ, чѣмъ попали бы во враждебныя намъ руки — французовъ, австрійцевъ или кого другого.

Два эти пункта — Польша и Турція — и не позволяли Россіи уклониться отъ борьбы, ибо иначе вопросы эти могли быть рѣшены безъ участія нашего. Было, слѣдовательно, два выхода: или противъ Франціи, или съ Франціей противъ Европы.

Очень многое говорило за то, что Россія должна соединиться съ остальною Европою противъ Бонапарта. Старыя традиціи связывали насъ съ Пруссіей и Австріей: мы привыкли съ ними дълать дёла, вмёстё съ ними мы раздёлили Польшу; он были наши старыя знакомыя, ничемъ намъ неугрожавшія, напротивъ, постоянно между собой соперничавшія и обращавшіяся къ намъ. Франція, напротивъ, въ продолженіе всего XVIII в. была нашимъ главнымъ противникомъ, вредившимъ Россіи гдъ только можно. Теперь Франція обнаруживала совершенно невъроятныя притязанія, Франція распространяла идеи, которыя угрожали спокойствію государствъ; наконецъ, во главъ Франціи стоялъ человъкъ, прочность положенія котораго не могла не вызывать сомніній. Трудно было предсказать, что произойдеть во Франціи послів удаленія Бонапарта; разумно ли было связывать судьбу Россіи съ судьбою «выскочки», хотя и геніальнаго. Противъ Франціи ръшительно выступала Англія, съ которой у Россіи были не только дружественныя политическія отношенія, но и экономическія, такъ какъ Англія была главнымъ нокупателемъ нашего сырья. Прекращеніе торговли съ Англіей угрожало и финансовымъ интересамъ страны, и интересамъ вліятельныхъ классовъ имперіи: они всѣ стояли на сторонѣ Англіи; въ этомъ они заинтересованы были и матеріально, и нравственно, ибо, воспитанные французами-эмигрантами, эти русскіе столько же любили старую королевскую Францію, сколько ненавидъли санкюлотовъ революціи. Поскольку человъческій разумъ могъ предвидъть, казалось невъроятнымъ, чтобы Франція могла устоять противъ остальныхъ государствъ континента, поддерживаемыхъ англійскими деньгами. Наконецъ, вступая въ борьбу съ хищникомъ Бонапартомъ, не становился ли русскій царь во главѣ прекраснаго дъла свободы народовъ, защиты слабыхъ отъ сильнаго. Итакъ, было гораздо больше данныхъ за дъйствія противъ Франціи.

Но почему такъ нерѣшительны были обѣ старыя наши сосѣдки—Австрія и Пруссія, послѣдняя особенно? Почему онѣ скользили, можно сказать, по союзамъ; отчего онѣ съ такою легкостью

склонны были переходить съ одной стороны на другую; сегодня война съ Франціей, завтра — союзъ. Разбитыя сегодня на-голову, онъ не теряли спокойствія духа и хладнокровно запрашивали себъ новыхъ территорій, какъ будто онъ побъдили. Дъло томъ, что шла борьба по преимуществу между Франціей и Англіей изъ - за мірового господства, нъсколько иначе понимаемаго и выражаемаго обоими противниками. Франція потому и не могла насладиться успъхами своихъ побъдъ, что Англія не давала ей мира, и Франція истощала всѣ усилія, чтобы принудить Англію къ миру. Объ стороны знали, чего онъ хотъли, объ стремились къ міровому господству; Англіи, впрочемъ, довольно было господства на моръ. Другія же государства, главнымъ образомъ, Австрія и Пруссія, втянутыя въ борьбу, преслѣдовали свои цѣли — увеличить свои силы и земли; вознагражденіемъ для Пруссіи могъ быть и Ганноверъ, но могла быть и Саксонія, можно было найти его и въ другомъ мъстъ; Австрія искала себъ вознагражденій и въ Баваріи, и въ Италіи, и на Балканскомъ полуостровъ.

Очевидно, что положеніе Россіи было не безвыгодно, но требовалось большое знаніе, искусство и опытность, чтобы опредълить ясно роль Россіи и то, чего ей нужно добиваться. Иначе безразлично, какую сторону она ни приметь, она рисковала таскать каштаны изъ огня для другихъ; да и достоинство и силы Россіи не позволяли ей принять участіе въ этой борьбѣ только въ качествѣ союзника той или другой стороны. Если многое было противъ Франціи, то многое было и за нее. Географически несоприкасавшіяся, оба государства эти не имѣли смежныхъ интересовъ, легко могли размежеваться; союзъ съ Наполеономъ со временемъ можно было обратить въ союзъ Россіи и Франціи, основанный на взаимныхъ выгодахъ; если Бонапартъ казался лукавымъ и невѣрнымъ союзникомъ, то Меттернихи, Луккезини и Гаугвицы также не должны были внушать къ себѣ довѣрія; они были только сортомъ помельче.

Къ ръшенію этой труднъйшей задачи и приступиль императоръ Александръ. Къ несчастью его и Россіи, почти всъ окружавшіе императора—и дипломаты школы Екатерины (гр. Морковъ, А. Р. и С. Р. Воронцовы, Колычевъ), и молодые его друзья — были ръшительно на сторонъ Англіи, ненавидъли, частью презирали Наполеона. На ряду со всевозможными обвиненіями Бонапарта, какъ человъка и правителя, они выставляли предъ государемъ достойное всякой хвалы поведеніе Англіи; они были англоманами больше самихъ англичанъ. Александръ относился къ международному положенію болье чутко и осторожно, чъмъ они, но и въ этомъ вопросъ не обнялъ дъла во всей его широтъ и не обнаружилъ яснаго, опредъленнаго пониманія; поэтому дъйствія его отличались непослъдовательностью. Россіи, конечно, угрожала опасность и въ Польшъ, и на Бадканскомъ полуостровъ, но опасность

эта была еще только въ возможности. Во всякомъ случав, обстоятельства давали руководителямъ русской политики возможность арвло обдумать двло во всвхъ его подробностяхъ, выбрать для выступленія вполнв удобный моментъ и приготовиться такъ, чтобы выступленіе Россіи соотвътствовало ея силв и значенію. Ничего подобнаго Александръ не сдвлалъ. Трудно даже сказать, чвмъ собственно руководствовался онъ при первомъ своемъ выступленіи: сознаніемъ ли опасности, грозившей реальнымъ интересамъ Россіи, или желаніемъ явиться защитникомъ угнетаемыхъ Наполеономъ народовъ. Повидимому, въ умв Александра были соображенія и того, и другого порядка. Организовано же двло было такъ.

Россія выступала въ защиту всѣхъ угнетенныхъ народовъ; но ближайшею цёлью для Чарторыйскаго, офиціальнаго руководителя внъшней политики Россіи, было возстановленіе Польши границахъ 1772 г. Изъ дъйствій государя слъдуеть, что если онъ и принималь этоть плань, то только частью. Онь побхаль въ Пулавы, гдъ ознакомился лично съ очень многими представителями высшаго польскаго общества, но отказался жхать изъ Пулавъ въ Варшаву, чтобы провозгласить тамъ себя королемъ возрожденной имъ Польши, на чемъ настаивалъ Чарторыйскій. Вмъсто этого Александръ вступилъ въ дружественные переговоры съ Пруссіей и затёмъ самъ поёхалъ въ Берлинъ, гдё закрёпилъ клятвою у гроба Фридриха Великаго дружбу свою съ Фридрихомъ-Вильгельмомъ III, и такъ какъ Пруссія отказалась присоединиться къ союзникамъ, то тяжесть борьбы падала на австрійскія и русскія войска, при чемъ австрійцамъ пришлось д'виствовать раньше, ч'вмъ подошли новыя русскія силы; союзники давали себя разбить поолиночкѣ.

Самую слабую сторону этого выступленія составляли отношенія къ Пруссіи; совершенно ясно, что только въ союзѣ съ обѣими державами—Австріей и Пруссіей—Россіи стоило воевать противъ Франціи: и предыдущія и послѣдующія событія доказали, что такая коалиція вполнѣ возможна, но, какъ извѣстно, даже это не было достигнуто, хотя польскія дѣла безъ соглашенія съ Пруссіей рѣшить было нельзя. Мало того, Австрія не была готова и намѣревалась начать военныя дѣйствія нѣсколько позже, Россія ее торопила. Въ заключеніе всего главнокомандующій нашей арміей, Кутузовъ, не былъ хозяиномъ въ своемъ дѣлѣ. Императоръ и его молодые друзья увѣрены были въ полной побѣдѣ.

20 ноября 1805 г. подъ Аустерлицемъ союзники потерпѣли рѣшительное пораженіе. Послѣ этого Александръ вывелъ свои войска изъ Австріи, которая поспѣшила заключить миръ съ Франціей (Пресбургскій), не упоминая даже въ договорѣ о Россіи. Что должны были думать современники русскіе? Для чего-то повели русское войско въ далекую Богемію, похоронили на чужбинѣ значительную его часть и съ остатками вернулись въ Россію. Русское

войско уже забыло, что значить поражение въ большомъ дълъ, и вдругь мы были разбиты въ присутствіи своего государя, который впервые послѣ Петра быль при своей арміи. Самолюбіе Александра должно было очень страдать: въ Россіи, впрочемъ, широко пронеслось слово «измѣна»; Александра не осуждали, а жалѣли, но едва ли отъ этого Александру было легче. Было бы полбъды, если бы на этомъ можно было прекратить дѣло, но потерпѣвшій пораженіе не воленъ прекратить войну, когда захочетъ. Опасаясь враждебныхъ действій Франціи на Востоке, Александръ въ іюне заключиль союзь сь Пруссіей; въ сентябръ вспыхнула война между Франціей и Пруссіей; скоро прусскія войска были совсъмъ разбиты, Берлинъ занятъ французами; король прусскій удалился въ Мемель и просиль помощи Александра. Александръ не колебался, немедленно двинуты были полки на помощь Пруссіи. Про это выступленіе приходится сказать почти то же, что о первомъ. Общее положение ухудшилось: Австрія уже разбита, Пруссія тоже; было почти несомнънно, что война съ Пруссіей окончится возстановленіемъ Польши; Турція готовилась напасть. При такомъ положеніи возможны были два исхода: или перенести невзгоды, какъ слъдствіе неудачной политики, позволившей Наполеону разбить Австрію, или вступить въ рѣшительную борьбу съ Франціей и подготовиться ко всёмъ случайностямъ этой войны. Александръ не сдълалъ ни перваго, ни второго, а повелъ недостаточно сильное войско на помощь Пруссіи, уже совершенно безсильной. Россія опять выступила не самостоятельно, а въ качествъ союзницы, борьбу же приходилось вести ей одной. Къ серьезной войнъ съ Франціей Россія была не готова.

Битвы подъ Прейсишъ-Эйлау и Пултускомъ были нервшительны. Зима 1806—1807 гг. и французамъ пришлась очень тяжело. Наполеонъ понялъ, что безъ поддержки сильной державы ему не добиться мира съ Англіей, и искалъ союзника. Онъ колебался между Польшей, Австріей и Россіей. Отъ Польши онъ скоро отказался; посътивъ Варшаву, онъ увидълъ, что поляки-войско и поляки-государство двъ совершенно разныя вещи; насколько первые ему нравились, настолько варшавскій сеймъ его разочароваль. Къ союзу съ Австріей его очень склонялъ Талейранъ; Наполеонъ самъ потомъ сказалъ Меттерниху, что охотнъе бы заключилъ союзъ съ ними, какъ европейцами, чъмъ съ русскими медвъдями, которыхъ следовало бы прогнать опять въ ихъ леса, но... Мы знаемъ, что значило это «но»: «медвъди» сражались куда лучше австрійцевъ. Думы Наполеона мы знаемъ по его перепискъ. Думъ Александра не знаемъ, можемъ только догадываться; друзьямъ его казалось, что онъ безцъльно бродилъ по улицамъ Тильзита, лорнируя прохожихъ...

Подъ Фридландомъ Наполеонъ въ іюнъ 1807 г. разбилъ русское войско. Александръ заговорилъ о перемиріи, Наполеонъ — о

миръ. Оба императора свидълись на историческомъ плоту, поставленномъ посреди Нъмана у г. Тильзита. Здъсь заключенъ былъ не только миръ Россіи съ Франціей, но союзъ и тъсная дружба обоихъ государей. Какъ это могло случиться? Какъ ръшился Александръ столь круто повернуть свою политику?

Различно отвъчаютъ на этотъ вопросъ. Однимъ казалось, что молодой, неопытный, колеблющійся Александръ былъ очарованъ, загипнотизированъ Наполеономъ, подпалъ подъ его вліяніе, другіе, напротивъ, полагаютъ, что Александръ обманулъ, провелъ Наполеона, притворился ненавистникомъ Англіи, получилъ выгодный миръ и потихоньку приготовился къ войнъ.

Можно ли допустить, что Александръ обощелъ, обманулъ Наполеона? Наполеонъ совсъмъ не такой человъкъ, котораго можно было бы провести. Условія Тильзитскаго мира вовсе не выгодны для Россіи: то, чего опасались, совершилось: не подъ своимъ именемъ, но на дълъ, Польша была возстановлена, и этимъ русской политикъ и государственнымъ интересамъ нанесенъ несомнънный ущербъ; положение это признаютъ и французские историки, они оправдываютъ Наполеона тъмъ, что, заключая союзъ съ Александромъ, онъ долженъ былъ принять мъры на случай смерти Александра, если бы его преемникъ пошелъ другой дорогой. Это върно; но какой же это союзъ, когда одна сторона дълаетъ другой самую большую непріятность? Россія примыкала къ континентальной системъ, и этимъ Англія, врагъ Франціи, обрекалась на медленную смерть; Россія же по Тильзитскому договору получала лишь кажущуюся выгоду: она выходила изъ войны безъ матеріальнаго ущерба и даже увеличивала нъсколько свою территорію; поэтому можно было въ глазахъ народа представить окончание войны случав не какъ пораженіе; было пощажено всякомъ ущербъ нравственный былъ самолюбіе Александра; но значителенъ. Александръ не только терялъ ореолъ защитника народовъ противъ тираніи Бонапарта, но и становился въ одну категорію съ тѣми многочисленными государями Германіи, которые, въ союзъ съ Наполеономъ, увеличивали свои владънія, Россія теряла самостоятельное мъсто и начинала дъйствовать какъ спутница Франціи. Всѣ выгоды Россіи отъ договора были въ будущемъ: Наполеонъ разръшалъ сдълать завоеванія и даже заботливо объяснялъ новому союзнику, въ какихъ именно мъстахъ ему надо исправить границы. Такъ именно и былъ понять трактать русскимъ обществомъ: негодованіе было сильное, и неизвъстно, что больше раздражало, предстоявшая ли война съ Англіей или потеря Россіей самостоятельности. Фикція двухъ великихъ имперіей — Запада и Востока, подълившихъ между собою міръ, — не могла закрыть глаза русскимъ, которые боялись, какъ бы не увидъть въ одинъ прекрасный день только одну имперію.

Условія мира были выгодны для Наполеона и тяжелы для Александра. Почему же Александръ пошелъ на такія условія? Многіе полагають, что, принимая эти условія, онъ уже думаль о томъ, какъ уничтожить ихъ; что онъ выгадывалъ время, необходимое для подготовки новой войны.

Въ 1805—1807 гг. Александръ не былъ Макіавелли; про его пъйствія можно сказать много-что они были легкомысленны, стремительны, своенравны, что онъ не жалълъ своего народа, что онъ былъ упрямъ, но по правдъ надо добавить, что его поступки были юношески горячи, благородны и рыцарственны... Истинный характеръ отношеній Александра къ Наполеону въ Тильзитъ раскрывается послъ Тильзита, въ 1807—1808 гг.: когда противъ Александра поднялась, можно сказать, буря въ обществъ, когда къ нему съ упреками - мольбами обращались его близкіе, даже родная мать, когда онь зналь о всеобщемь недовольствь, -почему онь, такой чуткій къ мнѣніямъ другихъ о себѣ и хитрый, молчалъ? Ужели недостаточно было несколькихъ намековъ, жестовъ даже, чтобы успокоить общество; въдь онъ быль такой мастеръ на подобные пріемы. Что за выгода была ему принять на себя особаго рода мученичество и видъть, что всъ кругомъ считають его обманутымъ? ради чего онъ разошелся съ людьми, которыхъ раньше уважалъ? Но еще болъе сильное впечатлъніе производять его продолжительныя бесёды съ Коленкуромъ въ 1807—1808 гг. Жутко и больно читать отчеты Коленкура о разговорахъ его съ царемъ.

Поведеніе Александра объясняется его ув'вренностью, что р'вшительные успъхи русскаго оружія на Дуна сдълають франко-русскій союзъ народнымъ. Постоянно возвращаясь къ словеснымъ объщаніямъ Наполеона въ Тильзитъ, Александръ постоянно допытывался; когда же Наполеонъ намъренъ привести въ дъйствіе свои слова, когда онъ пойдетъ во главъ своей арміи на Турцію, гдъ сойдутся оба императора. Онъ заговариваль объ этомъ такъ настойчиво, что изъ Франціи пришель, наконець, положительный отвъть, но Наполеонъ за это требовалъ себъ новаго вознагражденія и указываль его тамъ, гдѣ Александръ не могъ согласиться: Наполеонъ требоваль себъ Силезіи и низведенія Пруссіи въ разрядь государствь, не имѣющихъ права имѣть армію! Наполеонъ грубо прибавлялъ, что пруссаки отъ этого будутъ счастливъе и богаче. Потомъ, завязнувъ въ Испаніи, онъ согласился, назначилъ свиданіе для установленія срока, потомъ свиданіе безъ срока... Если бы Александръ не мечталъ о завоеваніяхъ на Востокъ, онъ не сталъ бы раздражать своего «союзника» напоминаніями о Восток'ь, не сталь бы торговаться изъ-за Дарданеллъ. Во время переговоровъ съ Коленкуромъ у Александра наполовину срывались жестокія слова о цене союза. Такими словами онъ не усыплялъ Наполеона, а напротивъ-будилъ в притранителения для до да на надале вы возда Но это слова, а дъйствія? Ужели это приготовленіе къ войнъ съ Франціей послъ Аустерлица, Эйлау и Фридланда, вести четыре войны съ 1808 г.: со шведами, съ Англіей, съ Турціей и Персіей?

Кажется ясно, что Александръ добросовъстно исполнялъ принятыя на себя обязательства. Что же могло заставить его такъ круто перемънить систему? Прежде всего была ли у него опредъленная система? Онъ выступилъ противъ Наполеона во имя угнетенныхъ народовъ, но едва ли кто станетъ утверждать, что защита угнетенныхъ народовъ составляла систему или даже принципъ политики Александра. Не разъ, когда обстоятельства угнетали Александра, онъ старался привлечь къ себъ эти самые угнетенные народы, но онъ забывалъ о нихъ въ дни счастья или спокойствія. Такъ, уже въ 1806 г. русское правительство вступило въ переговоры съ славянскимъ населеніемъ Турціи — съ болгарами, сербами, босняками и герцеговинцами: въ 1806 г. Александръ далъ слово маленькой республикъ Семи Острововъ, что онъ не положитъ сабли своей въ ножны; пока не добьется ихъ самостоятельности. Предъ войной 1812 г. на эти народы возлагались особыя надежды, но на Вънскомъ конгрессъ для нихъ не было ничего сдълано, несмотря на напоминанія. Такой принципь не гармонироваль бы и съ міросозерцаніемъ Александра; уже второе его выступленіе въ 1806 гг. вызвано было въ нъкоторой степени личнымъ его отношениемъоскорбленнымъ самолюбіемъ и дружбою къ Фридриху-Вильгельму.

Александръ мѣнялъ въ Тильзитѣ-и уже не въ первый разъне систему, а союзника: сначала онъ имълъ союзникомъ Франца австрійскаго, потомъ Фридриха - Вильгельма прусскаго, теперь Наполеона. Перемънить союзника его заставило то же, что заставило Наполеона искать его союза. Онъ боялся продолженія войны, въ ней онъ рисковалъ бы больше, чъмъ Наполеонъ: войско было разбито, оборона страны на случай непріятельскаго нашествія не только не устроена, даже не намъчена. Наполеонъ тоже не хотълъ продолженія войны. Между тъмъ условія Тильзитскаго договора позволяли Александру съ кажущимся успъхомъ окончить крайне неудачныя его выступленія 1805—1807 гг.: Россія не имъла видныхъ потерь. Были потери нравственныя, но разобрался ли въ нихъ Александръ? никто изъ русскихъ не былъ свидътелемъ бесёды двухъ императоровъ; могъ ли Александръ полагать, что унижается предъ Наполеономъ, если онъ расчитывалъ чрезъ нъсколько мъсяцевъ осуществить грезы Екатерины — стать господиномъ Константинополя и Дарданеллъ. Честолюбіе, желаніе славы въ гораздо большей степени руководило Александромъ, чъмъ мечта объ освобождении народовъ. Его любимая сестра, Екатерина Павловна, съ которой онъ былъ особенно откровененъ, первоначально вовсе не пришла въ негодование отъ Тильзита; она соглашалась примириться съ этимъ миромъ, если границами Россіи будуть, какъ утверждають городскіе слухи, Висла и Дунай, ибо тогда Россія станеть неприступна и недоступна! Воть о чемъ мечтала она, глава враждебной Наполеону партіи. У Александра въ карманъ уже былъ договоръ, въ которомъ границами назначались Торнео и Дунай и были объщаны Босфоръ и Дарданеллы. Александръ расчитывалъ на завоеванія въ Турціи, эти успъхи примирили бы русское общество и народъ съ Тильзитомъ. Вопросъ сводился къ тому, можно ли было повърить Наполеону? Почти всъ окружающіе Александра говорили «нътъ», онъ самоувъренно сказалъ «да». Самоувъренность Александра вообще была велика; она его наслъдственная черта. Самоувъренные поступки Петра III часто были вполнъ необоснованны, у Александра были основанія. Не слёдуеть забывать и того, что Александръ иначе относился тогда къ Наполеону, чъмъ его окружающіе. Онъ не могъ не оцънить исключительнаго генія Наполеона; онъ быль пораженъ тъмъ искусствомъ, съ которымъ Наполеонъ сумълъ покорить себъ Францію послъ революціи; онъ искренно быль восхищень французскими учрежденіями и порядками. Тильзить отразился у него не только въ политикъ внъшней, но и во внутренней. Бе съды съ Наполеономъ объ управленіи народами, о ихъ счастьи были менъе изящны и красноръчивы, чъмъ бесъды Лагарпа, но зато болъе проникновенны и навсегда оставили слъдъ въ душъ Александра. Таково уже свойство умовъ, самостоятельно не работающихъ, наитіемъ не одаренныхъ: повторять послъднія слова науки, которыя въ области государствовъдънія мъняются довольно скоро.

Александръ и Наполеонъ заключили Тильзитскій договоръ, потому что оба считали его выгоднымъ для себя: выгоды Наполеона были налицо, выгоды Александра — въ будущемъ. Въ виду настроеній русскаго общества Александръ былъ очень заинтересованъ, чтобъ Наполеонъ сдержалъ свои объщанія. Но Наполеонъ и не думалъ о нихъ. Съ каждымъ курьеромъ, прівзжавшимъ къ Коленкуру изъ Парижа, въра Александра въ Наполеона колебалась, а вмёстё съ тёмъ приходилось сознаться въ своей ошибкё, тъмъ болъе непріятной, что очень многіе предостерегали отъ нея. Послѣ долгихъ споровъ, переговоровъ обѣ стороны пришли къ заключенію, что личное свиданіе лучше устранить возникшія недоразумънія. Встръча состоялась въ Эрфуртъ въ сентябръ 1808 года. Здёсь Александръ убёдился, что онъ былъ обманутъ Наполеономъ, что Наполеонъ и не помышлялъ о походъ въ Индію черезъ Турцію, что Тильзитомъ Наполеонъ воспользовался для завоеванія Испаніи. Съ этого времени Наполеонъ, накъ человъкъ, утратилъ всякое довъріе Александра; отсюда Александръ и написалъ извъстныя свои письма нъ матери и сестръ, по которымъ онъ могли видъть измънившееся положение вещей; здъсь же стоить фраза: «rira bien, qui rira le dernier». Хотя союзъ съ Наполеономъ былъ торжественно подтвержденъ, но какъ только Александръ ръщилъ измѣнить свою политику, онъ немедленно объявилъ объ этомъ

своимъ близкимъ. Александръ на этотъ разъ не повернулъ руль круго, а лишь осторожно началъ мънять курсъ. Во-первыхъ. онъ сохраняль убъждение въ превосходствъ Наполеона, какъ полководца и правителя; затъмъ подъ руками у него не новой комбинаціи, къ войнъ съ Франціей онъ вовсе не былъ готовъ, и, наконецъ, все еще расчитывалъ въ союзъ съ Наполеономъ значительно укръпить границы имперіи, такъ какъ въ Эрфуртъ было постановлено, что Россія имъеть право домогаться на съверъ всей Финляндіи, на югъ — княжествъ Молдавіи и Валахіи. Александръ ръшилъ выгадывать время и за всякую услугу Франціи требовать соотвътственнаго вознагражденія для Россіи. На условіяхъ равенства онъ готовъ быль продолжать союзъ съ Франціей, хоть и не имълъ довърія къ личности Наполеона. Офиціально отношенія обоихъ императоровъ остались дружественными; Наполеонъ, кажется, не подмътилъ перемъны въ настроеніи русскаго государя. Вернувшись въ Россію, Александръ дъятельнъе прежняго взялся за окончаніе шведской войны и продолженіе турецкой, а равно и за преобразованія внутреннія въ духѣ французскаго устройства.

#### IV.

# Преобразованія внутреннія. — Сперанскій.

Во время этой заграничной повздки Александръ еще разъ убъдился въ превосходствъ гражданскаго управленія за границей сравнительно съ нашимъ. Мысль укрѣпить свое государство и внутри овладъваетъ снова Александромъ. Теперь онъ сталъ гораздо самостоятельнъе, у него предъ глазами примъръ Наполеона; къ услугамъ его всегда дъловые совъты французовъ и даже, если нужно, сами французы. Наполеонъ готовъ былъ содъйствовать укръпленію Россіи внутреннему и внъшнему, и не мало сдълали французы-инженеры: они исправили, между прочимъ, укръпленія Кронштадта и другихъ портовъ. Съ прежними друзьями своими, членами негласнаго комитета, Александръ простился послъ Тильзита; не легко было ему найти новыхъ слугъ. Всего труднъе Александру было замъстить два поста: министра иностранныхъ дълъ и посла въ Парижъ. На первое мъсто онъ назначилъ гр. Н. П. Румянцева; къ способностямъ его особеннаго довърія онъ не питалъ, но Румянцевъ былъ чуть не единственнымъ сторонникомъ «французской» системы. Впрочемъ, назначение это особой важности не имъло, такъ какъ иностранныя дъла государь велъ самъ и вмъшивался во всъ мелочи этой части; многое шло помимо Румянцева и помимо пословъ, аккредитованныхъ при дворѣ; Александръ нерѣдко посылалъ подъ разными предлогами молодыхъ людей, напр., Нессельроде, Чернышова и др., которымъ довърялъ чрезвычайно важныя порученія. Посломъ въ Парижъ Александръ назначилъ вполнъ преданнаго

себъ человъка, гр. П. А. Толстого, но Толстой быль очень сдержанъ съ Наполеономъ и его дворомъ, и послъ Эрфурта замъненъ былъ кн. А. Б. Куракинымъ; однако важнъйшіе переговоры шли мимо и Куракина... Военное министерство государь ввърилъ гр. Аракчееву; съ 1807 г. Аракчеевъ быстро пошелъ въ гору. Аракчеевъ чуть ли не одинъ не оставилъ государя послъ Тильзита. Онъ никогда не позволяль себъ осуждать систему или политику своего повелителя и всегда быль исполнитель не за страхъ, а за совъсть. Бъдный, неродовитый дворянинъ, онъ не имълъ иной опоры, кром' милости царя. Коленкуръ, понимавшій военное д'вло, хвалилъ и выдвигалъ Аракчеева. Честный, исполнительный, Аракчеевъ умълъ и другихъ заставлять работать. Александръ не могъ не дорожить такимъ слугой; остальные министры ничъмъ не выдълялись. По дъламъ внутреннимъ государь выбралъ себъ сотрудникомъ М. М. Сперанскаго. Такъ же какъ и Аракчеевъ, Сперанскій не имълъ никакихъ связей въ петербургскомъ обществъ; такъ же, какъ и первый, онъ всецъло зависълъ отъ государя. Александръ расчитывалъ имъть въ Сперанскомъ такого же работоспособнаго и покорнаго сотрудника въ дълахъ внутренняго управленія, какого для военныхъ дълъ имълъ въ гр. Аракчеевъ. Сходные по положенію, они были совершенно различны по характерамъ: Аракчеевъ быль практикъ, Сперанскій — теоретикъ.

Сперанскому поручено было чрезвычайно трудное дъло: частью онъ долженъ былъ редактировать мысли государя по государственному управленію, частью долженъ быль самъ измыслить нъкоторыя реформы. Стать редакторомъ мыслей Александра было нелегко, потому что мысли его были весьма неясны; измыслить реформы Сперанскій вовсе не былъ подготовленъ ни образованіемъ своимъ, ни предыдущей службой, такъ какъ во главъ живого, не бумажнаго дъла, онъ не стоялъ. Но какъ бы то ни было, Александръ окружиль себя теперь людьми вполнъ отъ него зависимыми, «своими», и чрезъ ихъ посредство надъялся создать въ Россіи такую же сильную правительственную машину, какъ во Франціи. Кажется, въ 1808 — 1809 гг. послъ Эрфурта онъ не предвидълъ еще въ скоромъ будущемъ войны и расчитывалъ, что успъетъ провести свои реформы во время мира. Онъ не думалъ уступать мнѣніямъ петербургскихъ и московскихъ кружковъ: указомъ 3 апръля 1809 г. онъ потребоваль отъ аристократіи действительной службы въ правительственныхъ учрежденіяхъ, а указомъ 6 августа того же года сильно повысиль научный цензь для лиць, состоящихь на службъ. Оба эти указа вызвали большое раздражение въ обществъ. Недовольный настроеніемъ высшихъ классовъ, государь остановился на мысли создать учебныя заведенія, въ которыхъ дъти дворянства могли бы подготовляться въ желательномъ для правительства дух в для государственной службы. Мысль эта и была осуществлена въ 1811 г. учрежденіемъ Царскосельскаго лицея. Послъ указа

6 августа и основанія лицея только лица, прошедшія курсь въ правительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ могли занимать среднія и высшія должности: Александръ хотѣлъ укрѣпить администрацію полнымъ переустройствомъ ея на новыхъ началахъ. Тотчасъ послѣ возвращенія изъ Эрфурта онъ усиленно сталъ работать со Сперанскимъ по этимъ вопросамъ; они много читали, объ многомъ бесъдовали; не осталось безъ вліянія, прямого или косвеннаго, французское устройство. Изъ Парижа посовътовали Александру для скоръйшаго окончанія шведской войны вызвать финляндскихъ quasi - депутатовъ и уговориться съ ними; онъ принялъ совътъ и не имълъ причины раскаиваться. Коленкуръ показывалъ Александру конституцію, приготовленную въ Парижъ пля испанцевъ; Александръ нашелъ, что она, безъ сомнѣнія, привлечетъ много людей на сторону Франціи. И у насъ къ этому времени среди высшаго служилаго класса широко распространено было мнъніе, что привлечение народнаго представительства къ законодательной дъятельности, особенно финансовой, утроитъ, учетверитъ силу правительства. Сперанскому и приказано было на основаніи мыслей государя составить такой планъ переустройства управленія, въ которомъ было бы мъсто и народному представительству. Несомнънно, что самая идея принадлежала Александру. По положению своему Сперанскій никогда не ръшился бы самъ предложить подобнаго плана; онъ былъ слишкомъ уменъ и остороженъ, чтобъ предлагать государю политическую реформу. «Не я ихъ предложилъ, — писалъ впослъдствіи Сперанскій государю, — я ихъ нашелъ совершенно образовавшимися въ Вашемъ умѣ». Сперанскій позже съ негодованіемъ отвергалъ обвиненіе, будто Государственный Совътъ умалилъ власть государя, и доказывалъ противное. Многочисленные обвинители, всюду искавшіе предлоговъ для обвиненія Сперанскаго въ умаленіи самодержавія, нападавшіе на невинныя формулы, въ родъ: «внявъ мнънію Совъта», на «контрасигнирование министровъ», ни словомъ не обмолвились о главной части плана-порядкъ законодательномъ. Это даетъ полное основаніе думать, что плана въ его цъломъ никто не видълъ: черновикъ плана былъ на дому у Сперанскаго, а изъ чистыхъ экземпляровъ — одинъ, на русскомъ языкъ, находился у государя, другой, на французскомъ, предназначался для принца Ольденбургскаго, супруга Екатерины Павловны; следовательно, планъ составленъ быль только для государя.

Александръ намѣтилъ себѣ въ 1809 г. программу, подобно тому, какъ онъ намѣтилъ ее себѣ, будучи наслѣдникомъ престола, когда, по словамъ Чарторыйскаго, онъ успокоился только послѣ того, какъ ему написали конституцію, которую онъ хотѣлъ обнародовать немедленно по вступленіи на престолъ; такую же программу съ конституціей въ концѣ намѣчали члены негласнаго комитета. Совершенно такой же порядокъ намѣчался и теперь: улуч-

шеніе администраціи, изданіе свода законовъ, улучшеніе финансовъ и въ заключеніе-политическая реформа; такъ же, какъ въ пни негласнаго комитета, все это должно было оставаться въ тайнъ. и государь себъ предоставляль опредълить время, когда онъ найдеть удобнымъ это сдълать. Нътъ основаній полагать, что Александръ быль неискренень въ своемь намъреніи. Тайну зналь одинь Сперанскій, — не сталь бы Александръ только рисоваться предъ однимъ своимъ статсъ-секретаремъ. Кромъ примъра Наполеона, умъвшаго когда нужно давать конституцію, Александръ въ лицъ Наполеона же имътъ примъръ отъ противнаго: многочисленные агенты Александра не оставляли его въ невъдъніи насчетъ недовольства Франціи образомъ правленія. И всѣ наши конституціоналисты того времени съ негодованіемъ отзываются о французской системъ, какъ своего рода издъвательствъ надъ народнымъ представительствомъ. Сверхъ того, недовольный настроеніемъ аристократическихъ кружковъ Петербурга и Москвы, Александръ могъ расчитывать, что въ Думъ его правительство найдеть опору противъ притязаній этого класса.

Зная предшествовавшую реформаторскую деятельность Александра, можно было сомнъваться, чтобы государь теперь довелъ дъло до конца. Ошибка Сперанскаго и заключалась въ томъ, что онъ не принялъ во вниманіе эту сторону характера государя и искренно увъровалъ, что черезъ два года, въ началъ 1812 г., Россія получить новое политическое бытіе. Сперанскій и до 1809 г., и послѣ 1812 г., въ своихъ многочисленныхъ запискахъ считалъ Россію не готовой для конституціоннаго правленія и правильно указываль, что надо было создать, и что уничтожить до дарованія Россіи конституціи. Къ сожальнію, Сперанскій не быль способень съ твердостью отстаивать свои убъжденія предъ государемъ. Принявъ довольно неопредъленныя желанія государя за непремънную его волю, Сперанскій спъшиль доказать, что всъ препятствія можно одольть въ сравнительно короткій срокъ; не было, напр., свода законовъ, основного условія законности, но Сперанскій ув'трялъ, что черезъ 4 мѣсяца гражданское уложеніе будеть уже разсмотръно новымъ Государственнымъ Совътомъ, хотя проекта этого уложенія не было еще и у него самого. Финансы были разстроены, но они будутъ быстро улучшены: планъ финансовыхъ реформъ уже зрѣлъ въ головѣ Сперанскаго. Сперанскій понималъ, конечно, что трудно установить законность въ странѣ, гдѣ было крѣпостное право, но полагалъ возможнымъ дать всему населенію общегражданскія права и положить, что никто безъ суда наказанъ быть не можеть; что никто не обязань исполнять вещественныхъ повинностей по произволу другого, — а лишь по закону или добровольнымъ условіямъ, — но сколько времени потребовалось на одно только составленіе подобныхъ добровольныхъ условій! да и согласилось ли бы тогдашнее дворянство промѣнять свои владѣльческія права

на политическія, предлагаемыя планомъ Сперанскаго: однихъ темныхъ слуховъ о замыслахъ Сперанскаго было достаточно, чтобъ его рѣшительно возненавидѣло огромное большинство дворянъ. Невольно напрашивается параллель между Сперанскимъ и членами негласнаго комитета. Послѣдніе по положенію своему имѣли гораздо больше основаній желать политической реформы, но они уговаривали Александра не спѣшить съ тѣмъ, что должно быть вѣнцомъ продолжительной и напряженной работы; Сперанскій, стоявшій совсѣмъ въ другихъ условіяхъ, брался устроить дѣло въ небольшой періодъ, можетъ-быть и потому, что боялся, какъ бы государь не обратился къ другому.

Въ октябръ 1809 г. планъ былъ готовъ, а въ концъ года государь ръшилъ вводить его постепенно; на первую очередь поставлено было новое образованіе Государственнаго Совъта. 1 января 1810 г. Совътъ въ новомъ составъ былъ открытъ ръчью государя. Только три-четыре лица, призванныя на главные посты, имъли возможность прочитать новое «образованіе». Такая спѣшность имѣла невыгодныя стороны: новое «образованіе» не всѣми было понято, какъ слѣдуетъ; нѣкоторымъ казалось, что Совѣту присвоено было законодательное значеніе, чёмъ умалена была самодержавная власть государя. На дёль, въ «Образованіи» Совьта ничего подобнаго нътъ, и совершенно ясно, что онъ является только законосовъщательнымъ учрежденіемъ при государъ. Сперанскій, очевидно, стремился установить на практикъ важное различіе между «закономъ» и «указомъ»; отнынъ закономъ въ русской жизни становилось то, что принято было Совътомъ и одобрено государемъ; другія изъявленія воли монаршей облекались въ формы указовъ, рескриптовъ и манифестовъ. Современники придавали, напротивъ, больщое значеніе внъшнимъ формамъ; торжественное открытіе Совъта государемъ, наименование членовъ его законодательнымъ сословіемъ, формула утвержденія «внявъ мнѣнію...» въ связи съ распространившимися слухами о ръшеніи государя утверждать только мивнія больщинства, позволили ивкоторымь, даже виднымь членамъ новаго Совъта (напр., Н. С. Мордвинову), смотръть на Совътъ, какъ на такое учреждение, установлениемъ котораго самодержавная власть сама себъ поставила границы.

Несмотря на нѣкоторыя частичныя ошибки, Сперанскій въ общемъ хорошо поставилъ Совѣтъ; въ такомъ видѣ, почти безъ перемѣны, онъ просуществовалъ 95 л., до 1905 года. Несомнѣнно, удалась Сперанскому и реформа министерствъ. Сперанскій вывелъ центральные органы управленія изъ того промежуточнаго состоянія, въ которое ихъ поставила реформа 1802 г.; онъ придалъ имъ строго единоличный характеръ; отнынѣ министръ обладалъ большою полнотою власти, дѣла управленія по различнымъ вѣдомствамъ распредѣлены были правильнѣе, такъ какъ число министерствъ и главныхъ управленій было увеличено почти вдвое, съ 8 до

14; въ учрежденіи министерствъ Сперанскій слѣдовалъ французской системѣ; неудачно только были организованы министерства внутреннихъ дѣлъ и новое министерство полиціи. Надо, однако, сказать что реформы этого рода суть легчайшія; имѣя въ своемъ распоряженіи денежныя суммы, нетрудно увеличить число центральныхъ органовъ, нетрудно и лучше распредѣлить дѣла между ними

Полное уничтожение коллегіальнаго строя въ министерствахъ, усиленіе министерской власти ставило передъ Сперанскимъ еще настойчивъе ту задачу, которую не удалось разръшить реформъ 1802 г., именно вопросъ, какъ организовать единство управленія и отвътственность министровъ. Къ 1810 — 1811 гг., когда переустроивались министерства, уже выяснилось, что существенная часть плана не будеть осуществлена въ скоромъ времени; вопросъ о войнъ съ Франціей висълъ уже въ воздухъ, и не время было думать о введеніи такой важной реформы. Тогда Сперанскій пришелъ къ тому же, къ чему въ 1802 г. пришелъ негласный комитетъ, т.-е. ръшилъ, что если нельзя устроить отвътственностъ министровъ предъ законодательнымъ собраніемъ, то остается сдълать министерство отвътственнымъ предъ Сенатомъ. Такъ естественно выплыль вопрось о Сенатъ. Сперанскій быль близокъ негласнаго комитета; возможно, что онъ отчасти быль ихъ вдохновителемъ. Ихъ идеи, что въ Сенатъ смъщаны разные виды власти, онъ вполнъ раздълялъ, почему и предлагалъ раздълить Сенатъ на два: правительствующій и судный. Сенать правительствующій есть собственно Комитетъ Министровъ; такъ какъ кругъ въдомства этихъ двухъ учрежденій постоянно смѣшивался, то казалось логическимъ одно изъ нихъ уничтожить, и Сперанскій находилъ, лучше уничтожить Комитетъ Министровъ, хотя бы уваженія къ старому имени Сената. Министры и нівкоторыя особо назначенныя лица образовывали Правительствующій Сенать, который имъль двоякія засъданія: для важныхъ дъль подъ предсъдательствомъ государя, для дълъ обыкновенныхъ - канцлера. Этимъ путемъ Сперанскій надъялся, какъ и въ 1802 г., сократить личные доклады министровъ и достигнуть нъкотораго единства въ управленіи. Сперанскій не рѣшался такому учрежденію довѣрить дъла, требовавщія особой тайны: они должны были разсматриваться государемъ въ Кабинетъ.

Судебный Сенатъ Сперанскій прежде всего дѣлилъ на четыре Сената по округамъ: въ Петербургѣ, Москвѣ, Кіевѣ и Казани; половину его членовъ предполагалось сдѣлать выборными отъ дворянскихъ обществъ; приговоры Сената—окончательны, и жаловаться на нихъ государю нельзя; только тѣ приговоры, которые влекли за собою лишеніе чести и дворянства, подлежали утвержденію государя, амнистія оставалась прерогативой короны. Поставленный такъ Сенатъ могъ дать странѣ независимый, хорошій судъ. Но и въ такомъ видѣ реформа не прошла. Лица, близкія къ Але-

ксандру, возстали въ Совътъ противъ окончательности сенатскихъ приговоровъ, усматривая въ этомъ умаленіе самодержавной власти; какъ можно, разсуждали они, при настоящемъ печальномъ состояніи правосудія лишить народъ возможности обращаться къ царю, котораго народъ почитаетъ верховнымъ и праведнымъ судьею. Возражали и противъ выборныхъ сенаторовъ. Наконецъ немало членовъ Совъта находило, что «не время (1811 г.) теперь мънять учрежденія, къ которымъ всъ привыкли». Государь утвердилъ предложеніе Сперанскаго, но отсрочилъ введеніе его до другого времени. Оно не увидъло свъта; Сенатъ остался въ прежнемъ своемъ положеніи, явно неудовлетворительномъ; напротивъ того, Комитетъ Министровъ, какъ бы соперникъ Сената, выигралъ.

Административныя реформы Сперанскаго были, вообще говоря, удачны. Гораздо менте счастливъ былъ съ составлениемъ свода и преобразованиями по государственному хозяйству.

Слишкомъ хорошо извъстно, какъ нуждалась тогда вся Россія въ сводъ законовъ, и сколько было попытокъ дать сводъ законовъ или уложение. Отсутствиемъ свода объяснялась наличность многихъ несовершенствъ тогдашней жизни, оно указывалось, какъ главное препятствіе для проведенія реформы. Сперанскій взялся за это дъло, по порученію Александра, съ осени 1808 г. Онъ не имълъ тогда знаній для столь сложнаго дъла. Оно представлялось ему весьма легкимъ, особенно при существованіи прославленнаго кодекса Наполеона. Изъ этихъ трудовъ Сперанскаго ничего не вышло; впослъдствіи онъ самъ пошелъ совершенно другимъ путемъ и тогда далъ Россіи Сводъ Законовъ. Непріятное впечатлъніе должно было произвести, что послъ торжественнаго объявленія въ манифестъ 11 января 1810 г., что первая часть гражданскаго уложенія уже готова и что другія части за ней непрерывно послъдують, Россія такъ и не увидъла объщаннаго уложенія.

Вторымъ дъломъ, которымъ занялся Совъть, было разсмотръніе новаго финансоваго плана.

Положеніе государственнаго хозяйства въ 1810 г. характеризуется слѣдующими цифрами. По смѣтѣ доходовъ исчислено было 105 милл. руб., расходовъ—230 милл. руб., ассигнацій въ обращеніи было уже 517 милл. руб. О сокращеніи расходовъ думать было нечего, такъ какъ предстояла война. Оставалось поднять доходы; Сперанскій къ этому и шелъ и имѣлъ право идти, потому что уже давно новыхъ налоговъ не вводилось, а паденіе ассигнаціоннаго рубля было весьма выгодно массѣ плательщиковъ; но возвышеніе налоговъ всегда и вездѣ вызываетъ ропотъ. Сперанскій увеличилъ налоги настолько, что уже по смѣтѣ на 1812 г. доходы исчислены были въ 300 милл. руб., но именно эта скорость и вызвала столько нареканій на правительство; она была во всякомъ случаѣ не нормальна, хотя, можетъ-быть, въ виду исключительныхъ событій

и необходима. Увеличение доходовъ сопровождалось цълымъ рядомъ обѣшаній населенію; но обѣщанія эти не исполнялись. Сперанскій считаль необходимымь изъять какъ можно скорье ассигнаціи изъ обращенія и установить денежное обращеніе на неизмѣнномъ основаніи, именно на серебръ. Поэтому ассигнаціи объявлены были государственнымъ долгомъ, объявлено было также, что новыхъ выпусковъ ассигнацій не будеть; назначенъ цълый рядъ мъръ для погашенія ассигнацій, каковы внутренній заемъ продажа казенныхъ ненаселенныхъ земель; время для этихъ операцій было очень неудачное: при быстромъ ростъ расходовъ отважиться на сокращение ассигнацій было рискомь, въ области государственнаго хозяйства непозволительнымъ. Продажа казенныхъ ненаселенныхъ земель дала казнъ ничтожную сравнительно сумму и въ то время причинила большой вредъ казеннымъ крестьянамъ: до этой продажи, если въ казенныхъ волостяхъ обнаруживалось малоземелье, крестьянъ свободно передвигали на незанятыя земли, которыхъ тогда было много. Теперь, въ связи съ продажею земель, переселенія были запрещены и это повело къ тому, что въ 20-хъ годахъ ревизіи хозяйства назенныхъ крестьянъ містами обнаружили нищенское ихъ положеніе, какъ результатъ малоземелья. Количество же ассигнацій не только не уменьшилось, но увеличилось: въ 1812 г. ихъ пришлось выпустить на 142 милл. руб., въ 1813 г. на 120 милл. руб., къ 1824 г. ассигнаціонный долгъ возросъ до 833 милл. руб.; курсь ихъ упаль въ 1812 г. до того, что за ассигнаціонный рубль давали 20 коп. сер., и тогда правительству пришлось объявить, что всё подати и налоги могуть быть платимы исключительно ассигнаціями. О нікоторыхъ налогахъ объявлялось, что они вводятся на годъ, а потомъ они обращались въ постоянные.

Все это вызвало вполнѣ понятный ропотъ. Роптали теперь уже не только представители военнаго класса и чиновничество, но и рядовое дворянство, взволнованное повышеніемъ подушной, новою переписью, новыми налогами. Винить во всемъ этомъ только Александра или Сперанскаго нельзя; отвѣтственность съ ними раздѣляетъ и Государственный Совѣтъ, эти мѣры разсматривавшій и одобрявшій.

Сперанскаго, умнаго и талантливаго человъка, императоръ Александръ безусловно переоцънилъ. Если съ помощью и въ союзъ съ Наполеономъ Александръ расчитывалъ покрыться славой завоевателя, то Сперанскій предназначался на то, чтобы провести преобразованія внутреннія и дать царю славу Юстиніана. Неглубоко вникающій, поверхностный умъ Александра не разобралъ истинныхъ сторонъ дарованія Сперанскаго, талантливъйшаго редактора, но вовсе не практическаго дъльца. Сперанскій виновенъ, если о винъ его можетъ быть ръчь, еще менъе: онъ обнаружилъ слишкомъ большую самоувъренность, самонадъянность, нъкоторую хвастливость и

неискренность; онъ не имълъ мужества отказаться отъ предлагаемыхъ занятій, не имълъ скромности истиннаго знатока дъла: но въдь не онъ напрашивался на многочисленныя должности, а его просили ихъ принять. Если бы у него была другая школа, другія традиціи, можетъ-быть, онъ и созналь бы свое легкомысліе. Около государя стоялъ Совъть, въ который, казалось, собранъ быль цвъть тогдашней нашей государственности. Всъ важнъйшія мъры разсматривались въ Совътъ дважды-сначала въ департаментахъ, потомъ въ общемъ собраніи. Не могли не випъть члены Совъта, что государственный секретарь обратился въ какого-то министра реформъ и далеко вышелъ изъ рамокъ дъятельности, очерченной закономъ; они должны были бы найти въ себъ мужество открыто заявить объ этомъ государю. Въ концъ-концовъ интрига Сперанскаго свалила; но и для него и для государя было бы лучше, если бы онъ палъ въ открытой борьбъ съ Совътомъ.

реформа кончилась неожиданно, но по существу Широкая почти такъ же, какъ и ея предшественница 1802 г.: 17 марта 1812 г. Сперанскій быль выслань въ Нижній-Новгородъ; 20 марта на время отсутствія государя учреждень быль Комитеть Министровь «съ особенною властью по всёмъ вообще дёламъ государственнаго управленія». Комитетъ Министровъ непрерывно д'яйствовалъ и раньше; дъло въ особой власти и въ измънени его состава; членами его стали, кромъ министровъ, предсъдатели департаментовъ Государственнаго Совъта; учреждена была и должность предсъдателя комитета: до этого времени члены комитета предсъдательствовали по очереди. На эту должность назначенъ былъ гр. Н. И. Салтыковъ, одновременно назначенный предсъдателемъ Государственнаго Совъта. Произведены были измѣненія и въ Государственномъ Совѣтѣ: образозасъданія соединенныхъ департаментовъ; департаменты законовъ и экономіи были соединены; новому департаменту повельно пересмотрыть всы мыры по финансовому управленію, принятыя съ 1810 г., и обсудить способы, которыми можно было бы возстановить довъріе населенія «къ благонамъренности и постоянству мъръ правительства по финансовой части».

Мы уже говорили, что послѣ Эрфуртскаго свиданія Наполеонъ не сразу понялъ ту перемѣну, которая произошла въ Александрѣ. Онъ началъ войну съ Австріей и, согласно договору, потребовалъ русской помощи. Въ Петербургѣ всѣ общественныя симпатіи были на сторонѣ Австріи. Если Наполеонъ уничтожитъ Австрію, какъ Пруссію, разсуждали у насъ, то настанетъ чередъ и Россіи. Съ такимъ взглядомъ согласенъ былъ и Александръ; онъ не скрылъ отъ французскаго посла, что находитъ необходимымъ наказать Австрію, но необходимымъ признаетъ и сохраненіе ея, какъ сильной, первоклассной державы; «это даже въ интересахъ нашего союза, — добавилъ государь, — потому что, въ противномъ случаѣ, мы съ вами

сдълаемся сосъдями». Вмъстъ съ тъмъ императоръ нъсколько разъ заявляль Наполеону, что никоимь образомь не можеть допустить увеличенія Варшавскаго герцогства и не желаеть, чтобы бывшія польскія земли были отторгнуты отъ Австріи. Военную помощь Наполеону Александръ оказалъ лишь фиктивно. Отправленная противъ Австріи армія подъ начальствомъ кн. С. Ө. Голицына ровно ничего не сдълала. Внъ всякаго сомнънія, что такой образъ дъйствій кн. Голицыну быль предписань; кромъ того, Александрь не хотъль, чтобы русской арміи пришлось сражаться противь австрійцевъ вмъстъ съ польской. Бездъйствіе своей арміи Александръ оправдывалъ тъмъ, что у него на рукахъ пять войнъ, изъ нихъ четыре благодаря его союзу съ Наполеономъ. Между тъмъ у Наполеона быль критическій моменть послів нерішительной битвы при Аспернъ. Вообще во время этой войны Александръ занялъ опять вполнъ самостоятельное положение и далъ понять Наполеону, что всему есть мъра. Дальнъйшіе поступки Наполеона показали, что никакого равенства между собою и Александромъ онъ никогда не допускаль, и что поведеніе Александра раскрыло ему глаза. Разбивъ австрійцевъ при Ваграмъ, Наполеонъ принудилъ ихъ просить мира и запросиль Александра о томъ вознагражденіи Россіи, которое онъ желалъ бы получить. Последній весьма искусно отказался отъ посылки своего уполномоченнаго, ввъривъ интересы Россіи самому Наполеону, и предупредивъ еще разъ о нежелательности для него увеличенія Варшавскаго герцогства. Наполеонъ двъ трети отнятой все-таки у Австріи Галиціи отдалъ герцогству, и лишь треть Россіи. Незадолго до этого мира Александръ кончилъ войну со Швеціей, начатую еще въ счастливые дни Тильзита. Швеція р'єшительно отказывалась отъ мира съ Франціей и отъ континентальной системы, и — согласно Тильзитскому договору-Александръ объявилъ Швеціи войну; въ Тильзитѣ было рѣшено, что вознагражденіемъ Россіи должна служить остальная часть Финляндіи. Такъ какъ одновременно съ объявленіемъ войны Швеціи началась и война съ Англіей, и англійскій флотъ весной показался въ Балтійскомъ морѣ, то русская армія, чтобы нанести рѣшительный ударъ шведамъ, должна была пройти холодную, голодную и мало проходимую Финляндію съ юга до съвера и затымъ спуснаться по такимъ же негостепріимнымъ мъстамъ Скандинавіи. Во время кампаніи Александру быль дань изъ Парижа совъть для ускоренія діла вступить въ переговоры съ обитателями Финляндіи, вызвать въ Петербургъ ихъ депутацію. Александръ привелъ эту мысль въ исполнение тъмъ легче, что такие переговоры между русскимъ правительствомъ и господствующимъ въ крав классомъ происходили еще при Екатеринъ. При этомъ Александръ далъ финляндцамъ извъстнаго рода объщанія. За нъсколько мъсяцевъ до окончанія войны въ марть 1809 г. онъ созваль представителей финскаго народа на сеймъ въ Борго; въ грамотъ своей, данной

сейму, и въ ръчи государь объщалъ сохранить конституцію края, его коренные законы, религію, нравы и преимущества. Сеймъ выработаль рядь постановленій объ управленіи Финляндіи, объ ея милиціи, монетъ и пр. Постановленія эти съ нъкоторыми измѣненіями были утверждены Александромъ. Финляндія получила особое отъ имперіи управленіе, во главѣ котораго стоялъ сенать, дѣйствовавшій подъ надзоромъ генералъ-губернатора; власть и въдомство имперскихъ учрежденій не распространялись на Финляндію, дъла которой прямо докладывались государю; первымъ докладчикомъ по дъламъ Финляндіи былъ Сперанскій, но чрезъ два года въ 1811 г. финляндцы добились, что учреждена была особая должность по дъламъ края, которую занялъ уроженецъ его Ребиндеръ. Нътъ никакихъ данныхъ утверждать, чтобы начавшіеся переговоры и сеймъ въ Борго оказали замътное вліяніе на ходъ военныхъ дъйствій. Часть арміи, совершивъ труднѣйшій переходъ по льду черезъ Ботническій заливъ, вступила на шведскую почву вблизи Стокгольма; другой отрядъ шелъ черезъ Торнео. Швеція была принуждена къ миру; тамъ вспыхнула революція, Густавъ IV потерялъ тронъ, и преемникъ его Карлъ XIII поспъшилъ заключить съ Россіей миръ въ Фридрихсгамъ, въ сентябръ 1809 г., по которому отказался отъ Финляндіи; р. Торнео на съверъ стала нашей границей. Этимъ было завершено великое историческое дъло, это послъдній этапъ по длинному и долгому пути обладанія Восточной Европой. Съ того времени, какъ преобразователь, основавъ столицу въ Петербургъ, пробилъ здъсь свое историческое окно, ясно стало, что безъ Финляндіи окно это одностворчатое: граница сосъдняго и враждебнаго государства была слишкомъ близка къ столицѣ; при Елизавет в отвоевана была еще часть Финляндіи, но эта страна по самой природъ могла быть или шведской или русской. Дъло кончилось въ пользу Россіи и навсегда. Швеція перестала быть врагомъ Россін; столкновенія, начавшіяся въ XIII в., закончены въ 1809 г.

Не легко было бы Александру опредълить свои отношенія къ новому краю. Въ окраинной политикъ онъ могъ слъдовать или примърамъ Петра Великаго, Елизаветы, Екатерины или выработать свои начала. Важно было, чтобы государь ръшалъ совершенно свободно, чтобы нельзя было думать, что на тотъ или другой путь онъ вступилъ несвободно. Къ сожалънію, Александръ вступилъ въ переговоры съ населеніемъ края до окончанія войны и этимъ связалъ свою волю. Кажется, и тутъ онъ не разобрался въ слъдствіяхъ. Франція часто поступала такъ, но Франція признавала верховенство народа, а Наполеонъ не стъснялся, когда находилъ нужнымъ, брать свое слово назадъ. Русскій императоръ не могъ стать на такую точку зрънія, не становась въ противоръчіе съ самимъ собой. Россія получила Финляндію по миру съ Швеціей, но присягнувшіе Александру въ Борго и оставшіеся

върными финляндды имъли основание считать, что они сами присоединились къ Россіи на тѣхъ началахъ, о которыхъ была рѣчь въ Борго и въ царскихъ манифестахъ. Не могло быть и сомнѣнія, что слово императора будеть свято сдержано, и то, что было объщано въ Борго, лишало Александра возможности слъдовать примъру Петра, Елизаветы и Екатерины и передъ нимъ оставался одинъ путь — обратить Финляндію въ автономную провинцію Россіи, неразрывно соединенную съ имперіей. Автономіи бываютъ разными. Обстоятельства склоняли Александра дать автономію возможно широкую: отношенія къ Финляндіи опредёлялись тогда, когда надъ Александромъ уже нависла туча будущей войны съ Наполеономъ; онъ вездъ искалъ союзниковъ въ народахъ, и для него неудобны были бы жалобы финляндцевъ на притъсненія; напротивъ, свободно и охотно повинующаяся ему Финляндія могла служить нагляднымъ образцомъ уваженія царя къ національнымъ особенностямъ и правамъ. Не чуждо было ему желаніе сдѣлать такъ, чтобы Финляндія осталась върной Россіи и въ томъ случав, если въ ней совсвмъ не будетъ русскихъ войскъ и если ее снова станетъ манить Швеція; а наслъдникомъ шведской короны неожиданно сталъ Наполеоновъ маршалъ Бернадотъ. При такихъ условіяхъ Александръ не могъ и мысли допустить о томъ, чтобы въ Финляндіи съ сожал'ініемъ вспоминали о быломъ шведскомъ господствъ. Имъя весьма невысокое мнъніе о качествъ русскаго управленія, Александръ, въроятно, сталъ бы на путь развитія окраинной автономіи, чтобы привязать сосъдніе не-русскіе народы къ Россіи не одною силою меча, а и сознаніемъ, что имъ въ Россіи живется лучше; для послъдующаго, однако, было бы лучше, если бы Александръ не вступалъ въ преждевременныя сношенія съ населеніемъ, а далъ бы все это странъ послъ завоеванія ея и заключенія мира. Во всякомъ случав доброжелательная политика по отношенію къ Финляндіи не должна была переходить въ ласкательство новой окраины насчеть коренныхъ земель. Между тъмъ манифестомъ 11 декабря 1811 года возвъщено было присоединеніе къ Финляндіи и той части, которая завоевана была при Петр'в Великомъ и Елизаветъ и на «эту старую» Финляндію были распространены всв права и преимущества, предоставленныя новой. Мъры эти были разсмотръны въ Государственномъ Совътъ и единогласно приняты. Но если и признавалось желательнымъ сдёлать крупнъйшій подарокъ новымъ подданнымъ, пока ничъмъ еще не заявившимъ себя, то чувство справедливости должно было бы подсказать, что нельзя забывать о русскомъ населеніи въ старой Финляндіи и безвозмездно освобождать Финляндію оть рекрутской повинности. Во всемъ этомъ много было вниманія къ новымъ подданнымъ; къ сожалънію, незамътно того же относительно коренной Россіи.

V.

### Эпоха Отечественной войны.

До сихъ поръ, до 1812 г., дъятельность императора Александра не содъйствовала упроченію его связи съ массою русскаго народа: войны не прекращались съ 1805 г., рекрутскіе наборы увеличились, ежегодно брали по 5 человъкъ съ 500 душъ, деньги падали въ цънъ, и въ то же время народъ не видълъ ни явной, ощутительной выгоды для себя, ни исполненія своихъ мечтаній и надеждъ; войны съ французами тогда совсъмъ не были такъ народны, какъ войны съ турками, поляками и даже шведами. Народъ жаловался на тяжесть рекрутчины; торговый классь страдаль оть застоя въ торговиъ. Дворянство, высшіе классы раздражены были общимъ ходомъ политическихъ дълъ; имъ казалось, что при другой политической системъ можно было бы избъжать разорявшихъ страну событій: преобразованія внутреннія, непонятныя для массь, только раздражали и волновали дворянство и интеллигенцію: об'вщалось много, выходило совсёмъ другое. Приближалось, однако, время, когда эти неудовольствія должны были замолкнуть; приближалось нашествіе Наполеона, и въ виду этого грознаго факта забывались старые счеты.

Со времени послъдней австрійской войны Александръ занялъ по отношенію къ Наполеону самостоятельное положеніе. Онъ не нападалъ на Наполеона, не искалъ случая сдълать ему непріятное: онъ соглашался на продолжение союза, если интересы Россіи будутъ ограждены. По прежнему вниманіе Александра сосредоточивалось на польскихъ дёлахъ; онъ готовъ былъ примириться съ обидными условіями Шенбрунскаго мира, если Наполеонъ подпишетъ и огласить акть, которымь обяжется не возстановлять самостоятельности Польши. Значеніе этого документа нравственное; онъ долженъ быль успокоить русское общественное мнѣніе. За такую сравнительно ничтожную цѣну Наполеонъ сохранилъ бы союзъ съ Россіей. Крайняя умфренность Александра объясняется тфмъ, что онъ не хотълъ войны; онъ видълъ, что политическая обстановка сложилась неблагопріятно для него. По отношенію къ Наполеону онъ въ продолжение 11 лътъ перемънилъ три раза систему и въ результатъ Россіи приходилось одной вступать въ борьбу съ Франціей, которая была окружена всею континентальной Европой; Александръ чувствовалъ свою вину и желалъ отсрочить борьбу до болъе благопріятнаго времени, такъ какъ, казалось, что иго Наполеона въ Европъ не можетъ быть продолжительнымъ. Но это же обстоятельство не позволяло Наполеону медлить. Былъ моментъ, въ который союзъ двухъ государей могъ окрѣпнуть: въ 1810 г. Наполеонъ просилъ руки великой княгини Анны Павловны. При томъ взглядъ на Наполеона, который сложился у Александра, какъ

на преступнъйшаго человъка, исчадіе ада, невозможно было ожидать. чтобы онъ согласился породниться съ Бонапартомъ, чтобы друзья Наполеона стали его друзьями и наоборотъ... Онъ укрылся за авторитетъ своей матери, заявившей, что дочь ея слишкомъ еще молода для брака. Тогда Наполеонъ, еще до полученія офиціальнаго отказа, обратился съ предложеніемъ руки своей къ эрцгерпогинъ Маріи-Луизъ и отказался ратификовать конвенцію о Польшъ. Съ 1810 г. объ стороны начали готовиться къ войнъ; Александръ открыто заявилъ, что онъ не нападетъ, что онъ сознаетъ превосходство генія Наполеона и силъ его надъ своими, но что, тъмъ не менъе, противъ нападенія будетъ защищаться до послъдней капли крови, до крайнихъ предъловъ своей Россіи. Фразу эту повторяль очень часто, такъ что Коленкуръ и Лористонъ передавали ее въ Парижъ лишь первыми словами... Александръ ръшился защищаться до послъдней крайности; но какъ онъ представляль себъ предстоявшую войну, какія мъры онъ приняль? Теперь и для него наступило время, когда онъ могъ и долженъ былъ слиться ст своимъ народомъ. Настроеніе Александра совпадало съ мнъніями многихъ русскихъ; было ясно, что шелъ вопросъ о политическомъ бытіи Россіи; средніе классы и народъ этого не понимали, но ихъ пугалъ и давилъ Наполеонъ; надо было жить въ началъ XIX в., чтобы понять, какъ тяжело на всъхъ ложился Бонапартъ.

Александръ былъ хорошо освъдомленъ о приготовленіяхъ и планахъ Наполеона; сомнънія въ томъ, противъ кого дълаются обширныя приготовпенія, у него не было; не было и страха передъ начавшимся уже движеніемъ французскихъ войскъ къ русской границъ: на это Александръ отвътилъ измъненіемъ русскаго таможеннаго тарифа, невыгоднымъ для Франціи, и сосредоточеніемъ своихъ войскъ на западной границъ. Война съ Турціей, которая тянулась съ 1806 г., предъ самымъ нашествіемъ Наполеона была закончена Кутузовымъ, который заключилъ Бухарестскій миръ, Россія получила Бессарабію; объ этомъ миръ Россія узнала одновременно съ извъстіемъ о переходъ французами Нъмана.

Предстоявшая война ставила обоихъ противниковъ въ совершенно исключительныя условія: Россія и Франція нигдѣ не соприкасались другъ съ другомъ; моремъ владѣла Англія. Слѣдовательно, для наступательныхъ цѣлей обѣ стороны нуждались въ содѣйствіи союзниковъ. Для Наполеона этотъ вопросъ рѣшался, правда, просто, но зато съ большимъ рискомъ политическимъ: его «союзники» были почти подневольные и соединились съ нимъ изъ страха предъ его силой; пока побѣда была на его сторонѣ, онъ могъ считать свое положеніе обезпеченнымъ и въ тылу; но не только неудача, а просто затяжка военныхъ операцій была чрезвычайно опасна Наполеону. Русскій планъ отступленія онъ предвидѣлъ и боялся его, но расчитывалъ, что у противника не хва-

тить выдержки. Наполеонь говориль, что цёль его похода — Вильна, что онь тамъ остановится и займется устройствомъ возстановленной Польши. Но исполнить этого было нельзя. Природа не положила естественной границы къ востоку отъ Вильны вплоть по самаго Урала и если бы русская армія осталась неразбитой, то Наполеонъ долженъ быль цёлые годы занимать Вильну, готовясь къ войнѣ; онъ кормилъ бы свою армію на счетъ Александра, но главными собственниками земель, которыми бы онъ пользовался, были крупные землевладѣльцы той страны, возстановить которую Наполеонъ хотѣлъ, чтобы нанести ударъ Александру. Западная Русь стала бы для Наполеона гораздо опаснѣе Испаніи, ибо въ нѣсколькихъ десяткахъ верстъ стояла бы сильная непріятельская армія, а въ тылу враждебно настроенная Германія. Поэтому для Наполеона оставалось одно: нанести своему врагу ударъ, чтобы онъ просилъ мира.

Трудно было также и положение Александра. Способъ обороны подсказывался ему съ разныхъ сторонъ и нъсколькими лицами, идея продолжительнаго отступленія висёла въ воздухё. Но Александръ долженъ былъ думать не объ одномъ только отраженіи врага: ударъ Наполеону долженъ былъ быть нанесенъ Франціи. Ръшаясь на временное отступленіе, Александръ думаль о наступленіи въ случав успвха; но какъ только русскія войска переступали бы русскую границу, они оказывались въ непріятельской странъ. Александръ могъ расчитывать, что его войско отразить непріятельское нашествіе, но было очень сомнительно, окажется ли на нашей сторонъ перевъсъ и въ наступательной войнъ Россіи съ Западной Европой. Александръ поэтому тоже искаль союзниковь, но не могь ихъ найти среди государствъ континентальной Европы. Болъе всего Александръ хотълъ заручиться союзомъ Австріи. Съ представителями ея онъ вель въ Петербургъ въ 1810—1811 гг. въ строжайшей тайнъ любопытнъйшіе переговоры, ярко обрисовывающіе его поведеніе и образъ дъйствія. Александръ безусловно боялся разрыва съ Наполеономъ; онъ надъялся, что чрезъ нъсколько лътъ Наполеонъ потеряетъ власть во Франціи. Единственно, чего добился Александръ отъ Австріи—объщаніе, что войска ея будуть дъйствовать только «по имени». Тогда у него явилась мысль обратиться къ «народамъ», сдълать предстоявшую борьбу войною за освобожденіе народовъ. Давно онъ завелъ сношенія съ поляками чрезъ кн. Чарторыйскаго, но неудачно; онъ говорилъ съ литовцами; чрезъ германскихъ патріотовъ, во главѣ которыхъ стоялъ Штейнъ, онъ расчитывалъ поднять нъмецкій народъ; въ главной нашей квартиръ были довъренные отъ испанцевъ; русское правительство имъло сношенія съ тирольцами; венгры, такъ какъ ихъ сеймъ ссорился тогда съ Въной, вызывали особыя надежды нашего посла въ Вънъ и самого государя; но совершенно исключительная роль предназначалась

балканскимъ христіанамъ: изъ нихъ предполагалось образовать армію въ нѣсколько десятковъ тысячъ человѣкъ и съ нею спѣлать диверсію въ тыль французамь; немалыя надежды возлагались даже на дезертировъ изъ арміи Рейнской конфедераціи: они, какъ и балканскіе славяне, поддерживаемые англійскими пеньгами, оружіемъ и флотомъ, должны были также дъйствовать на сообщенія Наполеонова войска. Едва ли Александръ вполнъ отдавалъ себъ отчетъ въ томъ, что вышло бы, если бы всъ эти народы соединились вокругъ него въ цѣляхъ освобожденія своего! Оть лица этихъ народностей не всегда извъстныя лица договаривались съ русскимъ правительствомъ, съ самимъ Александромъ, его генералами, и Александръ начиналъ войну связанный уже многочисленными объщаніями, хотя никто еще не оказаль никакихъ услугь Россіи. Во всякомъ случав едва ли было благоразумно двиствовать такъ поспъшно, какъ это дълалъ Александръ. По мъръ удачнаго развитія операцій явились бы союзники настоящіе, съ которыми и надо бы договариваться. Выступая временно въ совершенно непривычномъ для русскаго государя положеніи, Александръ напрасно возбуждалъ надежды, которыхъ не исполнилъ; кромъ того, онъ значительно ухудшилъ свое положение впослъдствии, когда обострились отношенія между государемъ и народами.

Тъмъ временемъ наша армін превосходно дълала свое дъло; она отступала медленно, задерживая непріятеля и не давая ему возможности нанести намъ сколько - нибудь значительное пораженіе. Общее воодушевленіе, сознаніе опасности, въ которой находилась Россія, жажда мести, объединяли рядовыхъ и офицеровъ; сопротивленіе, которое отдёльные отряды оказывали значительнымъ массамъ непріятеля, навсегда составить славу русскаго оружія; армія Наполеона быстро таяла и если въ іюнъ 1812 г. она была почти въ три раза больше русской, то на Бородинскомъ полъ она была лишь на одну треть больше: у Наполеона было 130 т., у Кутузова — 100 т. Можетъ-быть, задача наша могла бы быть выполнена лучше: къ сожалънію, чувствовалось, что въ такое критическое время въ арміи не было властной руки. Главнокомандующій Барклай-де-Толли не сумълъ пріобръсти надлежащаго авторитета, да и по харантеру быль слишкомъ нервшительнымъ полководцемъ. Пушкинъ опоэтизировалъ его образъ и послъ не разъ дълали попытки создать изъ Барклая главнаго героя 1812 года, павшаго жертвой русскаго невъжества и слъпой ненависти къ иноземцамъ. Но подобное представление невърно: Барклай не могъ бороться съ Наполеономъ: подъ Смоленскомъ онъ едва не погубилъ армію, выйдя на встрѣчу непріятелю, а потомъ до самаго прівзда Кутузова держаль армію въ нервномъ напряженіи, то и дъло выбирая позицію для боя, а затъмъ снова отступая. Въ арміи началось броженіе среди высшихъ чиновъ; въ странъ настроеніе также начало падать. Въ арміи боялись, что будеть заключень

миръ, просили государя отставить канцлера Румянцева, просили назначить другого главнокомандующаго; называли Кутузова, Багратіона и даже гр. Палена, имя котораго связано было съ кончиною императора Павла. Это было прямо оскорбительно для Александра; онъ возмущенъ былъ до глубины души. Государь съ негодованіемъ отвергъ всякую мысль объ увольненіи Румянцева и еще разъ подтвердилъ свое непоколебимое ръшение воевать до конца. Тогда Растопчинъ прислалъ письмо, что Москва считаетъ Барклая и Багратіона одинаково неспособными начальствовать надъ арміей и единогласно высказывается за М. И. Кутузова; въ Петербургъ общее мнъніе было также за стараго генерала Екатерининскаго времени. М. И. Кутузову шелъ тогда 68-й годъ. Александръ Павловичъ Багратіона считалъ совершенно незнающимъ стратегіи, Барклаемъ былъ недоволенъ за его дъйствія послъ Смоленска, а къ Кутузову питалъ нерасположение еще со времени Аустерлица. Но онъ назначилъ главнокомандующимъ того, за кого былъ общій голосъ, т.-е. Кутузова. Новый главнокомандующій остановился на Бородинскомъ полѣ вопреки своимъ убъжденіямъ: онъ уступилъ горячему желанію войскъ сразиться съ врагомъ, да и не могъ онъ сдать Москвы безъ боя. Наконецъ сбылись надежды Наполеона: передъ нимъ стояла русская армія, онъ могъ разбить ее впрахъ. 26 августа послъ всъхъ усилій онъ ее все-таки не разбилъ, потерявъ почти половину состава, а русская армія осталась такой же гордой, какъ была. Бородино вънчаетъ достойно первую половину кампаніи. «Великая армія» вступила въ Москву обезсиленная и нашла тамъ могилу.

Все это ясно для насъ, но современники судили иначе. Въ странѣ пронесся ропотъ, обвиняли государя за его бездѣйствіе, за то, что онъ покинулъ Москву, не пріѣхалъ защищать ее. Тѣ самые люди, которые недавно говорили, что Александру не слѣдуетъ становиться во главѣ войска, теперь готовы были заподозрить его личную храбрость. При всемъ этомъ чувства страха не было; очень немногіе совѣтовали Александру заключить миръ; можно сказать, всѣ боялись одного, какъ бы государь не заключилъ мира; всѣ, даже недовольные, готовы были на новыя пожертвованія.

Наполеонова армія быстро таяла, русская росла. Какъ велики были жертвы русскаго народа на войну съ французами, видно изъ слѣдующихъ цифръ: въ годъ вступленія Александра на престолъ русская армія состояла изъ 270.000 чел., въ 1812 — 1815 гг. въ ней числилось 917.000 чел., а съ ополченцами даже 1.237.000 чел.; всего населенія тогда было 15.800.000 муж. пола, считая способными носить оружіе (въ возрастѣ отъ 15 до 35 лѣтъ) треть, или около 5 милл., мы видимъ, что взята была подъ ружье четвертая часть способныхъ носить оружіе. Огромныя усилія были приложены для снабженія такой арміи всѣмъ необходимымъ; чѣмъ

дальше уходила армія, тъмъ дальше приходилось тянуться крестьянскимъ обозамъ. Съ Тверской и сосъднихъ губерній потребовали 148.000 подводъ; по раскладкъ на души — въ Тверской 2 подводы приходилось съ 5 душъ, т.-е. со двора болъе одной подводы; ясно, что такого числа лошадей во всей губерніи не было. Курская губернія должна была дать 40.000 подводъ на 1.000 версть, Лифляндской губерніи пришлось дать 31.000 подводь на 240 версть; кромъ того, крестьяне тысячами наряжались на устройство дорогъ, на сооружение крѣпостей. Армія забирала все, что ей было нужно, у крестьянъ и въ городахъ, она не расплачивалась деньгами, а выдавала квитанціи на забранное. Впослъдствіи многія дворянскія общества отказались отъ слідуемых вимъ отъ казны платежей. Тогдашній министръ финансовъ Гурьевъ считалъ, что Россія пожертвовала на войну приблизительно на сумму 200 милл. р. Всъ требованія арміи нашей, какъ велики они ни были, были выполнены съ избыткомъ; общество и народъ въ продолжение войны не всъми дъйствіями правительства были довольны, но они не подумали въ тяжелую годину сводить счеты; многіе, почти убъжденные уже въ неуспъхъ нашемъ, тъмъ не менъе, спъшили своими пожертвованіями. Въ началъ войны опасались за сохраненіе порядка, боялись крестьянь, но за исключеніемь немногихъ случаевъ обыкновенныхъ крестьянскихъ волненій, ничего не произошло; къ концу 1812 г. даже такимъ людямъ, какъ А. И. Тургеневъ, казалось, что взаимныя отношенія крестьянъ и пом'ьщиковъ окрѣпли; зимой потянулись къ столицамъ крестьянскіе обозы съ разными припасами; «спасибо святому русскому народу, — въ восторгъ говорили многіе, — отъ французовъ все прятали и морили ихъ голодомъ, а для насъ навезли всякой всячины».

Съ октября военное счастье перешло на нашу сторону; началось отступленіе Великой арміи; преслѣдовали французовъ наши войска слабѣе, чѣмъ могли бы это сдѣлать, но къ Рождеству не осталось ни одного вооруженнаго непріятеля на русской землѣ.

Кампанія была выиграна. Кто же ее выиграль? Отвѣтовъ было и будетъ много. Одни укажутъ ближайшія причины неслыханнаго пораженія Наполеона въ его безуміи, другіе — въ политической обстановкѣ, третьи — въ тактическихъ ошибкахъ великаго полководца. Если и были ошибки въ дѣйствіяхъ Наполеона, то было и умѣнье воспользоваться ими; политическая обстановка все время оставалась благопріятной для Наполеона; Австрія и Пруссія не шевельнулись противъ него; австрійскій корпусъ кн. Шварценберга дѣйствовалъ вяло, но пруссаки Іорка — добросовѣстно. Бѣдствія Наполеона кончились сейчасъ же за русской границей; разбитый, потерпѣвшій неслыханное пораженіе, потерявшій полмилліона солдатъ, Наполеонъ въ слѣдующемъ году весною явился уже въ Германію съ новой арміей. Морозы начались за Смоленскомъ, т.-е. когда отступали уже разбитые остатки арміи.

Огромная французская армін разбилась о русскую армію, о русскій народъ. Сначала упорными мелкими боями, потомъ боемъ у Бородина вожди русской арміи обезсилили французскія войска такъ, что дальше Москвы они продвинуться не могли. «Русскіе стяжали право быть непобъдимыми», сказалъ самъ Наполеонъ про Бородино. Необыкновенную стойкость въ борьбъ съ врагомъ обнаружилъ весь русскій народъ: помъщики, крестьяне и горожане уходили отъ непріятеля, оставалось меньшинство; подобнаго явленія Наполеонъ не встръчалъ ни въ Германіи, ни въ Италіи, ни въ Австріи; конечно, смъшно объяснять это какимъ-то полукочевымъ бытомъ, въ которомъ будто бы продолжали жить русскіе въ XIX в.

Главная заслуга побъдоносной войны принадлежить императору Александру Павловичу. Его политика привела Наполеона къ границамъ Россіи, онъ не испугался страшнаго неравенства силь и, въря въ свой народъ, принялъ вызовъ. Когда военное счастье, казалось, оставило русскихъ, даже когда Москва занята была непріятелемъ, Александръ Павловичъ оставался твердъ и непоколебимъ; бъдствіе не сломило его; онъ обнаружилъ большое пассивное мужество. Признательность потомства къ нему должна возрасти отъ разбора тъхъ необыкновенныхъ обстоятельствъ, среди которыхъ протекала война. Императоръ видълъ, что извъстная часть генераловъ его арміи и почти все общество не довъряють его твердости, сомнъваются въ удачномъ выборъ командующаго; Александръ отнесся къ этому движенію не съ узкоформальной стороны, а съ большою чуткостью: онъ чувствовалъ сердцемъ свою армію и народъ. Д'влая войну народной, онъ добровольно ограничилъ свою волю предъ гласомъ народнымъ. Тъмъ выше его заслуга предъ Россіей.

Однако то, что намъ представляется теперь связнымъ, логически вытекающимъ одно изъ другого, большинству современниковъ казалось совершенно инымъ; не понимая значенія мелкихъ постоянныхъ маленькихъ битвъ, они останавливались лишь на главныхъ явленіяхъ: Наполеонъ вторгся въ Россію, русскіе отступаютъ, Смоленскъ взять, новый главнокомандующій, опять отступленіе, наконецъ, Москва занята, Москва сожжена... Казалось, все погибло — и вдругъ, точно по мановенію волшебства сразу все измънилось: Наполеонъ отступаетъ, Наполеонъ бъжитъ! Великой арміи нътъ... Русскіе умы поражены были сначала рядомъ несчастій, потомъ удивительной перемѣной. Въ такомъ положеніи, не желая или не будучи въ состоянии разобраться въ причинахъ, многіе-и въ числѣ ихъ императоръ Александръ-въ религіи искали и утѣшенія и указанія на будущее. Мечтательный Александръ, в роятно, всегда былъ религіозенъ; но до 1812 года религіозность его была какъ бы заглушена; окруженный легкомысленными вольтерьянцами онъ до 1812 года ея почти не проявлялъ. Съ лъта 1812 г., разочаровавшись уже въ очень многихъ и во многомъ, обманувшійся столько разъ въ своихъ расчетахъ, Александръ начинаетъ во всемъ

видъть руку Провидънія, направляющую невъдомыми путями судьбы человъчества. И успъхъ въ борьбъ своей съ Наполеономъ Александръ приписывалъ не себъ, не своимъ силамъ, не прекрасной арміи своей, не русскому народу, а волъ Божіей: «Не намъ, не намъ, а имени Твоему»—выръзано на медали въ память 1812 года. Съ лъта 12 года Александръ ежедневно читаетъ Библію; въ нъкоторыхъ псалмахъ онъ находитъ живъйшее сходство съ переживаемымъ. Наполеонъ становится для него исчадіемъ ада, орудіемъ зла, пока торжествующаго на землъ. Нравственное одиночество, въ которомъ находился Александръ въ то время, когда ръшалась судьба его имперіи, долгіе, томительные дни и ночи неизвъстности, изръдка чередовавшіеся съ часами печальныхъ въстей, способствовали развитію въ Александръ такого направленія.

Необыкновенное счастье, вліяніе и могущество достались Александру безъ трудной личной работы, его вынесли и подняли другіе. Новое настроеніе государя, объясненіе имъ причинъ своихъ успъховъ отразилось на всей послъдующей дъятельности Александра не сразу, но постепенно; цълью его политики становится не слава и благоденствіе Россіи, а счастье, тишина и миръ всего христіанскаго міра. Зачатки такихъ воззрѣній у Александра замѣтны и ранве, теперь они получають полное развитіе; какъ средневвковый императоръ, онъ будетъ, не принимая титула, стремиться къ тому, чтобы собрать вокругь своего трона всв христіанскія государства. Не одной Россіи посвятить онъ свои дальнъйшіе труды, въ сознаніи его она отойдеть на второе мъсто; не она, по пониманію Александра, подняла его на высоту: это сдёлало Провидёніе для того, чтобы онъ побороль духа зла. Миръ въ Европъ — вотъ главнъйшая цъль его политики; въ жертву ей онъ принесетъ многое, онъ даже будеть ласковь со строптивыми и строгь съ послушными.

Такое направленіе опредълилось далеко не сразу; многимъ казалось, и, какъ будто, не безъ основанія, что цъли императора совсъмъ другія; обнаружилось, однако, что то, что другіе считали цълью, было для него лишь средствомъ.

V.

### Гегемонія въ Европъ.—Послъдніе годы и кончина Александра Павловича.

Вопросъ, что дѣлать дальше, послѣ изгнанія Наполеона, быль уже давно предрѣшенъ Александромъ: пока не возстановится равновѣсіе въ Европѣ, приблизительно въ границахъ 1792 г., мира не можетъ быть. Опытъ 20 кровавыхъ лѣтъ показалъ, что Россія не менѣе другихъ государствъ Европы заинтересована въ европейскомъ мирѣ; тотъ же опытъ показалъ, что Россія для своего спокойствія должна владѣть Польшей, иначе при всякомъ политическомъ ослож-

неніи, даже не задѣвающемъ прямо интересовъ Россіи, ей грозять смуты и серьезныя затрудненія. Ограничиться изгнаніемъ Наполеона изъ Россіи равносильно было лишенію Россіи нравственной побѣды. Александръ понялъ, что высокій жребій указалъ Наполеонъ русскому народу; Александръ понялъ, что Россія будетъ гордиться, если онъ пойдетъ впередъ «съ улыбкой примиренія, съ оливой золотой». Наконецъ, Наполеонъ не просилъ еще мира; онъ даже обѣщалъ полякамъ вернуться къ нимъ весной. Могъ ли при такихъ условіяхъ императоръ медлить и стоять на Нѣманѣ, пока Наполеону не заблагоразсудится подойти къ этой рѣкѣ опять съ новыми полчищами? Не значило ли это отказаться отъ плодовъ побѣды? Эти соображенія даже сторонники противоположнаго мнѣнія признавали основательными. «Онъ (Александръ) смотритъ на это съ другой стороны, которую также совсѣмъ опровергнуть не можно», сказалъ М. И. Кутузовъ.

Но начинать войну наступательную въ чуждой намъ Германіи было очень рискованно. Русская армія была весьма слаба: изъ 97.000 чел., съ которыми Кутузовъ выступилъ изъ Тарутина, въ Вильну пришло 27.000 чел. Между тъмъ не только Наполеонъ не просилъ мира, но и Австрія и Пруссія не присоединялись къ Россіи. Тогда Александръ чрезъ маркиза Паулуччи склонилъ генерала Іорка, командовавшаго прусскимъ корпусомъ въ арміи Наполеона, отложиться отъ французской арміи; поступокъ Іорка подняль всю Пруссію и король подъ давленіемъ общественнаго мнѣнія принужденъ былъ вступить въ союзъ съ Россіей. Правда, Александръ приняль обязательство не положить оружія до тъхъ поръ, пока Пруссіи не будеть возвращено среди европейскихъ державъ мѣсто, принадлежавшее ей до 1806 года; то же было объщано Швеціи и Норвегіи. Что же Александръ имълъ въ виду для своей Россіи? Конечно, Польшу. Если бы къ Россіи отошли всѣ земли польскія, доставшіяся Пруссіи и Австріи по тремъ разділамъ, —вознагражденіе для Россіи надо было бы признать достаточнымъ. Александръ уже тогда предръшилъ дать Польшъ либеральное конституціонное устройство и надъялся этимъ путемъ удовлетворить польское національное чувство. Послъдствія показали, что Александръ ошибался: поляки не оцънили того, что имъ далъ государь, а русскіе остались недовольны и недоумъвали, почему народъ, который воевалъ противъ Россіи, получилъ привилегированное положеніе.

Алексанпръ создалъ войну за освобождение Германии, онъ былъ душою коалиции; много разъ она готова была распасться, но дилломатические таланты Александра преодолѣвали затруднения. Установление мира—цѣль Александра; онъ охотно обѣщалъ народамъ либеральныя учреждения, ибо и въ нихъ видѣлъ залогъ мира. Свои успѣхи онъ приписывалъ исключительно волѣ Провидѣния, мистицизмъ его значительно окрѣпъ за границей отъ разныхъ случайныхъ встрѣчъ. Наполеонъ для него теперь — орудіе ада,

Poutous que, se conformante à ces dispositions, il ne soit apporté aucun trouble ni empêde L'dans le cours de son voyage, de la part de nos Baismens de guerre ou des Cousines La son entrée ou à D'sa sortie, de la part de nos Bréposés des Douanes; mais que, mière que ce soit, la présente Licence soit. déclarée nulle et de nul effet, le Mos préjudice de l'amende qui pourraise être ullérieurement pronoucé.

Et pouv que ce soit chose stable et assurés, nous avons signé la présente de notre v notre Mossistre d'ectaire d'Etat.

Donné aution quarting Plus d'Mosson l'informatique foi de la présente de l'apprendique de l'apprendique de l'amente de l'apprendique de la présente de l'apprendique de l'apprendique de l'apprendique de l'apprendique de l'apprendique de la présente de l'apprendique de l'apprend

Подпись Наполеона на указъ, данномъ въ Москвъ 27(15) сентября 1812 года. Хранится въ Императорской Публичной Библіотекъ въ Петербургъ.

которое должно быть изгнано, чтобы желанный миръ водворился на землъ. Поэтому онъ постоянно отвергалъ попытки примиренію, окоторыя Наполеонъ впоследствій делаль неоднократно. Сомнительно, чтобы Россія могла выиграть много отъ союза съ Наполеономъ, какъ сомнительно, чтобы Наполеонъ, наполовину разбитый и униженный, могъ долго удержаться на французскомъ престолъ. Посланникъ небесъ — Александръ хотълъ господствовать тогда морально: онъ прекрасно отметилъ пожаръ Москвы тъмъ благоволеніемъ, которое оказалъ французскому народу. Вскоръ, однако, новое разочарование ждало императора: побъда надъ геніемъ зла оказалась не такъ легка, да и скрывался онъ не въ одномъ Бонапартъ. Уже на Вънскомъ конгрессъ Александръ убъдился, какъ проигрываетъ тотъ, который разсчитываетъ на благодарность людей, избранныхъ и руководящихъ народами. Въ который разъ онъ убъдился, что сдълалъ ошибку, не условившись напередъ во всемъ до самыхъ мелочей, не потребовавъ залога впередъ; вопросъ о вознагражденіи Россіи и Пруссіи вызваль неожиданное для Александра сильнъйшее сопротивленіе, дошедшее до того, что Австрія, Англія и Франція заключили уже союзъ противъ Александра и употребляли усилія, чтобы убъдить Пруссію присоединиться къ нимъ: Наполеона не было — долой Александра! Дъло готово было дойти до войны, но Александру помогь Наполеонъ, который покинуль о. Эльбу и овладълъ Франціею. Наполеонъ опять употребляль усилія, чтобы склонить русскаго царя къ союзу съ собой; но это было бы вторымъ Тильвитомъ; Александръ устоялъ предъ искушеніемъ и показалъ Европъ строго принципіальную политику; онъ простиль нанесенныя ему



Подпись императора Александра I на указъ, данномъ въ Парижъ въ 1815 г. Хранится въ Императорской Публичной Библіотекъ въ Петербургъ.

обиды, согласился даже уменьшить вознаграждение Россіи и снова сталь во главъ четвертой коалиціи противъ Наполеона. Битва при Ватерлоо ръшила участь Наполеона.

Въ короткое время Александръ узналъ двѣ измѣны: недавнихъ своихъ союзниковъ и французскаго народа. Александра мучилъ вопросъ: отчего въ христіанскомъ мірѣ такъ часто зло торжествуетъ надъ добромъ? и онъ разрѣшилъ этотъ вопросъ не наблюденіями надъ жизнью народовъ и государствъ, не прошлымъ ихъ, а мистическими размышленіями; поэтому отвѣтъ у него былъ очень простой: оттого, что до сихъ поръ великія начала христіанства, завѣты братства и любви, забыты или отодвинуты людьми исключительно въ область частныхъ отношеній; отсюда долгъ государей и его, Александра, перенести священныя начала на отношенія гражданскія, государственныь и международныя. Таково происхожденіе Акта Священнаго Союза.

Въ этомъ выводѣ весь Александръ; это выводъ государя, бывшаго свидѣтелемъ — хотя и отдаленнымъ — революціи и главнымъ дѣятелемъ бурной Наполеоновской эпохи. Все, навѣянное бесѣдами Лагарпа, Екатерины, все прочитанное — смыто событіями и къ 40 годамъ жизни Александра имъ съ необыкновенной силою овладѣло средневѣковое міросозерцаніе и, какъ всегда бываетъ у натуръ мечтательныхъ онъ успокоивается на поверхности предмета. Бъло время, когда спасеніе онъ видѣлъ въ законности, но не отдалъ себѣ отчета, въ чемъ же должна выражаться эта самая законность; позже онъ обратился къ «народности», поднималъ ароды», но и не подумалъ спросить, что значитъ «свободная на-

родность»; онъ былъ поэтому удивленъ, когда французы предпочли злопън Бонапарта мирному и законному Людовику XVIII. Тогда онъ остановился на великой мысли: сдълать христіанскія государства христіанскими не только по имени, но и на дълъ. Но что это значить, въ чемъ, собственно, это выразится реально? Какъ быть съ пълымъ рядомъ явленій въ жизни государственной, тъмъ болъе международной, которыя не могли быть оправданы христіанскимъ ученіемъ? Очень скоро многіе увидъли въ Актъ Священнаго Союза намърение освободить балканские народы отъ мусульманскаго ига; это назалось вполнъ послъдовательнымъ для государя, утверждавшаго христіанскій союзь. Но Александръ сейчась же опровергаль приписываемое ему намъреніе; тогда стали усматривать въ Актъ Священнаго союза лишь желаніе прикрыть реакцію, неисполненіе данныхъ во время войны за освобождение объщаний, прикрытыя высокимъ авторитетомъ евангелія. Это невърно, Александръ надъялся искренно достичь своего идеала. Александръ бралъ на себя поддержаніе и сохраненіе европейскаго мира. Онъ видълъ, что причины войны лежать глубже, чфмь онь раньше предполагаль; благодаря обстоятельнымъ донесеніямъ Поццо ди-Борго онъ понялъ, что Бонапарть быль выразителемь стремленій наиболье энергичной части французской націи; что армія и «якобинцы» не удовлетворены положеніемь Франціи, какъ оно опредълилось не только вторымь, но и первымъ парижскимъ миромъ; что они заинтересованы и матеріально въ продолженіи войны. Такъ опредёлилась трудная задача, которую бралъ на себя Александръ: сдерживать правительства отъ взаимныхъ войнъ и держать народы въ подчиненіи установленной власти. На всякую революцію онъ долженъ быль смотръть, какъ на начало войны. Жизнь жестоко посмъялась надъ нимъ: въ народахъ онъ думалъ найти союзниковъ для достиженія мира, и народы же оказывались главнымъ препятствіемъ для мира! Но Александръ взялъ на себя эту задачу, и бремя это онъ возложилъ на Россію: The second secon

Здѣсь поворотный пунктъ его политики: теперь онъ не только обращалъ Россію въ средство для достиженія своего идеала, но и самый идеалъ этотъ теперь шелъ рѣшительно въ разрѣзъ съ тѣмъ, какъ понимало свою задачу русское общество. Оно гордилось своимъ царемъ, который освобождалъ народы Европы отъ чужеземнаго ига, оно готово было на матеріальныя жертвы ради высокой цѣли; но оно вознегодовало, когда Александръ сдѣлалъ изъ Россіи страшилище народовъ, и самъ превратился въ суроваго владыку сѣвера, предъ которымъ склонились всѣ народы.

Полный мыслей о поддержаніи мира и порядка въ Европъ, Александръ возвращался въ Россію въ 1815 г. Съ нетерпъніемъ ждала родина прославленнаго героя; Россія надъялась имъть вознагражденіе за понесенные труды и жертвы. Но царь въ умъ своемъ назначилъ Россіи новую службу. Главнъйшее его вниманіе было

обращено на армію: Россія должна содержать большую армію, которую государь въ любой моментъ могъ бы направить туда, гдъ возникнетъ опасность для общаго мира. Кромъ того, вниманіе Александра было раздвоено между дълами русскими и обще-европейскими. Раздълить, какъ раньше думалъ Александръ, свою власть съ народнымъ представительствомъ, теперь онъ не могъ: свою задачу стража мира онъ могъ осуществлять, лишь обладая всею полнотою власти. Выходъ изъ такого положенія Александръ нашелъ въ слъдующемъ: текущее управление Россией передалъ онъ гр. Аракчееву, себъ взяль болье близкія своему сердцу дъла общеевропейскія. Въ 1812-1815 гг. управленіе въ корень расшаталось, развились самыя вопіющія злоупотребленія, возникали многочисленныя и сильныя крестьянскія волненія. Но государь не думаль о коренныхъ реформахъ: онъ надъялся, что бдительное око Аракчеева будеть строго карать виновныхъ. Управление попрежнему осталось сосредоточеннымъ въ Комитетъ Министровъ, положенія котораго просматривалъ гр. Аракчеевъ, надписывалъ на нихъ свои замъчанія, а на основаніи ихъ Александръ полагаль свои резолюціи.

Въ заботахъ объ усиленіи военныхъ силъ Россіи Александръ ръшилъ устроить военныя поселенія. Къ соображеніямъ финансоваго и политическаго характера присоединялись у Александра и соображенія нравственныя: онъ страдаль, когда представляль себъ своихъ солдатъ, 25 лътъ тянущихъ тяжелую лямку безъ надежды на существенную награду и потомъ больными, увъчными, безъ обезпеченія, увольняемыхъ въ отставку. Устройствомъ военныхъ поселеній онъ надъялся устранить всъ эти недостатки, армія довольствовалась бы собственнымъ земледъльческимъ трудомъ, молодое поколъніе будущихъ воиновъ вырастало бы въ военной обстановкъ; старослужилые получали бы земельную собственность и семейную обстановну. Страна давала сразу огромный капиталъ — казенныхъ крестьянъ и ихъ землю — но за это навсегда освобождалась отъ большей части расходовъ на военное дъло. Въ основании была уже крупная ошибка: съ теченіемъ времени армія совсѣмъ отдѣлилась бы отъ страны; военныя поселенія образовали бы укрѣпленные лагери, изъ которыхъ армія господствовала бы надъ мирною страною. Затъмъ, конечно, не все то хорошо въ жизни, что хорошо на бумагъ. Насадить такое огромное казенное хозяйство — дъло чрезвычайно трудное, требующее очень многихъ добросовъстнъйшихъ исполнителей. Надо было, кромъ того, считаться съ духовной стороной крестьянина, для котораго ужасна была мысль, что вдругь его забреють, а при этой системъ въ нъкоторыхъ мъстностяхъ поголовно всъ казенные крестьяне стали военными поселенцами. Если казакъ есть военный поселенецъ, то сколько въковъ свободно вырабатывался этотъ типъ. Для успъха дъла надо было измънить самую душу русскаго крестьянина,--къ сожальнію, этого Александръ очень часто не замычаль. Дыло поручено было Аракчееву. Матеріально онъ поставиль эту часть

блистательно. Постепенно при Александръ въ военныя поселенія перешло до 150.000 нижнихъ чиновъ, 76.000 инвалидовъ, 154.000 кантонистовъ: всего населенія подъ управленіемъ Аракчеева было 750.000 чел. Израсходовано было на военныя поселенія 18 милл. руб... но уже въ 1825 г. они имъли собственный капиталъ въ 30 милл. р.: въ счетъ затраченнаго не входитъ земля, до 2.400.000 дес. отвеленная подъ поселеніе. Но пріучить крестьянъ къ поселеніямъ, примирить ихъ съ новыми условіями быта Аракчеевъ совствит не могъ, для этого нуженъ былъ совершенно другой человъкъ: по сихъ поръ въ народъ сохранилась жуткая память о пъятельности гр. Аракчеева. Императоръ Александръ удивительную настойчивость въ проведеніи военныхъ онъ не хотълъ слышать возраженій противъ нихъ, и никто, ни братья его, ни даже императрица-мать не ръшались передавать просьбы крестьянъ поселенческихъ округовъ государю.

Пругимъ важнымъ послъдствіемъ акта Священнаго Союза во внутренней политикъ была попытка Александра обосновать правительство, просвъщенное христіанскимъ благочестіемъ. Было учреждено министерство духовныхъ дълъ и народнаго просвъщенія, порученное кн. А. Н. Голицыну, другу императора, который пережиль такой же религіозный кризись, какь и государь. Учрежденіе это больно ударило по объимъ частямъ-и по церкви, и по просвъщенію. Александръ къ православной церкви относился внимательно, хотълъ изъять духовенство отъ матеріальной зависимости отъ прихожанъ, — впрочемъ, это ему не удалось; переустроилъ и лучше обезпечиль духовныя училища, имъвшія до него чрезвычайно скудныя средства; распространеніе христіанства раторъ ревностно поддерживалъ, но отнюдь не принужденіемъ, убъжденіемъ. Библейское общество, которому очень покровительствовали государь и кн. Голицынъ, въ продолжение 9 лътъ (1812 — 1821) напечатало 129 изданій Библіи полностью и отд'єльными частями, въ числъ 675.600 экземп., на 29 языкахъ. Но общество это было какъ бы дщерью Британскаго библейскаго общества, носило въсебъ слишкомъ много англійскаго и протестантскаго, и этимъ возбудило вскоръ сильное неудовольствіе нашего духовенства. Послъ учрежденія соединеннаго министерства правительственныя права Синода были очень стъснены и стали распространяться сочиненія, противныя духу православной церкви. Тогда въ 1824 г. митр. Серафимъ при большой поддержкъ арх. Фотія и гр. Аракчеева обратился къ государю съ обвиненіями противъ кн. Голицына. Александръ, послъ нъкотораго колебанія, возвратилъ Синоду прежнее положение.

Первые годы своего царствованія Александръ много сдѣлалъ для успѣховъ русскаго просвѣщенія и образованія; преобразованы были старые университеты, основано два новыхъ, нѣсколько спеціальныхъ высшихъ учебныхъ заведеній—Главный Педагогическій

Институтъ, Демидовское высшее училище, Институтъ кн. Безбородко. Институтъ путей сообщенія; изъ-за границы выписывали профессоровъ, щедро давали деньги на переводы иностранныхъ труповъ. на развитіе дъятельности ученыхъ обществъ; расширены и преобразованы были среднеучебныя заведенія на началахъ всесословности: устраивались приходскія школы, строились грандіозные планы превращенія Россіи въ новыя Авины; населеніе, положимъ, не очень стремилось въ правительственныя школы, но правительство прибъгало къ сильнымъ мфрамъ, чтобы заставить учиться. Но послъ того, какъ нъмецкие университеты приняли участие въ національно-конституціонномъ движеніи, у насъ были приняты строгія міры относительно высшаго образованія; люди, окружавшіе Голицына, заговорили о «безбожныхъ» университетахъ, о преподаваемомъ «тонкомъ ядъ невърія и ненависти къ законнымъ властямъ», открыто стали говорить о громадномъ злъ, которое университетъ принесетъ Россіи; Магницкій, напр., находиль полезнымь публично разрушить Казанскій университеть. Въ 1824 г. Голицына сміниль А. С. Шишковь, который враждебно относился какъ къ философскому либерализму первой половины времени Александра I, такъ и къ космополитическому мистицизму кн. Голицына; онъ хотълъ построить все образование на чистотъ въры и на върности государю и отечеству.

Военныя поселенія, гоненія на науку, обиды православной церкви, постоянныя отсутствія государя изъ Петербурга, часто изъ Россіи, все это волновало общество, порождало недовольство. Даже текущія дѣла останавливались, и чувствовалась какая-то общая разслабленность управленія. Рѣчь государя при открытіи въ 1818 г. польскаго сейма въ Варшавѣ, —рѣчь, въ которой онъ намекнулъ на свое желаніе даровать Россіи такой же образъ правленія какъ и Польшѣ, возбудила на короткое время надежды однихъ, испугъ другихъ; начали жаловаться на предпочтеніе, оказываемое окраинамъ, на невниманіе государя къ своему народу:

Въ 1820 — 1822 гг. 15 губерній Россіи постигь сильнѣйшій голодъ; помѣщики отказывались кормить своихъ крестьянъ. Трудно бороться съ голодомъ и теперь, тогда же при бездорожьѣ было еще труднѣе; прибѣгали къ самымъ разнообразнымъ мѣрамъ, одинаково недѣйствительнымъ: запрещали вывозъ хлѣба изъ пострадавшихъ губерній, запрещали винокуреніе, но отъ этого погибалъ скотъ; давали ссуды и крестьянамъ (казеннымъ), и помѣщикамъ; но мѣры эти мало помогали. Любимая идея того времени—образовать путемъ ежегодныхъ отчисленій полный годовой продовольственный запасъ, оказалась утопической, не было ни хлѣба ни капиталовъ...

Среди общаго недовольства, затрудненій внѣшнихъ и внутреннихъ, оканчивалась эта достопамятная эпоха, которую Меттернихъ назвалъ «романомъ» Россіи; задача, принятая на себя Александромъ, оказывалась непосильной и ему, и Россіи. Русское общество разочаровалось въ государѣ; Александръ это чувствовалъ и зналъ, но не

могъ найти выхода. Греческое возстаніе ставило его въ почти безысходное положение: съ одной стороны, тамъ дъйствовали «революніонеры», съ другой — это была борьба измученнаго православнаго населенія противъ турокъ; съ одной стороны, это было средство разссорить Россію съ Австріей и тъмъ отвлечь вниманіе отъ главнаго врага, революціи, съ другой — оставить греновъ на произволь супьбы значило для Россіи потерять свое привилегированное положеніе на Востокъ; мъсто ея уже стремилась занять Англія. Александръ уже ръшился воевать съ Турціей, когда смерть неожиданно унесла его. 1 сентября 1825 г. Александръ въ послъдній разъ покинуль Петербургь; онъ повхаль съ больной супругой Елизаветой Алекственой устроить ея пребывание на югт, въ Таганрогт. Оттуда онъ сдѣлалъ поѣздку по Крыму и вернулся къ женѣ вь Таганрогъ уже совствить больной. При разставании съ жизнью проявились лучшія стороны характера Александра. Терп'вливо переносиль онь мученія, все время наблюдая, чтобы за нимь ухаживали какъ можно меньше. 19 ноября 1825 г. его не стало. «Незримый путешественникъ»-такъ называли его при жизни-умеръ въ Таганрогъ, и когда почти на границъ Европы и Азіи скончался монархъ, дъяніями своими заполнившій страницы исторіи всъхъ европейскихъ народовъ первой четверти XIX в., нъкоторые усомнились въ его смерти, полагая, что онъ скрылся таинственно гдъ-то далеко...

Издавна въ Европъ шла борьба между государствами и между народами изъ-за первенства и господства. Боролись германцы и романцы, Габсбурги и Бурбоны. Съ особою силою возгорълась эта борьба съ конца XVIII в.: обновленная Франція шла отъ поб'єды нъ побъдъ, предводительствуемая самимъ геніемъ войны; міру угрожало уже не преобладаніе Франціи, а господство, гегемонія ея надъ всей Европой. Вдругъ, послъ 1812 г., къ всеобщему изумленію, гегемонія перешла въ руки русскаго царя. Александръ Павловичь даль мирь и тишину измученнымь двадцатильтней войной христіанскимъ народамъ; почти сорокъ лътъ послъ этого Западная Европа не знала войны. И не только миръ далъ онъ Европъ: немного въ Европъ государствъ, новъйшую исторію которыхъ можно было бы излагать, не обращаясь къ личности русскаго монарха; последнія десять леть онь быль королемь королей Европы и наложилъ печать на современную ему исторію Германіи, Австріи, Франціи, Италіи. Неудивительно, что около его имени образовалась цёлая литература на всёхъ языкахъ; неудивительно, что западно - европейское общественное мнѣніе и наука въ общемъ очень часто враждебно относятся къ памяти Александра Павловича: его дъятельность задъвала столько разнородныхъ интересовъ. Для писателей французовъ Наполеонъ сталъ давно народною гордостью; преданы забвенію его гръхи, можеть-быть, преступленія. Но наша литература и наука не сдълали изъ Александра героя. Мало того, съ очень давняго времени, еще отъ современниковъ Александра мы читаемъ больше враждебныхъ о немъ отзывовъ; разочаровался въ немъ и Пушкинъ, новъйшая исторіографія наша также рисуетъ Александра то какимъ-то безвольнымъ дъятелемъ. то чъмъ-то въ родъ Макіавелли или Борджіо.

Несомнънно, что величіе подвига, совершеннаго русскимъ народомъ подъ предводительствомъ Александра, не примирило съ нимъ многихъ, не слило въ глазахъ потомства царя и народъ въ одно неразрывное цълое: какъ будто бы все это свершилось помимо Александра Павловича. Неръдки въ нашей исторіи примъры, что общество холодно встръчало новаго государя, но обыкновенно первые же сколько-нибудь значительные успъхи разбивали ледъ. Съ Александромъ случилось какъ разъ напротивъ: ръдко кто изъ нашихъ государей былъ такъ сердечно привътствованъ при появленіи его на престолъ, какъ Александръ; но затъмъ общество и государь стали расходиться и даже пережитыя вмъстъ опасности и счастье 1812 — 1815 годовъ не сблизили царя съ народомъ. Очевидно, между государемъ и народомъ его было въ чемъ-то основномъ глубокое различіе.

Внукъ Петра III, сынъ Павла I, Александръ унаслъдовалъ изъ ихъ міросозерцанія одну существенную черту. Въ основѣ міросозерцанія первыхъ двухъ несчастливыхъ государей лежало понятіе о самодовлѣющемъ самодержавіи, имѣющемъ свои собственные обязанности и интересы, отличные отъ пользы подданныхъ. Такое міровоззрѣніе было главною причиною несчастія Петра III и Павла І, ибо оно было явленіемъ новымъ на Руси, гдъ государи издревле не различали своихъ выгодъ отъ пользы земской; такое явленіе было особенно чуждо и непонятно послъ Петра Великаго, Елизаветы, Екатерины II, никогда даже не умъвшихъ отдълить себя, представить себя отдёльно отъ Россіи. Петръ Великій далъ живой обликъ государя перваго работника и слуги государства; Екатерина возвела это положение въ теорію. Петръ III и Павелъ I, напротивъ, смотръли на Россію, какъ на средство для выполненія ими обязанностей, свыше возложенныхъ на нихъ, однимъ имъ доступныхъ. Та же мысль лежала въ основъ міровоззрънія Александра. Онъ былъ, однако, настолько образованъ, что не только не высказалъ этого прямо, но даже старался внушить своимъ подданнымъ какъ разъ противное. Въ началъ царствованія онъ разъ далъ торжественныя объщанія, что никогда «не раздълить пользъ своихъ отъ благосостоянія своихъ подданныхъ, которое едино составлять всегда будеть все существо мыслей» его воли. Но пользу и благосостояніе своей страны Александръ понималъ по-своему. Его влекла слава, точно героя древности или средневъковья. Первую половину своего царствованія онъ добывалъ славу и добился ея, во вторую онъ заботливо охранялъ добытое. Онъ добился первенства въ Европт не для того, чтобы

сдълать свой народъ болъе богатымъ, образованнымъ, свободнымъ, а для того, чтобы собрать подъ свое собственное верховенство христіанскую Европу и дать ей миръ. Достижение и сохранение верховенства немыслимы безъ огромныхъ затратъ матеріальныхъ и нравственныхъ со стороны народа; въ глазахъ Александра это мало значило сравнительно съ высокою цёлью, поставленной имъ себъ. Живого чувства народности у такого государя не могло быть, ибо идеалъ его средневъковый; не было этого чувства и у Александра. Онъ вообще мало интересовался настроеніемъ низшихъ слоевъ: въ Финлянціи онъ не зам'єчаль финновь, въ Прибалтійскомь кра'ь эстовъ и латышей, въ Западной Руси — русскихъ. Нельзя сказать. чтобы онъ нъ этимъ массамъ былъ совершенно равнодущенъ: онъ волновался, если узнаваль, что они голодають, терпять жестокія притъсненія, но онъ какъ будто считалъ, что политическая жизнь не пля нихъ, что имъ безразлично, въ какомъ государствъ они находятся, только бы жить въ государствъ благоустроенномъ; въ политическомъ отношеніи онъ для него были нулемъ. Если онъ и говориль о народахъ, строиль иногда планы на народныхъ стремленіяхъ, онъ имълъ, главнъйшимъ образомъ, въ виду правящіе классы, дворянство и интеллигенцію. Верхній классь населенія Финляндіи составляли шведы — настроеніе ихъ не только интересовало Александра, но онъ старался удовлетворить ихъ такъ же, какъ поляковъ круга Чарторыйскихъ и Огинскихъ. Такихъ взглядовъ держался не одинъ Александръ, но у другихъ дъятелей они смягчались живымъ чувствомъ народности, сознаніемъ его племени. Притомъ соперникъ-побъдитель Наполеона долженъ быль бы заглянуть болье глубоко въ народъ; развъ не характерно, что даже посъ 1812 г. Александръ предполагалъ Западную Русь присоединить къ Польшъ; онъ этого не сдълалъ, но самое предположение характеризуеть его отношение къ народу.

Какъ носитель высшей самодовлѣющей власти, Александръ быль очень самоувъренъ, тоже подобно своему отцу и дъду. Важныя ръшенія, чреватыя послъдствіями, онъ принималь часто неожиданно отъ окружающихъ, вопреки ихъ совътамъ. Ръшенія государя падали иногда на голову ближайшихъ его сотрудниковъ, какъ снътъ съ неба. Таковъ, напр., его отъйздъ въ Берлинъ осенью 1805 г., когда его другъ и министръ Чарторыйскій зваль его въ Варшаву; такъ заключень быль договорь въ Тильзитъ; такъ возникъ актъ Священнаго Союза. И принятыхъ ръшеній Александръ держался иногда очень стойко, упрямо, несмотря на отговоры лицъ, мнѣніемъ которыхъ онъ въ другихъ случаяхъ дорожилъ; тяготъніе къ Пруссіи, союзъ Наполеономъ, военныя поселенія вызывали представленія со стороны очень многихъ, но императоръ оставался глухъ къ совътамъ и даже давалъ понять, что они ему непріятны; лица, хорошо знавшія Александра, избъгали вообще ему противоръчить прямо изъ боязни, что государь займеть такое упорное положеніе. Во вторую половину царствованія Александра понятія его о власти окръпли, потому что получили религіозное основаніе. До памятнаго 1812 года Александръ относился къ религіи, повидимому, равнодушно; но съ этого времени онъ сталъ глубоко-религіознымъ человѣкомъ, и въ этомъ отношеніи онъ разошелся со своимъ народомъ, такъ какъ върованія его имъли мистико-протестантскую окраску. Устойчивости въ его върованіяхъ не было, онъ сталъ върующимъ въ такомъ уже возрастъ (около 35 лътъ), когда люди не могутъ вполнъ подчиниться авторитету другихъ, но въ то же время умъ самого Александра не могъ самостоятельно разобраться въ спорныхъ вопросахъ христіанскихъ въроученій. Позже онъ страстно искаль истины, охотно бесъдоваль со многими сектантами, мистиками, обращался и къ римско-католической церкви, привлекали его вниманіе и наши монахи-отшельники-люди духа. Не отличаясь самъ устойчивостью въ въръ, Александръ былъ снисходителенъ въ этомъ отнощеніи и къ другимъ; онъ исключительное явление въ русской исторіи; до него она знала или государей глубоко-православныхъ и потому строго относившихся къ иновърцамъ, тъмъ болъе къ сектантамъ, или государей, смотръвшихъ на религію съ государственной точки эрвнія и довольно равнодушныхъ къ православію: Александръ быль глубоков врующій и въ то же время в вротерпимый государь. Уже изъ предыдущаго можно видъть, что умъ Александра не принадлежить къ той категоріи умовь, которые называются государственными. Умъ Александра былъ тонкій, способный усвоивать весьма разнообразныя свъдънія, но умъ поверхностный, неглубокій, не очень сильный и во всякомъ случать не самобытный. Онъ получиль очень хорошее образованіе: Екатерина дала ему, помимо разнаго рода свъдъній, практическій курсь, какъ надо царствовать; ръдко въдь кто обладаль этимъ искусствомъ въ такомъ совершенствъ, какъ она а Александръ имълъ возможность наблюдать ее очень близко, и что бы онъ про нее ни говорилъ впослъдствіи, на дълъ онъ перенялъ немало манеры управленія отъ своей бабки. Лагарпъ въ увлекательной формъ ознакомилъ его съ обязанностями государя, разъясниль ему сущность отношеній гражданскихъ и государственныхъ, показалъ привлекательные образцы владыкъ друзей человъчества, внушилъ, какія реформы онъ долженъ провести въ русскую жизнь. Все это Александръ усваивалъ легко, съ увлеченіемъ, но не глубоко, не проработывая своимъ умомъ; къ тому же и познанія сообщались ему въ такой формъ, что едва ли у него были опредъленныя понятія въ области наукъ государственныхъ и общественныхъ; незамътно, чтобы онъ интересовался этими областями знаній, и, кажется, онъ ничего самъ по этимъ вопросамъ не писалъ, какъ и вообще у него не было желанія пріобръсти литературную славу. Часто Александра въ первую половину царствованія считали реформаторомъ; но онъ довольно странный реформаторъ: два раза — въ 1801 — 1804 гг.

1809 — 1812 гг. — пытался онъ перестроить свое государство, оба возвъщаль предстоящія реформы съ необычною въ русской жизни торжественностью и рѣшительностью, оба раза громко объщаль водворить законность въ нашей жизни-и оба раза реформа не оканчивалась; императоръ отступалъ предъ первыми же сдъланными ему возраженіями, и то, что получалось, было нисколько не лучше дореформеннаго. Затъмъ, достигнувъ послъ войны небывалаго авторитета, опытности, располагая временемъ мира, вернулся ли Александръ къ возвъщеннымъ давно реформамъ? Онъ и не вспомнилъ о нихъ. Развъ можно его въ этомъ отношеніи сравнивать не только съ Петромъ Великимъ, но и Екатериною и Александромъ II, даже съ Николаемъ I. У Александра всегда таная разница между задуманнымъ и осуществленнымъ, что многимъ казалось, не дълаетъ ли онъ все это лишь для успокоенія общества. Послъднее предположение невърно. Умъ Александра консервативный, вовсе не желавшій реформы. Какъ человъкъ образованный, молодой свидътель эпохи Екатерины, современникъ Наполеона, онъ считалъ своимъ долгомъ приступать къ реформамъ, но приступаль безь того внутренняго огня или хотя бы воодушевленія, которое отличаетъ настоящихъ реформаторовъ; онъ ставилъ себъ большую, трудную задачу, не обдумавъ подробно, въ какой мъръ, какимъ путемъ можно добиться желаемаго. Практика его сплошь и рядомъ шла противъ задуманныхъ имъ преобразованій; кромѣ того, въ вопросахъ внутренняго управленія онъ былъ нъсколько лънивъ, мало вникалъ, а потомъ текущее управление совсъмъ почти передаль гр. Аракчееву; онь не быль такъ работоспособень, какъ Петръ, Екатерина, Николай І. Николай Павловичъ имълъ гораздо менње теоретическихъ познаній по государственному праву, но постоянною работою, вниканіемь, онь превосходно усвоиль себъ механизмъ высшихъ учрежденій и потомъ строго его контролироваль; Александра эта область не привлекала.

Несамостоятельностью ума Александра объясняется и то, что при всей своей самоувъренности и при высокомъ мнъніи о своей власти онъ постоянно находился подъ чьимъ-нибудь вліяніемъ. Лагарпъ, члены негласнаго комитета, Наполеонъ, мистики, Фотій, Меттернихъ — всъ эти очень непохожія другъ на друга личности овладъвали по очереди умомъ Александра; сильный умъ, твердый характеръ могли легко овладъть Александромъ, конечно, до увлеченія чъмъ-либо новымъ.

Въ вопросахъ военныхъ и дипломатическихъ онъ былъ и освъдомленъ и самостоятеленъ. Уже послѣ Тильзита онъ самъ велъ внѣшнюю политику, почти не имѣя министровъ иностранныхъ дѣлъ. Дипломатическіе переговоры онъ очень любилъ; тѣмъ не менѣе, онъ нерѣдко и въ нихъ дѣлалъ промахи. Частью это зависѣло отъ его самоувѣренности: всѣ важнѣйшіе акты своего царствованія онъ рѣшалъ вовсе безъ совѣта, иногда вопреки мнѣнію окружающихъ. Его

многочисленныя ошибки происходили и отъ поверхностности его внанія, его представленій о предметь; какъ государь онъ не могъ изучить дёла такъ, какъ бы это долженъ былъ сдёлать министръ или довъренный секретарь; не полнымъ знаніемъ его или даже недостаточно точнымъ воспроизведеніемъ его разговоровъ пользовались въ ущербъ интересамъ Россіи; наконецъ по свойству ума своего, онъ не всегда сразу уясняль себъ принципіальную сторону дъла. Такимъ же, какъ дипломатъ, онъ былъ и военнымъ. Онъ мечталъ о военной славъ, мечталъ водить свои полки въ бой. Но талантовъ вождя онъ не обнаружилъ, хотя находился часто на поляхъ битвъ и неръдко распоряжался. Войны 1812 — 1815 гг. выиграны были не благодаря военному таланту Александра или личнымъ его трудамъ по устройству арміи. Онъ не только не Наполеонъ, онъ и не Петръ. Онъ любилъ судить о военномъ дълъ и относительно своихъ генераловъ былъ судья очень строгій. Кромъ того, въ военномъ дълъ онъ придавалъ огромное значение внъшности, выправкъ, точнъйшему исполнению очень замысловатыхъ пріемовъ ружейныхъ и маршировки. Такого рода экзерциціи онъ любилъ и самъ ими много занимался, будучи уже императоромъ. Это тоже наслъдственная черта. Она много разъ вызывала недоумъніе въ литературъ, даже и военной: зачьмъ было отвлекать армію. по справедливости считавшуюся едва ли не лучшею въ Европъ, къ занятіямъ, которыя могли убить ея живой духъ; были же другія стороны въ военномъ діль, гораздо болье важныя, очень слабо еще представленныя въ нашихъ войскахъ. Вопросъ этотъ надо ставить нъсколько шире: Александръ, такъ же какъ и его отецъ, имълъ иныя понятія о дисциплинъ и службъ, чъмъ большинство русскихъ; едва ли также они удовлетворены были тъмъ положеніемъ, которое заняла наша армія за XVIII в'єкъ. Мы, русскіе, служимъ не совсѣмъ такъ, какъ за границей; а у Александра мърка была заграничная, въ частности прусская, хотя позже, присматриваясь къ Наполеону, онъ въ бесъдъ съ Коленкуромъ часто оправдывался, такъ сказать, бъдностью своей въ слугахъ и качествами службы; ему служили не такъ, какъ Наполеону. Извъстно съ весьма давняго времени, что русскіе самодержцы въ выборѣ своихъ слугъ гораздо ограниченнъе, чъмъ конституціонные государи; сознавалъ это еще Іоаннъ Грозный. Александръ къ тому же самъ быль человъкъ формы: всегда изящный, затянутый, онъ и отъ другихъ требовалъ того же; стоитъ посмотръть на его подпись съ замъчательнымъ завиткомъ, чтобы опредълить, что форма, внъшность для этого государя значать много; долго долженъ былъ онъ упражняться. чтобы всегда выдёлывать этотъ завитокъ; на столъ у него всегда были особымъ образомъ очиненныя перья, только ими онъ и писалъ. Затъмъ, имъя высокое представленіе о своей власти, Александръ всегда, а съ годами все больше, хотълъ имъть слугъ, которые бы исполняли его волю безпрекословно и за

совъсть, а не только за страхъ. Власть государя слишкомъ высока, чтобы онъ могъ, безъ боязни уронить ее, часто наказывать, даже сердиться; въ систему Александра входило быть милостивымъ и мягкимъ въ обращеніи, тѣмъ болѣе въ приговорахъ, которые требовали подписи. Взглядъ правильный, но онъ можетъ быть проведенъ въ жизнь безъ ущерба для дъла лишь подъ условіемъ, что низшія инстанціи исполняють законь во всей его строгости. На этомъ прежде всего основана дружба Александра къ Аракчееву; изъ близкихъ къ Александру лицъ это былъ единственный, который вполнъ удовлетворялъ «прусскимъ» наклонностямъ государя. Человъкъ честный, не только въ томъ смыслъ, что онъ не бралъ взятокъ и не просилъ ничего для себя у государя, Аракчеевъ обращаль на себя вниманіе государя и тёмь порядкомь, въ которомь онъ держалъ порученныя ему въдомства; Коленкуръ, вполнъ компетентный въ военномъ дълъ, хвалитъ и выдвигаетъ Аракчеева, какъ человъка, способнаго хорошо и быстро выполнять всякое порученіе. Всегда исполнительный, зам'вчательно работоспособный Аракчеевъ постепенно упрочивалъ свое положеніе; привязанность Александра къ нему росла съ годами.

Такія требованія Александра отъ служащихъ, военныхъ въ частности, были одною изъ крупныхъ причинъ недовольства имъ, на этой почвъ создалось немало недоразумъній, переданныхъ потомству. Русскій челов'єкъ при исполненіи обязанностей любитъ вносить въ дъло «свое», Александръ этого не допускалъ и сердился, когда замвчаль это; русскимь казалось, что государь имъ предпочитаетъ иностранцевъ, особенно лицъ нъмецкаго происхожденія. Въ этомъ отношении Александръ и его подданные весьма расходились, и съ годами разладъ этотъ становился все ощутительнъе. Не могли сгладить этого разлада внъшніе пріемы Александра. Своимъ обхожденіемъ онъ менте всего напоминалъ отца своего или дъда; по пріемамъ онъ былъ «сущій прельститель»; когда хотъль, онь быль очарователень, всегда въжливь и любезень, держалъ себя просто, привътливо и въ то же время безъ всякаго панибратства; собесъдникъ его всегда чувствовалъ, что съ нимъ говоритъ государь. Александръ умълъ уважать въ окружающихъ лъта ихъ, положение; врагъ всякаго этикета, онъ любилъ бесъдовать о дёлахъ во время прогулокъ, запросто заходилъ къ своимъ министрамъ, приглашалъ ихъ къ себъ любезными записочками. Какою трогательною заботливостью онъ окружиль Н. П. Румянцева, когда тотъ прівхаль въ Вильну: государь положительно играль роль любезнаго хозяина. Когда Кутузовъ сталъ было развивать свои доводы противъ предположеній государя, Александръ заставилъ старика замолчать тъмъ, что обнялъ и поцъловалъ его. Государь такъ обходился не только съ близкими, окружающими, но и совершенно незнакомыми: онъ любиль во время прогулокъ бесъдовать со встръчными, хотя бы они принадлежали къ низшимъ

классамъ; въ путешествіи, на прогулкъ Александру Павловичу неръдко приходилось оказывать услуги встръчнымъ. Иногда любезность Александра переходила даже границы и производила впечатлъніе, будто онъ заискиваль, старался понравиться. Сильное впечатлъніе производять бесъды Александра съ Коленкуромъ: царь тогда интересуется всѣмъ, что касается Наполеона, до мелочей включительно, тоже внимательно разспрашиваеть объ окружающихъ Наполеона; тогда онъ такъ неумъренно восхищался дълами и дъйствіями французскаго правительства, что невольно являлось подозрѣніе, не говорится ли все это только для того, чтобы было доведено до свъдънія Наполеона? Черта эта была замъчена современниками; русскіе въ Парижѣ въ 1814 г. непріятно поражены были тъмъ крайне любезнымъ тономъ, которымъ Александръ обращался къ недавнимъ врагамъ Россіи, особенно, если сравнить его обхождение со своими войсками. Черта эта объясняется въ извъстной степени положеніемъ Александра въ юности. Екатерина чрезмѣрно любила Александра съ перваго дня его жизни, она сама его воспитывала, учила, не могла достаточно наговориться о немъ, нахвалиться имъ-и она вскружила ему голову, заставила его повърить въ свое совершенство. Сердце Александра, однако, не лежало къ ней, его тянуло больше къ суровому, мрачному отцу; тъмъ не менъе, Александръ, чувствуя свою полную зависимость отъ Екатерины, не только скрываль истинныя свои чувства, но и постоянно старался увърить всъхъ, кромъ самихъ близкихъ друзей, въ глубокой своей привязанности къ императрицъ. Одновременно онъ далъ согласіе Екатерин' принять престоль посл' ея смерти и присягу отцу въ томъ, что признаетъ его своимъ государемъ. Невесело прошла его юность; при кажущемся блескъ своего положенія, онъ не имълъ своей воли ни въ чемъ; его молодая супруга опредълила это положеніе при Екатеринъ: «мы жили въ золотой клъткъ». Еще труднъе Александру стало при Павлъ: были моменты, когда онъ опасался за свою участь, когда имѣлъ основаніе думать, что престолъ перейдетъ другому. Сколько времени наслъдникъ престола чувствоваль полную свою зависимость оть случая, каприза, чужой воли...

Съ воззрѣніями, нѣсколько устарѣвшими, народу чуждыми, Александръ, обладая умомъ простымъ, не самостоятельнымъ, большою самоувѣренностью, вступилъ на престолъ въ одну изъ самыхъ бурныхъ эпохъ исторіи. Судьба дала ему прекраснѣйшую въ мірѣ корону, многочисленный преданный народъ, великолѣпное войско; но судьба же дала ему противниковъ и соперниковъ необыкновенно сильныхъ, богато одаренныхъ лучшими дарами природы.



Зимній дворець въ Петербургь.

## **ИМПЕРАТОРЪ**

## Николай I Павловичъ.

(1796-1825-1855).

I.

## Дътство и юность императора Николая Павловича. — Его воцареніе.

«Сегодня, — писала 25 іюня 1796 года Екатерина Гримму, въ три часа мамаща (великая княгиня Марія Өеодоровна) родила большущаго младенца, котораго назвали Николаемъ. Голосъ у него — басъ, которымъ онъ кричитъ оглушительно. Длиной онъ аршинъ безъ двухъ вершковъ, а руки его почти равны моимъ. Въ жизнь мою не видала подобнаго рыцаря. Если онъ будеть продолжать такъ, какъ началъ, его братья будутъ карлами по сравненію съ этимъ колоссомъ». По установившемуся уже обыкновенію новорожденный членъ императорской фамиліи, третій внукъ императрицы, началъ воспитываться подъ непосредственнымъ надзоромъ самой Екатерины; внукъ радовалъ ее своимъ необыкновенно быстрымъ физическимъ развитіемъ. «Рыцарь Николай,—писала она 5 іюля, уже три дня ъстъ кашу, такъ какъ хочетъ ъсть поминутно; думаю, что никогда восьмидневный младенець не получаль подобнаго угощенія; это неслыхано. У нянекъ просто руки опускаются; если такъ продолжится, то въ шесть недъль придется отнять его отъ груди. Онъ всъхъ обводить глазами и поворачиваетъ голову не хуже меня». Первоначально великій князь ввъренъ быль женскому надзору; его главной воспитательницей Екатерина назначила графиню Ливенъ, а няней — шотландку миссъ Лайонъ; нъсколько позже видимъ около Николая еще г-жу Адлербергъ. Екатерина скончалась 6 ноября того же 1796 г., и Николай Павловичъ зналъ ее, конечно, только по разсказамъ. Зато образъ отца живыми чертами





връзался въ памяти сына. Каждое утро младшія дъти императора спускались къ нему, когда онъ причесывался, и Николай Павловичъ навсегда запомнилъ, какъ отецъ его, въ бъломъ шлафрокъ. сидълъ въ простънкъ между окнами, пока парикмахеръ завивалъ ему букли. Павелъ всегда былъ ласковъ, привътливъ и веселъ со своими младшими дътьми, и Николай Павловичь не понималь, почему чувство страха охватывало окружавшихъ его женщинъ при видъ его добраго и ласковаго отца. Какъ только ребенокъ сталъ носить мужское платье, на него надъвали уже своеобразный костюмъ, нъсколько напоминавшій мундиръ того полка, шефомъ котораго онъ быль. На ръдность хорошая память Николая Павловича сохранила эпизодъ изъ очень ранняго дътства, весьма харантерный для всей обстановки его первыхъ лътъ: когда ему было три года, императоръ отворилъ однажды калитку въ саду и сказалъ: «Поздравляю тебя, Николаша, съ новымъ полкомъ я тебя перевелъ изъ Конной гвардіи въ Измайловскій полкъ въ обм'єнь съ братомь». Павель часто изм'єняль цвъта военныхъ мундировъ и въ зависимости отъ этого Николай Павловичь носиль куртку и панталоны то оранжеваго, то вишневаго, то краснаго цвътовъ.

Игрушками дътей — Николай Павловичъ воспитывался вмъстъ съ братомъ своимъ Михаиломъ и сестрою Анной — почти сплошь были ружья, пистолеты, барабаны, пушки и другіе предметы военнаго вооруженія и снаряженія. Величайшимъ удовольствіемъ для ребенка было смотръть на маневры войскъ и на рады; поэтому и самымъ чувствительнымъ наказаніемъ считалось лишеніе его этихъ зрълищъ. Однако грома пушечныхъ выстръловъ мальчинъ долго не выносилъ и впадалъ въ больщое безпокойство, заслышавъ ихъ. Запомнилъ ребенокъ перевздъ въ сырой, неприввтливый Михайловскій замокъ, гдъ всъмъ было неудобно и страшновато. Помнилъ онъ и страшное утро 12 марта, когда на глазахъ его передъ лежащею на диванъ матерью судорожно рыдалъ старшій брать, новый императоръ Александръ. Когда Николаю Павловичу минуло 14 лѣтъ, т.-е. какъ разъ тогда, когда всего удобнѣе было бы направить вниманіе великаго князя на другіе предметы, была сформирована лейбъ-гвардіи дворянская рота и службѣ въ этой ротѣ Николай Павловичь отпался вполнъ онъ носиль въ ней чинъ штабсъ-капитана и именовался «Романовъ третій»; сохранилось до 50 его собственноручныхъ записокъ и приказовъ по этой ротъ. Жизнь роты была чисто военная: рота несла караулы въ нъкоторыхъ комнатахъ Зимняго дворца, участвовала въ церемоніяхъ. Императоръ Александръ отдавалъ приказы по ротъ и давалъ ея офицерамъ отвътственныя порученія. Николай Павловичъ, отдаваясь всею душою жизни своей роты, привыкъ здёсь къ военной дисциплинъ, привыкъ придавать громадное значение внъшности: онъ привыкъ цѣнить образцовую выправку во фронтѣ, сроднился съ военной обстановкой, закалился въ ней, можетъ-быть, даже нъ-

сколько загрубъль въ этой обстановкъ. Служба въ ротъ имъла больщое вліяніе на весь складъ характера Николая Павловича; рота нъсколько напоминала потъшныхъ Петра Великаго, но именно только напоминала, ибо Петръ самъ создалъ организацію своихъ потъшныхъ и, постоянно развивая ихъ упражненія, велъ ихъ къ настоящему военному дёлу, а въ дворянской гвардейской ротъ не было ни походовъ, ни маневровъ, ни примърныхъ сраженій, и служба, ограниченная караулами и участіемъ въ церемоніяхъ да обученіемъ строю, пріучала только къ дисциплинъ и къ внъшней выправкъ. Конечно, совмъстная жизнь съ товарищами, сознаніе отвътственности содъйствовали развитію великаго князя; работа въ ротъ сблизила его съ дъйствительностью, съ окружающими; возможно, что она ознакомила его практически съ русскою обстановкою; Николай Павловичь больше любиль и лучше зналъ Россію, чемъ его старшій брать. Вліяніе этой службы въ ротъ долго еще сказывалось въ жизни Николая Павловича: онъ любиль называть себя ротнымь командиромь, а людскія отношенія всегда готовъ былъ строить на началахъ воинской дисциплины. Въ теченіе всего царствованія своего онъ такъ понималь обязанности служащихъ, отъ 14 класса до 1-го включительно, что каждый должень дълать и судить исключительно о томъ, что ему ввърялось по занимаемому имъ мъсту. Вмъстъ съ тъмъ онъ навсегда остался очень требовательнымъ нъ внъшнему виду служащихъ.

Едва ли справедливо сътовать, что великому князю давали съ юныхъ лътъ такое исключительно-военное направление. Трудно бороться съ природой, у Николая Павловича же склонность къ военному дѣлу, несомнѣнно, была весьма сильная; къ наукамъ гуманитарнымъ у него не было влеченія. Затъмъ, воспитывался онъ въ исключительно-военное время, въ героическую эпоху, эпоху наполеоновскихъ войнъ. Мальчикомъ онъ видълъ знаменитаго Суворова, слышалъ безчисленные разсказы объ этомъ геров-вождв; въ умв его запечатлълся образъ геніальнаго полководца. Походъ въ Италію противъ французовъ, войны 1805—1807 гг., войны турецкая, шведская, все это всецъло заполняло воображение великаго князя. Тогда почти всъ дворяне считали своимъ долгомъ поступать въ военную службу; смъло можно сказать, что армія притягивала къ себъ лучшія силы страны, и человѣкъ, желавшій быть полезнымъ родинъ, становился военнымъ. При такихъ условіяхъ трудно было ожидать, чтобы великихъ князей можно было отвлечь отъ военнаго дѣла. Да если и допустить, что таковы были дѣйствительно желанія Маріи Өеодоровны, то императоръ Александръ, напрягавшій тогда всѣ силы свои въ борьбѣ съ Наполеономъ, признавалъ превосходство своего соперника въ военномъ дълъ и, приписывая это преимущество отчасти тому, что Бонапарте прошелъ всъ ступени службы военной, жалълъ о пробълахъ своего воспитанія. Возможно, что въ царской семь уже тогда провидъли высокій жребій великаго князя Николая и что поэтому Александръ настаивалъ на военномъ воспитаніи брата.

Изученіе другихъ наукъ не отвлекло великаго князя отъ пристрастія къ военному дълу: его учили древнимъ языкамъ, но Николай Павловичь получиль навсегда предубѣжденіе противъ греческаго языка; Шторхъ читалъ ему политическую экономію, Балугьянскій — энциклопедію права, Кукольникъ — естественное право. Но отвлеченные предметы не отвъчали складу ума великаго князя. Онъ мыслилъ всегда конкретно, образами и всякая теорія отъ него ускользала. Изъ наукъ гуманныхъ больше всего Николай Павловичь полюбиль исторію; героическіе образы прошлаго прельщали его умъ и воображение; исторические вкусы его вполнъ соотвътствовали основъ его міросозерцанія: героемъ его въ нашемъ прошломъ сталъ Петръ Великій; державную же свою бабку онъ недолюбливаль. Успъшнъе шли его занятія въ области наукъ точныхъ: онъ очень интересовался физикой, прикладными знаніями, недурно рисовалъ, немного гравировалъ на мъди; рисованію его учили Шебуевъ и Кипренскій; сюжеты его рисунковъ — военные типы, военныя сцены. Генералы Сухтеленъ и Опперманъ, полковникъ Маркевичъ и Джолити преподавали ему военныя науки — фортификацію, тактику, стратегію. Этими отраслями знанія Николай Павловичь занимался съ большимъ рвеніемъ. Опперманъ не довольствованся одними только уроками, но велъ съ ученикомъ своимъ бесъды, давалъ Николаю Павловичу разбирать трактаты и сочиненія; все это очень нравилось великому князю. Такъ въ лицъ великаго князя вырабатывался исключительно военный человъкъ; весь складъ его ума и характера, его познанія были военные; въ теоріи, какъ и въ жизни, военные интересы перевъшивали остальные, хотя обстановка той эпохи, въ которую онъ началъ свою дъятельность, могла бы способствовать увлеченію не только военными дълами, но и вопросами гражданскаго устройства и управленія.

Изъ лѣтъ своего отрочества и ученія Николай Павловичъ самыя лучшія воспоминанія сохраниль о графинѣ Ливенъ и о своей нянѣ, миссъ Лайонъ; главный же его воспитатель, генералъ Ламздорфъ, не пользовался особою любовью своего августѣйшаго воспитанника; Николай Павловичъ, по свойственному ему чувству долга, оказывалъ ему всевозможное почтеніе, хотя Ламздорфъ, по общимъ отзывамъ, былъ весьма грубъ съ великимъ княземъ въ его дѣтскіе годы.

По характеру великій князь въ это время быль очень самоув'трень, самолюбивь, грубовать съ своими людьми, но очень заст'тренивь въ обществ'ть людей ему малоизв'тестныхъ. Уже въ это время опред'тились основныя черты его духовнаго облика, сохранившіяся на всю жизнь: необыкновенно развитое чувство долга, уваженіе къ старшимъ, полное подчиненіе авторитету. Эти черты, развитыя воспитаніемъ, присущи были самой природ'ть князя. Он'ть роднять его съ его отцомъ и старшимъ братомъ; только сравнительно съ первымъ Николай Павловичъ былъ человѣкомъ уравновѣшеннымъ, а по сравненію со вторымъ болѣе цѣльнымъ человѣкомъ, чѣмъ тотъ, выросшій подъ вліяніемъ Екатерины и Лагарпа. Младшіе въ точности должны исполнять предписанія старшихъ, старшіе — предписанія закона или устава, — таковъ девизъ Николая Павловича; онъ никогда не позволялъ себѣ критиковать дѣйствія старшихъ, Александръ Павловичъ навсегда для него остался ангеломъ, благодѣтелемъ; мать для него — лучшая изъ матерей.

Поя нялинька посылаю вамь гостинцы; пожалуйте подпинтесь съмонят Каппиньками и поклонитесь имь отв меня. Я васе мослю и буду-всегда помнить.

Накя п. дня.
1805. года.

Письмо в. кн. Николая Парловича. Хранится въ Императорской Публичной Библіотекъ.

Съ начала военныхъ дѣйствій 1812 г. великій князь рвался въ войска; но это не входило въ расчеты ни Александра, ни Маріи Өеодоровны, и только въ 1814 г. оба младшіе великіе князя были вызваны въ дѣйствующую армію; но ѣхали они такъ долго, такъ часто ихъ задерживали, что они прибыли въ Парижъ уже по окончаніи военныхъ дѣйствій. Тѣмъ не менѣе путешествіе это имѣло большое значеніе въ жизни Николая Павловича; онъ впервые познакомился съ Западной Европой, сблизился съ прусскими принцами Фридрихомъ-Вильгельмомъ и Вильгельмомъ, особенно съ послѣднимъ; въ это время заложены основанія его чрез—

вычайной приверженности къ Пруссіи и ея военному строю. Въ Парижѣ къ нему приставленъ былъ генералъ Паскевичъ, занявшій потомъ, въ его царствованіе, первое мѣсто среди его сотрудниковъ. Николай Павловичъ чрезвычайно привязался къ знающему, храброму и скромному генералу, начальнику дивизіи, одному изъ героевъ 12 года. Въ бесѣдахъ съ Паскевичемъ великій князь пополнялъ свои военныя познанія. Въ 1816 г. Николай Павловичъ путешествовалъ по Россіи, при чемъ опять-таки главное его вниманіе обращено было на войска, преимущественно на внѣшній видъ ихъ.

Эпоху въ его жизни составилъ 1817 г., годъ его брака съ прусской принцессой Шарлоттой, дочерью Фридриха - Вильгельма; бракъ этотъ въ царской семьъ задуманъ былъ давно; впрочемъ, Николай Павловичь и его невъста горячо полюбили другь друга, такъ что политика въ данномъ случат совпала съ сердечными влеченіями. Бракъ этотъ быль очень счастливъ; прусская принцесса, принявшая имя Александры Өеодоровны, создала своему супругу семейную обстановку, въ которой онъ нуждался. Нъсколько мечтательная, сантиментальная и мистически настроенная Александра Өеодоровна дополняла и измѣняла къ лучшему слишкомъ прямолинейную и нъсколько жесткую натуру Николая Павловича. Въ семьъ своего тестя Николай Павловичъ принятъ былъ какъ родной сынъ; здъсь тоже онъ нашелъ ту теплоту, то сердце, которыя отсутствовали въ окружавшей его обстановкъ до брака. Шероховатость и грубоватость его пріемовъ нѣсколько смягчается подъ вліяніемъ супруги; высшія же его наклонности — къ искусству и литературъ-получаютъ благодаря ей полное развитіе. Дъйствительную службу Николай Павловичь сталь нести тоже лишь со времени своего брака, когда былъ назначенъ генералъ-инспекторомъ по инженерной части и командиромъ бригады 1 пъхотной гвардейской дивизіи. На первой должности показаль съ большимъ блескомъ административный талантъ. Инженерная часть поставлена была въ Россіи тогда весьма слабо; во время союза съ Франціей императоръ Александръ поспѣшилъ воспользоваться французскою помощью, и немало французовъ-инженеровъ-съ генералами Де-Воланомъ и Бетанкуромъ во главъ — поступили тогда на русскую службу, русскихъ же инженеровъ почти не было. Главною своею задачею Николай Павловичъ поставилъ созданіе русскаго инженернаго корпуса, чтобы устранить необходимость приглашать изъ-за границы военныхъ зодчихъ; второю задачею его было-обезопасить русскія границы крѣпостями. Николай Павловичь съ любовью принялся за порученное ему дѣло. Въ первомъ своемъ приказъ, объщая быть ходатаемъ предъ государемъ за всёхъ исправныхъ служакъ, велиній князь напоминалъ, что не проститъ ни малъйшаго упущенія и будетъ взыскивать по всей строгости законовъ. Прежде всего онъ озаботился, чтобы инженерные чины всегда сознавали себя военными, а не

чиновниками, чтобъ всё отношенія между ними были построены на военной дисциплинъ; онъ потребовалъ отъ нихъ строжайшаго исполненія строевыхъ уставовъ и даже на техническую службу ихъ смотрълъ какъ на строевую. Въ управленіи инженерными войсками Николай Павловичь проявиль общія черты своего характера: онь быль строгь; тамь, гдъ другіе находили дъло исполненнымь порядочно, онъ не оставался доволенъ; узнавалъ ли онъ, что кирпичъ хуже, что камни недостаточно обтесаны, что постройка обошлась дороже,онъ выражалъ свое неудовольствіе въ приказахъ, не щадя самолюбія высшихъ чиновъ, даже своего наставника и руководителя нерала Оппермана, ибо обычное его правило: старшіе виноваты, если младшіе худо сдълали свое дъло. Но великій князь не щадилъ и себя: когда рухнули слуцкія ворота, онъ наложиль денежныя взысканія на подрядчика, на всёхъ лицъ, наблюдавшихъ за постройкой, и на самого себя, какъ на утвердившаго планъ постройки. Сказывались въ это время и прусскія симпатіи Николая Павловича: одинъ изъ фортовъ Бобруйской крѣпости назвалъ онъ фортомъ Фридриха-Вильгельма; иногда онъ прівзжаль на осмотрь въ сопровожденіи прусскихъ генераловъ, которые очень злоупотребляли довъріемъ великаго князя. Немало заботъ приложилъ Николай Павловичъ на созданіе военнаго техническаго училища, необходимость котораго ясно имъ сознавалась. 24 ноября 1819 года возникло Главное Инженерное училище, дълившееся на офицерскіе (позже Академія) и кондукторскіе классы (позже училище); въ офицерскихъ классахъ читались исключительно спеціальные предметы; въ кондукторскихъ-математика и военные предметы, иностранные языки, исторія и географія. Николай Павловичь весь отдался устройству этого училища, часто его посъщаль, старался найти для него лучшихъ преподавателей, гордился первыми успъхами питомцевъ училища. Цѣль была имъ достигнута, и армія получила военныхъ инженеровъ, въ которыхъ такъ нуждалась.

Рожденіе 17 апрѣля 1818 г. у Николая Павловича сына-первенца, Александра, измѣнило положеніе Николая въ царской семьѣ; ни императоръ Александръ, ни братъ его Константинъ не имѣли дѣтей; можно предполагать, что и до брака Николаю Павловичу дѣлались намеки на высокую будущность, его ожидавшую, но въ 1819 г. Александръ Павловичъ говорилъ объ этомъ съ Николаемъ уже опредѣленно, и въ переговоры былъ посвященъ и принцъ Вильгельмъ прусскій. Рожденіе маленькаго Александра больше всѣхъ обрадовало императрицу Марію Өеодоровну; съ этого времени Николай Павловичъ и его супруга стали ея любимѣйшими дѣтьми, и она почти не скрывала своего желанія видѣть преемникомъ Александра—Николая; цесаревичъ Константинъ давно уже просилъ развода съ великой княжной Анной Өеодоровной; до сей поры не соглашавшаяся императрица-мать теперь дала свое согласіе, и скоро цесаревичъ вступилъ въ новый бракъ съ графиней

Грудзинской, получившей титулъ княгини Ловичъ; 14 января 1822 г. цесаревичъ обратился съ письмомъ на имя государя, въ которомъ категорически отказался отъ престола и просилъ передать престоль тому, кому онь принадлежить послъ него, и тъмъ самымъ «утвердить навсегда непоколебимымъ положение нашего государства». Александръ Павловичъ, по совъщаніи съ матерью своей, даль согласіе на эту просьбу. «Намъ обоимъ, --т.-е. ему и Маріи Өеодоровнъ, писалъ онъ, остается, уваживъ причины, вами изъясненныя, дать полную свободу вамъ слъдовать непоколебимому ръшенію вашему, прося всемогущаго Бога, дабы онъ благословилъ послъдствія столь чистьйшихъ намъреній». Однако, только черезъ годъ съ лишкомъ распоряжение объ этомъ облечено было силою закона. Государь поручилъ архіепископу Филарету составить манифесть. 16 августа 1823 года проенть Филарета съ нъкоторыми поправками быль утвержденъ и подписанъ государемъ и отосланъ въ Москву съ собственноручною на конвертъ надписью: «Хранить въ Успенскомъ соборъ съ государственными актами до востребованія моего, а въ случав моей смерти открыть московскому епархіальному архіерею и московскому генераль - губернатору въ Успенскомъ соборъ прежде всякаго другого дъйствія»; списки съ манифеста хранились въ Петербургъ въ Государственномъ Совътъ, Синодъ и Сенатъ. Объ этомъ знали объ императрицы-Елизавета Алексъевна, впрочемъ, не совсѣмъ точно, - Николай Павловичъ, кн. А. Н. Голицынъ, гр. А. А. Аракчеевъ и, конечно, архіепископъ Филаретъ. О причинахъ, по которымъ столь важное государственное дъло не было тогда же обнародовано, можно только догадываться: в вроятно, Александръ Павловичъ не предполагалъ, что его такъ скоро постигнетъ смерть, Константинъ могъ умереть раньше него, и тогда дъло устраивалось бы само собой. Важно установить, что самъ Николай Павловичъ былъ освъдомленъ о томъ, что по смерти Александра престолъ наслъдуетъ онъ, а не Константинъ.

30 августа 1825 года Николай Павловичь въ послѣдній разъ видѣлся съ императоромъ Александромъ: великій князь вечеромъ этого дня отправился въ Бобруйскъ, а 1 сентября императоръ Александръ покинулъ Петербургъ навсегда. 20 сентября Николай Павловичъ вернулся изъ своей поѣздки. 17 ноября въ Петербургъ пришло первое извѣстіе о легкой простудѣ императора, 22-го ноября получены были извѣстія, возбудившія сильнѣйшее безпокойство въ царской семьѣ и въ обществѣ; 25 ноября узнали, что государь пріобщился св. Таинъ, что положеніе его не безнадежно, но очень опасно; 27 ноября, въ то время, какъ въ церкви Зимняго дворца совершалось молебствіе о здравіи государя, пришла роковая вѣсть о его кончинѣ, послѣдовавшей 19 ноября въ Таганрогѣ. Печальная вѣсть не застала Николая Павловича врасплохъ: онъ уже обдумалъ свое поведеніе и, хотя зналъ объ отреченіи Константина,

все же ръщиль, что первымъ дъйствіемъ по полученіи рокового извъстія должна быть присяга новому государю—императору Константину І. Сообразно съ этимъ онъ и поступилъ: какъ только прошли первые моменты оцъпенънія и ужаса, охватившаго всъхъ присутствовавшихъ въ церкви, Николай Павловичъ самъ присягнулъ на върность императору Константину, затъмъ присягнули воинскія части, дежурившія во дворць, а генералу Воинову, командиру гвардейскаго корпуса, приказано было привести нъ присягъ всъ гвардейскіе полки. Только посл' этихъ распоряженій и дійствій Николай Павловичь отправился къ своей матери, тѣмъ временемъ нъсколько оправившейся отъ перваго потрясенія, и разсказаль ей обо всемъ, сдъланномъ имъ. Совершенно ясно, что Николай Павловичъ поступилъ, строго обдумавъ свои дъйствія. Онъ воспользовался первымъ моментомъ общаго замъщательства, чтобы привести въ исполнение свой планъ. Уже послъ этого, когда дъло было сдълано, произошло знаменательное засъданіе Государственнаго Совъта, на которомъ великій князь уб'вдилъ членовъ Сов'єта, чтобы они послъдовали его примъру, и присяга ихъ Константину.

Что заставило Николая Павловича поступить такъ ръшительно, сразу сжечь корабли? Канимъ образомъ человънъ, столь проникнутый чувствомъ долга и воинской дисциплины, сталъ распоряжаться тамь, гдъ распоряженія должны были исходить отъ другихь? Налицо были министры, военный генераль-губернаторь, Государственный Совътъ, Сенатъ и Синодъ. Конечно, положение великаго князя было очень трудное: ему приходилось вступить на престолъ помимо старшаго брата; трудность и щекотливость этого положенія усугубиль императоръ Александръ тѣмъ, что не обнародовалъ манифеста 1823 года. Большинство сановниковъ того времени видъли въ попыткъ Николая Павловича великодущіе, рыцарство: Константинъ отказался въ пользу Николая, Николай-въ пользу Константина. Съ точки зрѣнія обыкновенныхъ смертныхъ, жребій государя представляется завидною долею, величайшимъ счастьемъ; но едва ли такъ смотрятъ тъ, на которыхъ падаетъ этотъ высокій жребій; принять престоль-для этого надо гораздо болъе великодушія и мужества, чъмъ для того, чтобы отказаться отъ него. Есть намеки, что въ эти трудные дни Николай слъдовалъ совътамъ гр. Милорадовича, петербургскаго военнаго губернатора, который не скрылъ отъ великаго князя нерасположенія къ нему многихъ офицеровъ гвардіи, которые, по словамъ Милорадовича, «привыкли подавать голосъ» при вступленіи на престоль государя. Это нерасположеніе, несомнънно, существовало: строгій, крутой и грубоватый въ пріемахъ Николай особенно проигрывалъ рядомъ съ любезнымъ и обходительнымъ Александромъ. Если это было такъ, образъ дъйствій Николая получаеть другую окраску; но врядь ли Николай Павловичь отказывался отъ престола по соображеніямъ, указаннымъ гр. Милорадовичемъ. Императоръ Александръ не обнародовалъ своей воли; имѣла ли его воля силу закона послѣ его смерти—это было вопросомъ юридическимъ, который могъ вызвать, да и вызваль въ Совѣтѣ, разныя толкованія. Ставить свое вступленіе на престолъ въ зависимость отъ того или другого рѣшенія Совѣта Николай не могъ по своимъ взглядамъ.

Николай Павловичъ могъ догадываться, что объявление воли покойнаго императора можетъ внести смуту въ умы. Если въ засъданіи 27 ноября въ Государственномъ Совътъ мнънія по вопросу: необнародованный законъ есть ли законъ? — раздѣлились, то тъмъ болъе могло раздълиться и общее мнъніе и возникла бы масса болъе или менъе апокрифическихъ объясненій, почему императоръ Александръ не обнародовалъ своей воли; могло бы даже казаться, что Николай Павловичь получиль престоль благодаря решенію Государственнаго Совета. Для монархиста, какимъ всегда былъ Николай Павловичъ, получать престолъ въ силу акта, оспариваемаго хотя частью общества, было непріемлемо. Отсюда его желаніе уничтожить, сдёлать несуществующимъ этотъ актъ и предоставить все снова на волю старшаго брата. Торжественный отказъ Константина отъ престола, особенно сдъланный лично въ Петербургъ, устраивалъ бы дъло наилучшимъ образомъ, недовольные должны бы были замолчать, а Николай Павловичь вступилъ бы на престолъ въ силу непререкаемаго коренного закона 1797 года. Но цесаревичь, ръшительно подтвердивъ свой отказъ отъ престола, не менъе ръшительно отказался прівхать въ Петербургъ; о торжественномъ, личномъ отказъ не могло быть болъе и рѣчи. Положеніе становилось угрожающимъ: переговоры между Петербургомъ и Варшавою, гдъ проживалъ цесаревичъ, затянулись; общество и народъ недоумъвали и были смущены извъстіями изъ Варшавы, что тамъ присяга принесена была Николаю Павловичу. Теперь стало ясно, что и въ Петербургъ не легко будетъ объяснить народу отказъ Константина отъ престола послѣ принесенія присяги ему; требованіе новой присяги послѣ только что данной не могло не смутить населеніе. Возможность вооруженнаго столкновенія, пролитія крови представилась въ Петербургъ почти уже неизбъжнымъ послъдствіемъ создавшагося страннаго положенія вещей. Положение стало еще тягостиве, когда 12 декабря Николай Павловичъ изъ донесенія Дибича узналъ о существованіи въ арміи обширнаго заговора. Императоръ Александръ давно зналъ о немъ, но держалъ это втайнъ отъ Николая Павловича; можеть-быть, стороною великій князь что-нибудь и слыхаль, но онъ не могъ и подозрѣвать, что дѣло зашло такъ далеко, что въ заговоръ замъшаны полковники и генералы. 12 же декабря Николай Павловичъ получилъ замъчательное по искренности письмо Я. И. Ростовцева, тогда молодого офицера Егерскаго полка, въ которомъ тотъ въ самой категорической формъ извъщалъ Николая Павловича, что онъ многихъ раздражилъ противъ себя, что

при новой присягѣ вспыхнетъ возмущеніе. Ростовцевъ предвидѣлъ ужасныя послѣдствія этого возмущенія. «Совѣтъ, Сенатъ, можетъбыть, гвардія будутъ за васъ, военныя поселенія и отдѣльный кавказскій корпусъ рѣшительно будутъ противъ васъ»... Ростовцевъ умолялъ великаго князя не принимать пока короны и въ заключеніе просилъ казнить его, если день воцаренія пройдетъ тихо. Письмо это усугубило тревогу Николая Павловича; онъ ясно видѣлъ угрожавшую ему опасность; онъ пытался посовѣтоваться съ лицами, которыя, казалось, должны были знать ближе обстоятельства таинственнаго заговора; но оба спрошенныхъ имъ лица, гр. Милорадовичъ и кн. Голицынъ, сами были не освѣдомлены.

Николай Павловичъ не испугался, но увидълъ, что медлить болъе нельзя и, получивъ вторичный отказъ цесаревича, принялъ корону и назначилъ на 14 декабря принесеніе присяги. 13 декабря готовъ былъ написанный Сперанскимъ манифестъ, въ которомъ подробно, ясно и весьма обстоятельно изложено было все дъло. Опасенія сбылись: 14 декабря пришлось силой усмирить вооруженное возстаніе. «Ваше желаніе сбылось, я — императоръ, но, Боже мой, какою цъною, цъною крови моихъ подданныхъ! — писалъ Николай Павловичъ цесаревичу Константину. — Милорадовичъ раненъ смертельно, Шеншинъ, Фредериксъ, Стюрлеръ — тяжело; рядомъ съ этимъ ужаснымъ зрълищемъ сколько сценъ утъщительныхъ для меня, для насъ!..»

Событія 14 декабря, особенно посл'в того какъ стали изв'єстны нити общирнаго заговора, широко распространившагося въ арміи, и цъли заговорщиковъ: вооруженное возстаніе, цареубійство, измѣненіе формы правленія, потрясли Николая Павловича до глубины души; отъ этихъ впечатлъній онъ не могъ избавиться до конца дней. Въ царствование императора, котораго вся царская семья чтила какъ ангела, сложился заговоръ, имъвшій цълью убить его и устранить всю его семью! Въ царствованіе императора, покрывшаго Россію славою безсмертною, среди его военныхъ сподвижниковъ, главнымъ образомъ его гвардіи, зрѣлъ заговоръ противъ него! Чтобы правильно оцънить впечатлъніе, произведенное на Николая Павловича 14-ымъ декабря, надо войти въ психологію его и лицъ, его окружавшихъ. Смотръвшимъ на дъятельность императора Александра со стороны, его сподвижникамъ, его подданнымъ, конечно, видны были и тъневыя стороны царствованія; для нихъ образование заговора было понятнъе, хотя и изъ нихъ большинство недоумъвало, почему именно славному побъдителю Наполеона готовился столь страшный жребій. Иное діло лица царской семьи, почти боготворившія Александра, бол'ве другихъ вид'ввшія и чувствовавшія, какъ высоко была вознесена Россія при немъ. Императоръ Николай получалъ не только русскій престолъ, но и связанное съ тъмъ первенство въ Европъ. Его охватывало чувство стыда при мысли о томъ, что скажутъ въ Европъ: государь,

спасшій Европу отъ революціи, просмотрѣлъ революцію у себя дома! Или онъ правиль своей страной, какъ Фердинандъ испанскій, Людовикъ XVIII и другіе?—Императоръ Николай не только поражень былъ въ своихъ рыцарскихъ чувствахъ, не только оскорбленъ быль за Россію и за войско, которому онъ былъ такъ преданъ: послѣ этого онъ навсегда остался въ убѣжденіи, что революція сторожитъ Россію, что Россія не дальше отстоитъ отъ революціи, чѣмъ остальныя государства Европы.

На дълъ же, какъ ни печально было событіе 14 декабря, оно совсѣмъ не имѣло такого громаднаго значенія. Прежде всего совершенно върны были слова Милорадовича, сказанныя имъ принцу Евгенію Вюртембергскому въ отвътъ на замъчаніе того, что гвардія ни при чемъ, если престолъ переходить за отреченіемъ Константина къ Николаю: «Совершенно справедливо, отвътилъ графъ, - имъ не слъдуетъ имъть голосъ, но это у нихъ обратилось уже въ привычку, почти въ инстинктъ». Милорадовичъ былъ совершенно правъ. Но только до 14 декабря 1825 г. гвардія, а съ нею и дворянство, выражая неръдко неудовольствіе лицомъ, занимавшимъ престолъ, всегда стояли за самодержавіе, т.-е. гарантію общаго блага видъли просто въ замънъ одного лица другимъ. Теперь же дъло шло не о лицъ, а о порядкъ; заговоръ вспыхнуль при вступленіи на престоль Николая I, но это было случайностью, онъ долженъ былъ вспыхнуть раньше. Несомнънно, слѣдовательно, что въ настроеніи гвардіи, которая попрежнему оставалась представительницею дворянства, произошла крупная перемѣна, глубокій перевороть, если въ средь, упорно отстаивавшей въ XVIII в. самодержавіе, явились лица, которыя склонялись къ конституціонной монархіи и даже къ республикъ. Эта перемъна произошла въ царствованіе Александра I, но первые ея признаки стали намъчаться еще ранъе. Измъненія въ настроеніи гвардіи происходили подъ вліяніемъ двухъ главныхъ причинъ. Прежде всего политика Александра I была антидворянская; онъ не долюбливалъ дворянство, какъ классъ; дворянство также не любило Александра. Въ XVIII въкъ росли права дворянства; къ концу царствованія Екатерины дворянство окръпло, сорганизовалось, почувствовало новыя силы и получило возможность сообща отстаивать свои права предъ государствомъ. При Павлъ права этого сословія неожиданно стали умаляться, и, несмотря на перем'тну царствованія, умаленіе это продолжалось: всъ созданія Александра, Сперанскій, Аракчеевъ, союзъ съ Наполеономъ, военныя поселенія, даже Священной Союзъ, имъли между собою то общее, что вели къ уменьшенію значенія дворянства. Быстро вырастала бюрократія, гражданская и военная, оттъснившая дворянство съ мъстъ по государственной службъ; въ то же время непрекращавшіеся разговоры объ уничтоженіи крѣпостного права, въ связи съ довольно быстрымъ ростомъ русской промышленности, указывали дворянству, что не-

полго оно останется главнымъ распорядителемъ народнаго труда. Уже эти условія создавали почву недовольства дворянства политикой государя. Весьма чувствительна была наша гвардія, канъ и вся армія, ко внъшней политикъ государя. Въ 1812 г. не безъ трупа она добилась своего, вынудивъ правительство къ борьбъ съ Наполеономъ. Но борьба эта оказалась гораздо болъе трудной, чъмъ ожидалъ господствующій классъ; война 12 года принесла разореніе многимъ дворянскимъ семьямъ и въ то же время результаты войны не соотвътствовали его вожделъніямъ. Послъдовалъ миръ. Но войско всегда любитъ и должно любить войну: офицеры того. Наполеоновскаго, времени вели совершенно исключительную жизнь, полную опасностей, тревогь, бъдствій и неудобствъ, зато полную славы, сознанія высоты своего служенія; офицеры были свидътелями и участниками паденія и созиданія царствъ, они были героями народа, они быстро подвигались по службъ. Всему этому насталъ конецъ; за днями возбужденія послъдовали тоскливые, сърые дни спокойствія и мира; походная жизнь смънилась гарнизонной, битвы и бои-однообразными ученіями, быстрая карьера — долговременной лямкой въ офицерскихъ чинахъ. Такое настроеніе увеличивало недовольство; возможно, конечно, что при обычныхъ условіяхъ оно улеглось бы или приняло бы формы безобидной и тихой, хотя и ворчливой оппозиціи, но перемъна на престолъ, да еще необычная, этому не способствовала.

Сравнительно долго съ 1813 г. войска пробыли за границей, гдъ ихъ привътствовали какъ освободителей, и гдъ они могли только гордиться ролью своего государя, великодушнаго защитника народовъ. Можетъ-быть, до походовъ 1813—14 гг. офицерство смотръло на революцію, какъ на величайшее бъдствіе; но теперь офицеры своими глазами видѣли, что царь сохраняеть и защищаеть во Франціи многія установленія революціи. Въ Парижъ много русскихъ офицеровъ поступило въ массонскія ложи; въ ложахъ они получали политическое воспитаніе, начинали интересоваться новыми знаніями и офицерство вернулось изъ-за границы другимъ. Прежде офицеры довольно равнодушно относились къ солдатамъ и, пожалуй, раздъляли мнъніе объ различномъ происхожденіи дворянь и крестьянь, -- во время войны объ стороны сблизились, стали боевыми товарищами: сколько невзгодъ было перенесено вмѣстѣ, сколько обидъ перечувствовано, сколько разъ солдаты спасали жизнь, здоровье, не говоря уже объ имуществъ, офицеровъ. Что ждало солдатъ впереди, что ждало ратниковъ ополченія, которые должны были вернуться подъ власть своихъ господъ и ихъ приказчиковъ?

Кромѣ того, императоръ Александръ много говорилъ, много обѣщалъ такого, чего не сдѣлалъ вовсе; слова, раздававшіяся съ высоты престола до 1812 г. о законѣ и законности, роль императора-освободителя Европы, упорная защита имъ либеральныхъ учрежденій —все

это не могло остаться безъ послѣдствій. Наконецъ была еще одна черта въ дѣятельности императора Александра, которая не могла не вызвать протеста: послѣ 1812 г. онъ велъ ненаціональную внѣшнюю политику; онъ обратилъ Россію въ «страшилище народовъ»; Финляндіи и Польшѣ, побѣжденнымъ русскимъ оружіемъ, онъ далъ конституціонное устройство и не далъ его своей Россіи. Побѣдители оказывались въ худшемъ, низшемъ положеніи сравнительно съ побѣжденными,—этого, конечно, не могли спокойно перенести люди, имѣвшіе чувство собственнаго достоинства.

Недовольныхъ среди дворянства было много; конечно, только немногіе понимали, что если ихъ сословіе хочетъ сохранить за собою положеніе, оно должно выступить не за свои только права, а за права всего русскаго народа; декабристы сознавали это и въ своихъ предположеніяхъ не забывали ни солдать, ни крѣпостного крестьянства, ни духовенства, ни промышленниковъ.

Пока они говорили объ этомъ и вообще о неустройствахъ въ Россіи, сочувствіе имъ было обезпечено. Но какимъ образомъ, однако, возможно было имъ перейти отъ словъ къ дълу? Наиболъе разсудительные изъ нихъ не могли не сознавать, что ихъ пропаганда идетъ очень малоуспъшно: въ самомъ дълъ, послъ десяти лътъ пропаганды суду предано было по самому строгому слъдствію лишь 121 человъкъ. Конечно, число сочувствующихъ заговору было значительно больше, чёмъ число преданныхъ суду; главные заговорщики принимали мъры нъ уменьшенію числа лицъ, состоящихъ въ обществъ. Они ръшили дъйствовать въ духъ людей XVIII въка, если только не временъ болъе отдаленныхъ. Дънтели XVIII в., въря въ могущество разума, пытались облагод в тод в такъ же разсуждалъ и Пестель, главный руководитель и теоретикъ движенія; вооруженное возстаніе и цареубійство были выставлены, какъ надежнъйшее средство для водворенія новаго порядка. Декабристы принадлежали къ категоріи людей, которые полагають, что меньшинство, какъ бы оно незначительно ни было, имфетъ право вести огромное большинство, не спрашиваясь этого большинства, разъ ставитъ себъ благія цъли и преслъдуетъ общее благо.

Декабристы почти всѣ были военные, люди сравнительно молодые, большинство въ возрастѣ 20—35 лѣтъ, по общественному положенію дворяне и часто изъ лучшихъ фамилій; въ общемъ, это были люди съ положеніемъ, и передъ многими изъ нихъ развертывалась блестящая карьера. Декабристы жертвовали многимъ въ настоящемъ и будущемъ, жертвовали въ пользу низшей братіи; если нѣкоторые главари и разсчитывали захватить власть въ свои руки, то большинство дѣйствовало совершенно безкорыстно и самоотверженно. Тѣмъ удивительнѣе, что люди такого гуманнаго направленія не остановились передъ ужасными планами цареубійства и вооруженнаго возстанія. Въ своихъ мемуарахъ и запискахъ

пекабристы объ этой сторонъ дъла или умалчиваютъ, или говорятъ вскользь, или, наконець, утверждають, что убійство не входило въ ихъ планы, что это были лишь горячія слова, неосторожно срывавшіяся съ языка, о которыхъ на слъдующій день забывали: по запискамъ декабристовъ, которыя всѣ писаны гораздо позднѣе, пвижение имъло болъе мирный характеръ. Надо думать, что имъ самимъ было неловко признаваться въ замыслъ цареубійства; возможно, что со временемъ имъ самимъ казалось, что то были лишь мимолетныя сорвавшіяся слова. Но несомновню, что преступную мысль о цареубійствъ раздъляли очень многіе члены тайныхъ обществъ; никто не развиваль ее такъ послъдовательно, какъ Пестель, у котораго она составляла необходимый пункть разработанной имъ программы революціи. То, что произошло 14 декабря, нельзя назвать иначе, какъ вооруженнымъ возстаніемъ; болѣе пылкіе члены общества и раньше нъсколько разъ пытались поднять возстаніе: они его едва не начали въ Бобруйскъ въ 1823 г.; затъмъ въ 1825 г. въ лагеръ подъ Лещинымъ. Въ междуцарствіе, наступившее по кончинъ императора Александра, они начали дъйствовать.

Въ раскрытіи заговора императоръ Николай проявиль большую энергію; многимъ изъ обвиняемыхъ первые допросы дѣлалъ онъ лично. Память его избавлена была бы отъ многихъ нареканій, если бы онъ воздержался отъ непосредственнаго участія въ разслѣдованіи движенія. Онъ совершенно правильно имълъ возвышенное представление о царской власти; съ такимъ представленіемъ плохо вяжутся тѣ допросы, которые онъ производилъ обвиняемымъ, привозимымъ прямо въ Зимній дворецъ; то, за что осуждали Петра, не должно было повториться въ XIX в. Конечно, это лишній разъ доказываеть, какъ глубоко потрясенъ быль императоръ: жизнь его, его семьи, всего, что было ему дорого, висъла на волоскъ. Государь не могъ не поразиться удивительнымъ невъдъніемъ полиціи и всъхъ лицъ, обязанныхъ охранять его особу. Ему не къ кому было обратиться, ибо никто, кромъ Аракчеева и Дибича, не былъ посвященъ въ тайну существованія этихъ обществъ; но Дибичъ былъ далеко, а Аракчеевъ весьма недвусмысленно отказался дать какія-либо показанія по этому дълу. Николай Павловичъ первоначально настроенъ былъ очень сильно противъ заговорщиковъ; какъ и цесаревичъ, онъ сначала думаль, что попались не главные дъятели, а что главные скрываются; онъ довольно долго подоэрѣвалъ Мордвинова, сенатора Муравьева - Апостола, Баранова; подозръніе падало и на Сперанскаго. Особенно взволнованъ былъ государь извъстіемъ о мятежъ, вспыхнувшемъ въ Черниговскомъ полку; онъ считалъ, что подъ командой генерала князя С. Волконскаго можетъ быть 6-7 тысячъ вооруженныхъ бунтовщиковъ; изъ первыхъ уже показаній онъ узналъ, что и въ Польшъ есть тайное общество, съ которымъ сносились члены русскихъ обществъ. Впрочемъ, общій духъ и спокойствіе утѣшали государя: родители приводили къ нему своихъ дѣтей, чтобы онъ ихъ «примѣрно наказалъ и чтобы семьи ихъ очищены были отъ подобныхъ существъ». Постепенно изъ показаній декабристовъ предъ императоромъ развертывалась картина задуманнаго переворота; многія подробности поразили его въ самое сердце; «Якубовичъ сознался,—писалъ онъ цесаревичу,—что намѣревался убить нашего ангела, и Орловъ (Мих.) зналъ это!» Николаю Павловичу казалось, что онъ долженъ отомстить за поруганную честь Россіи: «не будетъ снисхожденія къ нимъ... Чего бы мнѣ это ни стоило, я доберусь до основанія».

Читая донесенія сл'єдственной комиссіи, испытывая отвращеніе къ преступному замыслу, Николай Павловичъ усматривалъ уже руку Божію, которая дала созрѣть этому дѣлу, чтобы даже невърующихъ просвътить въ томъ, «что не можетъ продолжаться далъе господствовавшій до сихъ поръ порядокъ и что если не уничтожить его съ корнемъ, то рано или поздно взойдутъ подобные же плоды. Если и послъ этого найдутся неисправимые во всякомъ случать за нами остается право и возможность доказать необходимость мёръ дёйствительныхъ и суровыхъ противъ всякаго покушенія на порядокъ, установленный и освященный віками славы». Слова знаменательныя въ устахъ императора. Николай Павловичь въ отличіе отъ очень многихъ русскихъ государей XVIII и XIX вв. никогда не позволяль себъ критически отзываться о дъятельности своихъ предшественниковъ; государь понималъ, что такой критикой, -- всегда легкой, часто привлекательной, -- колеблется уважение къ основнымъ принципамъ монархии. Къ дъятельности своего предшественника и брата Николай Павловичь относился съ особаго рода благоговъніемъ, и, тъмъ не менъе, у него вырвались подъ сильнымъ впечатлъніемъ обвинительнаго акта слова осужденія; къ конституціоннымъ разговорамъ Александра онъ, въроятно, и раньше относился неодобрительно, но считалъ своимъ долгомъ при жизни брата не выражать этого. Теперь въ интимномъ письмъ онъ высказалъ основную идею своего управленія: идеи этой онъ никогда и не скрываль: «порядокъ, установленный въками славы, т.-е. самодержавіе, останется въ Россіи и строго наказанъ будетъ всякій за малѣйшее покушеніе на него».

Судъ только что еще начался, но главный приговоръ императоръ уже зналъ. «Не знаю, въ какой именно день это (судъ) кончится, затѣмъ наступитъ день ужасный, о которомъ не могу думать безъ трепета — день казни! Я предполагаю ее произвести на плацу крѣпости; тогда же будетъ совершена заупокойная служба во временномъ храмѣ св. Исаакія по всѣмъ погибшимъ 14 декабря и благодарственный молебенъ за спасеніе наше и избавленіе родины отъ всѣхъ золъ» (письмо 6 іюня). Верховный судъ вынесъ свое рѣшеніе чрезъ мѣсяцъ; онъ раздѣлилъ подсудимыхъ, всѣхъ ихъ было 121 человѣкъ, на одиннадцать разрядовъ; наиболѣе винов-

ные-пятеро-Пестель, Рылбевъ, С. Муравьевъ-Апостолъ, М. Бестужевъ и Каховскій — поставлены были внѣ разряда и приговорены къ смерти черезъ четвертованіе; весь первый разрядъ — 31 липо-къ смерти черезъ отсъчение головы, 2 и 3 разряды-на пожизненную каторгу, 4-й—на 15 лътъ каторги и т. д. Императоръ Николай пяти осужденнымъ внъ разряда опредълилъ смертную казнь чрезъ повъшеніе; всему первому разряду смертная казнь замѣнена ссылкою въ «вѣчную» каторжную работу, 6 лицамъ даже каторгой на 20 лътъ и т. д., т.-е. огромному большинству убавлено наказаніе; но нѣкоторымъ смягченія не было дано (напр., Н. и М. Бестужевымъ, Розену), и одному (Цебрикову) оно было даже увеличено. 14 іюля государь могъ считать дёло о декабристахъ поконченнымъ. Въ письмъ къ брату отъ этого числа онъ, извъщая его о совершившейся казни, успокаиваль его, что онъ остается на стражъ и зорко будеть слъдить, чтобы не повторялись подобныя попытки.

II.

## Первое время царствованія.

Строго наказавъ участниковъ возстанія, императоръ не думалъ однимъ страхомъ суровой кары предотвратить навсегда подобныя покушенія; онъ хорошо изучиль показанія декабристовь и понималь, что лучшимъ средствомъ для спокойствія въ будущемъ было бы устраненіе многаго того, на что жаловались декабристы. Онъ постарался прежде всего вывести общество и населеніе изъ того состоянія оцепененія, въ которомъ оно пребывало последніе годы Александровскаго времени. Россія увидъла монарха молодого, полнаго силь, увъреннаго въ себъ, твердаго, гордаго своей страной, славолюбиваго. Твердою рукою Николай Павловичъ взялся за кормило. Воззрѣнія государя были ясны и просты. Задачей своей онъ ставилъ сохранение самодержавнаго строя во всей неприкосновенности; онъ сталъ на стражъ противъ всякихъ попытокъ поколебать этотъ строй. Въ сохранении его онъ видълъ залогъ счастья и славы Россіи. Сравнительно съ предшествовавшимъ царствованіемъ такая постановка основного вопроса русской жизни выигрывала въ ясности и положительности; она полагала конецъ неопредъленнымъ объщаніямъ, опасеніямъ однихъ, надеждамъ другихъ. Императоръ Николай самъ такъ мыслилъ и хотълъ добиться того, чтобы и всѣ въ Россіи мыслили объ этомъ предметѣ одинаково съ нимъ; въ послъднемъ отношеніи онъ бралъ на себя задачу непосильную. Но слава Россіи, ея могущество требовали развитія ея силь; заставить замолчать своихъ политическихъ противниковъ, сломить недовольство и ропоть общества, вселить духъ бодрости въ народъ императоръ могъ только дъятельнымъ улучшениемъ условій

жизни. Такъ императоръ и понималъ свою задачу: ему и его правительству вся власть, но его правительство должно быть освѣдомлено обо всемъ, происходящемъ въ Россіи, оно должно само устранять неудобства, вводить улучшенія; только при такомъ условіи, — императоръ это понималъ, — можно было требовать, чтобы народъ и общество оставались спокойными, довѣряясь правительству, увѣренные, что оно не оставитъ безнаказаннымъ ни одного нарушенія закона, ни одной обиды слабому. Задача огромная; молодой, сильный, государь бралъ львиную часть ея на свои плечи. Онъ разсчитывалъ, что онъ справится съ задачей, многое усмотритъ лично, другое скажутъ ему довѣренныя лица. Отсюда личный характеръ эпохи.

Молодой императоръ оживилъ прежде всего общество; онъ и его супруга любили балы, маскарады, эрвлища, пріемы: послв скучной, почти отшельнической жизни Александра Павловича и Елизаветы Алексъевны, дворъ опять сталъ центромъ столичной жизни. Императоръ любилъ повеселиться послѣ работы. Онъ безусловно быль такой работникь на тронь, какихъ немного видьла Россія. Онъ умѣлъ работать; въ строго опредѣленные дни и часы ему доставлялись бумаги, при чемъ государь былъ недоволенъ, если чрезъ мъру усердный чиновникъ представлялъ ихъ раньше назначеннаго времени; государь внимательно прочитываль ихъ, отъ зоркаго его взгляда не ускользали ошибки и даже описки; нерадивыхъ старшихъ чиновъ, полагавшихся во всемъ на подчиненныхъ, неръдко постигала кара за плохо составленный журналъ. Гнъвъ и сердце свое государь высказывалъ прямо, ръзко, по-военному и часто съ объявленіемъ выговора въ присутствіи многихъ и занесеніемъ въ журналъ. На видномъ дъльцъ того времени, Гежелинскомъ, управлявшемъ дълами Комитета Министровъ, государь показалъ примъръ, какая участь ждетъ лънивыхъ слугъ, обманувшихъ его довъріе: Гежелинскій быль разжаловань въ солдаты; даже близкіе люди, министры, получали грозные выговоры отъ его, какъ и многія резолюціи, жестки, лаконичны, выговоры подчасъ грубы. Николай Павловичъ, далѣе, замътилъ, отъ исполненія многіе и изъ высшихъ чиновъ уклоняются члены Государственнаго Совъта не обязанностей; служебныхъ ъздили въ совътъ, министры манкировали засъданіями Комитета Министровъ, крупные видные чиновники выпрашивали себъ продолжительные отпуски; но государь считаль, что «всякое правило должно быть равно съ 1-го до 14-го класса»; мало того: со старшихъ онъ требовалъ большаго; даже министръ, не прі взжавшій засъданіе, долженъ быль указать дъйствительную причину отсутствія, а не ссылаться на служебныя обязанности.

Этими мѣрами Николай Павловичъ улучшилъ внѣшній видъ тогдашняго управленія, къ тому же онъ самъ лично много ѣздилъ, заѣзжалъ въ разныя учрежденія, даже такія, какъ губернское правленіе, и вездѣ строго взыскивалъ за опаздыванія, за

грязь и неряшливость. Но государь не ограничивался внъшностью; необыкновенно внимательно онъ читалъ всъ дъла, предлагаемыя къ его подписи. Журналы Комитета Министровъ за первые года испещрены его резолюціями очень подробными, поясняющими отношеніе государя къ данному случаю; по нимъ видно, государь учился дълу правленія, вырабатываль основы воззрѣнія и въ то же время училъ другихъ — министровъ и членовъ Совъта. Николай Павловичь не допускаль, чтобы въ Россіи были люди иначе мыслящіе, чемъ онъ; темъ более онъ не могъ допустить, чтобы ближайшіе его сотрудники и сов'ьтники мыслили не такъ, какъ онъ; совъты ему нужны были не столько по существу дъла, сколько для того, чтобы удобнее и легче проводить въ жизнь царскія рѣшенія. Съ первыхъ шаговъ онъ и домогался поставить своихъ сотрудниковъ на свою точку зрѣнія и достигъ своей цѣли: онъ образоваль особыхъ людей Николаевскаго типа, отличныхъ и по внъшности и по сужденіямь своимь. Сь благогов ніемь относясь къ памяти старшаго брата, Николай Павловичь не произвель сразу крупныхъ измѣненій въ составъ высшей администраціи; лишь съ 1827 г. онъ усиленно сталь замънять прежнихъ дъятелей новыми, да и то изъ видныхъ Александровскихъ же дъятелей: на мъсто Лопухина предсъдателемъ Государственнаго Совъта и Комитета Министровъ назначенъ быль В. П. Кочубей, военнымь министромь вмъсто стараго Татищева-А. И. Чернышевъ, также пользовавшійся большимъ довъріемъ покойнаго императора; во главѣ морского вѣдомства, впрочемъ, поставленъ былъ кн. А. С. Меншиковъ, котораго Александръ недолюбливаль; иностранными дѣлами въ царствованіе Николая завъдывалъ Нессельроде, Закревскій въ 1828 г. сдъланъ министромъ внутреннихъ дълъ, Ливенъ въ томъ же году смънилъ престарълаго Шишкова, Долгоруковъ — въ 1827 г. Лобанова - Ростовскаго. Такъ въ 1827 — 1828 гг. нъсколько освъжилась высшая администрація; изъ значительныхъ лицъ Александровскаго времени удалены были съ признаками немилости А. А. Аракчеевъ и А. П. Ермоловъ; послъдняго замънилъ на Кавказъ Паскевичъ. Николай Павловичъ дорожилъ людьми; ему очень хотълось бы привлечь въ службу все лучшее, все даровитое въ Россіи. Онъ понималъ то невыгодное впечатлѣніе, которое произведено было казнью, ссылкою столь многихъ лицъ. И Николай Павловичъ умълъ обращаться съ людьми, умълъ дълать уступки; однимъ изъ его пріемовъ было обращеніе нъ лучшимъ рыцарскимъ чувствамъ души. Какъ человъкъ умный, онъ сразу оцьнилъ значеніе Пушкина и успълъ привлечь его на свою сторону. Пушкинъ не былъ участникомъ тайнаго общества, былъ знакомъ съ очень многими декабристами; нѣкоторые декабристы въ своихъ показаніяхъ прямо указывали на стихи поэта, дышащіе свободою, какъ на одну изъ причинъ своего увлеченія. Государь, который и самъ любилъ русскую литературу, захотълъ и

поэта заставить работать вмѣстѣ и въ одномъ направленіи съ собою и въ значительной степени успѣлъ въ этомъ. Послѣ свиданія въ Москвѣ въ 1826 г. поэтъ не только сталъ благодаренъ императору за свободу свою, но и вообще сталъ весьма оптимистично смотрѣть на будущее Россіи: «въ надеждѣ славы и добра гляжу впередъ я безъ боязни», написалъ онъ; поэту принадлежитъ уподобленіе Николая Петру; предъ образованными кругами, смущенными гибелью Рылѣева и др., онъ рѣшительно взялъ правленіе государя и его самого подъ свою защиту и охарактеризовалъ первые годы новаго царствованія словами: «онъ бодро, честно правитъ нами; Россію вдругъ онъ оживилъ войной, надеждами, трудами...»; нѣсколько позже, когда А. П. Ермоловъ обратился къ государю съ просьбою о принятіи его опять на службу, онъ съ удовольствіемъ исполнилъ эту просьбу.

Въ первые годы своего управленія Николай Павловичь обратиль большое внимание на внёшнюю политику, въ отношенияхъ внутреннихъ онъ хотълъ сначала изучить положение страны, намътить и обсудить необходимыя реформы. Николай I начиналъ съ того же, какъ Александръ. Но какая разница въ постановкъ дъла! Тогда независимые друзья императора свободно строили вмъстъ съ своимъ царственнымъ другомъ широкіе планы на ряду почти съ публичнымъ обсужденіемъ важнъйшихъ задачъ государственной жизни; теперь образовань быль небольшой замкнутый «комитеть 6 декабря 1826 г.»: Кочубей — предсёдатель, члены: гр. Толстой, Васильчиковъ, кн. Голицынъ, Дибичъ и Сперанскій; этотъ комитетъ долженъ былъ разобраться въ вопросахъ центральнаго и мъстнаго управленія, указать, поскольку и какія изміненія были бы желательны. Императоръ Николай, какъ и его предшественникъ, любилъ учреждать особые и притомъ секретные комитеты, подготовлявшіе реформы; опасаясь волновать общество, онъ приказываль нъскольнимъ назначеннымъ лицамъ обсудить то или другое дъло. Такъ поступлено было и въ данномъ случав. Самъ государь въ комитетъ этомъ не участвовалъ, онъ лишь читалъ его журналы, но мысли и желанія его-въ каждомъ постановленіи комитета. Душою комитета сталъ Сперанскій, бывшій вдохновитель неофиціальнаго комитета; предсъдатель комитета, Кочубей, нъкогда находилъ проекты Сперанскаго недостаточно либеральными, но кто не узнаеть въ ихъ незначительныхъ предложеніяхъ прежнихъ Сперанскаго и Кочубея; Сперанскій, впрочемъ, сохраниль вполнъ всю ясность и даже блескъ юридическаго мышленія. Основными вопросами были опять вопросы о Комитетъ Министровъ, учрежденіи, по мысли неофиціальнаго комитета, временномъ, случайно усилившемся послъ паденія Сперанскаго, во время войны 1812 года и въ послъдовавшее управление Аракчеева. Теперь не было ни войны, ни Аракчеева, а попрежнему Комитетъ Министровъ оставался въ центръ управленія. И попрежнему нельзя было раз-

граничить кругъ въдомствъ Комитета, Государственнаго Совъта и Сената; попрежнему министры вносили въ Комитетъ массу дълъ. изъ которыхъ многія они могли бы разрѣшать собственною властью; легко также чрезъ Комитетъ проходили всевозможныя изъятія изъ законовъ. Принципіальный противникъ Комитета Министровъ Сперанскій и теперь настояль на необходимости упраздненія его, но, упраздняя его, члены комитета 6 декабря проектировали учреждение особаго присутствія или совъщанія Министровъ, на что Николай Павловичъ совершенно върно замътилъ: «предполагаемое совъщание министровъ при малъйшей неясности въ опредъленіи круга его въдомства можетъ постепенно и нечувствительно присвоить себъ особенное мъсто въ управленіи подобно нынъшнему Комитету Министровъ». Далъе, давно уже было обращено внимание на множество судебныхъ инстанцій въ Россіи и, тъмъ не менъе, весьма печальное состояніе правосудія: лично государь всегда быль обременяемъ множествомъ жалобъ, подаваемыхъ ему на судебныя ръшенія Сената; государь, не имъя возможности самъ разбираться въ сложныхъ дёлахъ, прошедшихъ столько инстанцій, приказываль разбирать ихъ или въ Государственномъ Совътъ или въ Комитетъ Министровъ, такъ что эти учрежденія, вопреки «Образованію», становились частью судебными органами; въ прежнее царствованіе Сперанскій и другіе надежнѣйшимъ средствомъ для уничтоженія этого зла считали сдълать судебныя ръшенія Сената окончательными; теперь объ этомъ не было и ръчи, а проектируется создание особаго присутствія изъ чиновъ Государственнаго Совъта для разбора судебныхъ дълъ; съ формальной стороны это предположение какъ будто бы и достигало нъкоторой цъли, но по существу все оставлено въ прежнемъ положеніи. И теперь, какъ при Александръ, правительство ощущало большой недостатокъ въ лицахъ, которыхъ оно могло бы назначать съ пользой для дёла въ Сенатъ. Николай Павловичъ часто бывалъ недоволенъ ръшеніями Сената, крайне недоволенъ онъ остался и при личномъ своемъ посъщеніи Сената, когда, пріъхавъ туда въ присутственные часы, нашелъ тамъ одного сенатора Дивова; при Александръ проектировали сдълать половину сенаторовъ выборными отъ дворянства, теперь — назначать не только тайныхъ совътниковъ, но и д. ст. совътниковъ. Для реформы мъстнаго управленія принята мъра Сперанскаго, проведенная имъ въ Сибири: общія присутствія изъ старшихъ представителей въдомствъ въ губернскихъ и уъздныхъ городахъ. Въ весьма важномъ законъ «о состояніяхъ» комитеть пошель, конечно, не по дорогъ знаменитаго «плана» Сперанскаго, а, напротивъ, старался тверже разграничить состоянія и затруднить переходъ изъ одного сословія въ другое. Комитетъ не обощелъ крестьянскаго вопроса; онъ приняль, по предложенію Сперанскаго, длинный и долгій путь постепенныхъ мъръ, послъ которыхъ можно было ограничить крестьянскія работы и повинности условіями, опредѣленными въ договорахъ съ помѣщиками. Приняты комитетомъ были и предложенія Сперанскаго о дворовыхъ людяхъ; основная мысль ихъ — рядомъ мѣръ, съ одной стороны, затруднить увеличеніе этого класса, а съ другой — ускорить его сокращеніе.

Положенія комитета 6 декабря сравнительно съ проектированными мѣрами предыдущаго царствованія очень блѣдны; къ тому же они не были непосредственно осуществлены, только законъ о состояніяхъ прошелъ Государственный Совѣтъ, но и онъ послѣ возраженій Константина Павловича оставленъ безъ движенія; эти положенія цѣнны тѣмъ, что указывають, какъ скоро императоръ Николай наложилъ свою печать на всѣхъ окружающихъ его, даже на старыхъ сотрудниковъ императора Александра; они служатъ показателемъ и той крайней осторожности, съ которою новый императоръ приступалъ къ реформѣ.

Ръшительнъе Николай Павловичъ приступилъ къ реформъ образованія. Въ манифестъ 13 іюля 1826 г. государь ясно высказаль, что несчастное событие 14 декабря онь считаеть прямымь послъдствіемъ ложнаго направленія учебной системы. По взгляду государя, которому онъ остался въренъ до конца своихъ дней, учебныя заведенія должны не только учить, но и воспитывать въ строго государственномъ направленіи, въ уваженіи основъ русской жизни — самодержавія, православія и народности. Много декабристовъ получило воспитаніе отъ гувернеровъ-иностранцевъ; государь поэтому желаль взять все вообще воспитание русскаго юношества подъ правительственный надзоръ и отрицательно относился къ частнымъ учебнымъ заведеніямъ. Но и въ манифестъ 13 іюля государь требоваль содъйствія общества: «Тщетны будуть всъ усилія, всѣ пожертвованія правительства, если домашнее воспитаніе не будеть пріуготовлять нравы и содійствовать его видамь». Кромів того, императоръ желалъ, чтобы получаемое юношами образованіе не дълалось средствомъ для перехода изъ низшихъ состояній въ высшія, а чтобы дёти каждаго сословія получали приличествующее имъ образованіе. Политическая сторона въ вопросъ народнаго просвъщенія опять выдвигалась на первый планъ, и учебная система подчинялась видамъ правительства. Для переустройства учебно-воспитательнаго дёла учреждень быль также особый комитеть 14 мая 1826 г. Къ сотрудничеству по этому дълу привлеченъ быль-въроятно неожиданно для себя-и А. С. Пушкинь, которому государь приказаль написать записку о воспитаніи юношества въ Россіи; записка была представлена; но, конечно, не дъло поэта писать такіе доклады. Къ 1828 г. реформированы низшая и средняя школы. Матеріально школы поставлены были гораздо лучше прежняго. Приходскія училища предназначены для людей «самых» нижнихъ состояній», увздныя училища — для дътей «купцовъ, ремесленниковъ и городскихъ обывателей», гимназіи— для дітей дворянъ и чиновниковъ; введены были семиклассныя гимназіи съ однимъ

латинскимъ языкомъ, и только нѣсколько гимназій при университетахъ съ обоими древними языками. Николай Павловичъ былъ очень раздосадованъ, узнавъ, что въ числѣ лицъ, занимавшихся обученіемъ и воспитаніемъ, оказалось много старовѣровъ, молокане, бывшая актриса, разстрига-дьяконъ; онъ понималъ, что это дѣлается и по невѣжеству родителей и по трудности найти учителей; ему хотѣлось добиться того, чтобы всѣ домашніе учителя, наставники, гувернеры, даже дядьки имѣли бы соотвѣтствующіе аттестаты и свидѣтельства. Правила были изданы, но едва ли они достигли цѣли.

Министерская система управленія пришлась какъ нельзя больше по характеру и складу императора Николая; въ теченіе своего царствованія онъ почти не измѣняль сущности этихъ органовъ управленія; онъ значительно увеличилъ число высшихъ центральныхъ органовъ управленія, при чемъ государь предпочиталь новыя отрасли управленія брать подъ непосредственное свое наблюденіе. Вся вдствіе этого чрезвычайно разрослась собственная Его Величества канцелярія. Въ самомъ началѣ своего царствованія, едва прошли декабрьскіе дни, государь обратилъ вниманіе на то, что въ Россіи не было Свода Законовъ. Къ главному дъятелю по работамъ надъ Сводомъ Законовъ въ предшествовавшее царствованіе, М. М. Сперанскому, Николай Павловичъ относился сначала нъсколько подозрительно; но уже въ январъ 1826 г. Сперанскій представиль государю нісколько дібловых записокь; Николай Павловичь рѣшиль вести дѣло составленія свода подъ своимъ личнымъ присмотромъ, и для этой цѣли учреждено было II отдъление собственной Его Величества канцелярии, во главъ котораго государь поставиль все-таки не Сперанскаго, а своего прежняго учителя М. А. Балугьянскаго; руководительство работами вв врено было Сперанскому, но Балугьянскому было сказано: «Смотри же, чтобъ онъ не надълалъ такихъ же проказъ, какъ въ 1810 г.: ты у меня будень въ отвътъ».

Послѣ декабрьскихъ дней государь былъ пораженъ тѣмъ, что о такомъ большомъ заговорѣ въ Петербургѣ почти ничего не знали; онъ находилъ, что и онъ самъ, и министры очень плохо освѣдомлены о томъ, что дѣлаютъ и говорятъ въ Россіи. Того, что во многихъ государствахъ достигалось посредствомъ печати, государъ хотѣлъ достигнуть чрезъ учрежденіе высшей полиціи. Въ 1826 г. образованъ корпусъ жандармовъ и секретная полиція; вѣдомство это и получило наименованіе ІІІ отдѣленія. Имперія была раздѣлена на семь округовъ; въ каждой губерніи находился жандармскій штабъ-офицеръ, наблюдавшій за дѣйствіями администраціи, настроеніемъ населенія, разговорами и т. п. Первымъ начальникомъ ІІІ отдѣленія былъ А. Х. Бенкендорфъ.

Впрочемъ, не только этого рода дѣла преимущественно занимали государя: неопредѣленному, выжидательному настроенію общества онъ хотѣлъ дать выходъ, хотѣлъ пріободрить свой

народъ. Уже 6-7 лътъ маленькій христіанскій народъ бился, чтобы отстоять право на жизнь. Ждать далъе, пока Турція или Европа усмирять, наконець, возстаніе, становилось невозможнымь. Императоръ Николай такъ же, какъ его братъ, опасался революціи и особой любви къ Греціи и къ грекамъ не питалъ. Но онъ былъ моложе. энергичнъе Александра. Къ тому же, пока руки Россіи были связаны европейскимъ концертомъ, Англія спѣшила на Востокъ занять мъсто, искони принадлежавшее Россіи; и императоръ Николай озаботился прежде всего тъмъ, чтобы лишить Англію возможности дъйствовать одной и дъйствовать такъ, какъ она хочетъ. Ради этого онъ 6 іюля 1827 г. заключилъ договоръ съ Англіей о началахъ, на которыхъ должно было совершиться умиротвореніе Греціи; Франція первая примкнула къ этому договору. «Такимъ образомъ, —писалъ императоръ Николай, —руки у нихъ связаны и слъдствіемъ договора будуть не республика и не республики, а прекращеніе враждебныхъ дъйствій и со стороны турокъ и со стороны грековъ, а равно и возстановление торговли въ тъхъ краяхъ, обстоятельство слишкомъ важное для нашего юга, которое я не могу довърить ни англичанамъ, ни моему другу Меттерниху». Цесаревичъ Константинъ Павловичъ увидѣлъ въ этомъ шагъ крушение системы Александра и поспъшилъ напомнить своему державному брату, что съ Запада идетъ революція, съ Запада она и придетъ, и что враги порядка умышленно отвлекають внимание Россіи на Востокъ. Николай Павловичь въ своемъ отвътъ соглашался, что Западъ дълаль, дълаетъ и будетъ дълать все возможное, чтобы насъ занимать на Востокъ и парализовать наши силы, «но въдь это, - продолжалъ императоръ, завътъ нашего ангела (Александра): покончимъ съ этимъ въчнымъ источникомъ раздора, но кончимъ скоро и хорошо, чтобы потомъ быть ко всему готовыми». Въ этихъ словахъ государя объясненіе его политики: молодой и энергичный онъ по-военному, натискомъ сдѣлаетъ то, чего хотѣлъ добиться Александръ, но на что онъ не ръшался. Николай Павловичъ намъревался неменъе строго смотръть за Западомъ, хотълъ устранить прежде всего досадное препятствіе и водворить везд'є миръ; онъ положиль д'єйствовать твердо и расчитываль, что именно эта твердость и готовность къ войнъ испугаютъ турокъ. Два, совершенно различные вопроса создавали наши споры съ Турціей: толкованіе трактата 1812 г., хитро, неясно редактированнаго М. И. Кутузовымъ, и дъло греческое. Относительно перваго вопроса Николай Павловичь быстро добился самъ, что Порта аккерманскою конвенціей 25 сентября 1826 г. признала выгодное для Россіи толкованіе. Относительно Греціи государь хотълъ дъйствовать сообща съ другими. Слишкомъ самоувъренно, конечно, онъ полагалъ, что договоромъ 6 іюля связалъ руки Англіи; проявленная имъ твердость не испугала турокъ, не испугали ихъ и успъхи русскаго оружія въ Персіи.

Последоваль Наваринскій бой, который справедливо доставиль такое большое удовольствіе Николаю. Но онъ преувеличиваль значеніе этой славной битвы, ожидая, что три союзныхъ флота быстро возстановять порядокь; любопытна его фраза, что флоты поступять такъ же и съ греками, если тъ не бросять безчестное (infame) дёло, которое дёлають. «Я настаиваю на этомъ, —пишеть императоръ, — чтобы самымъ торжественнымъ образомъ доказать, что въ этомъ дълъ мы не греки и не турки, что мы настоимъ всѣми средствами на окончаніи безславной (infame) борьбы съ той и другой стороны и что мы добиваемся только порядка и спокойствія». Помимо того, что такое отношеніе къ дѣлу Греціи едва ли можно назвать правильнымъ или соотвътствующимъ настроенію православнаго русскаго народа; не оправдали ожиданій императора и событія, посл'єдовавшія за Навариномь; три флота болье не соединялись; союзники больше вмъстъ не дъйствовали, а весь гнѣвъ турокъ и султана обратился на Россію. Султанъ торжественно объявиль, между прочимь, что онъ приняль въ Аккерманъ предложенія Россіи только для того, чтобы выиграть время, что Россія возбудила грековъ на бунтъ и т. п. Тогда манифестомъ 14 апръля 1828 г. императоръ Николай объявилъ Турціи войну. Предъ войною онъ далъ великимъ европейскимъ державамъ объщаніе, пожалуй даже обязательство, не искать никакихъ завоеваній или исключительныхъ выгодъ какъ торговыхъ, такъ и политическихъ. Это была большая ошибка: въдь это было отказомъ отъ традицій русской политики на Востокъ. Въ такое время, когда Россія ни въ комъ не нуждалась и стояла во главъ Европы, она, неся огромныя издержки и проливая кровь своихъ сыновъ, заранъе отказывалась отъ всякаго вознагражденія, кром'ь денежнаго; выходило, что Россіи какъ бы позволяли воевать на условіи, что она все устроитъ, усмиритъ, потушитъ своею кровью пожаръ-и отойдеть въ сторону; союзныя державы получили основаніе и будущемъ домогаться того же. Это выступление Россіи — первое послъ Отечественной войны — съ политической стороны не было продумано; въ самомъ началъ царствованія императоръ вступиль на путь, оказавшійся столь роковымъ для него: чрезъ тридцать лътъ восточныя дъла привели систему Николая къ крушенію, а силу и значеніе Россіи-къ значительному умаленію. Но въ Россіи война эта была встръчена сочувственно; въ глазахъ населенія она имѣла характеръ религіозной борьбы противъ исконнаго врага; политическая обстановка ея осталась, конечно, неизвъстной народу. Императоръ Николай былъ одушевленъ большими надеждами; онъ условился на всякій случай, что есличего Боже упаси — Турція будеть (въ Европъ) уничтожена совсѣмъ, то ни Россія ни кто другой ничего не получать изъ турецкаго наслъдства. Государь самъ отправился на театръ войны. На время своего отсутствія для разр'єшенія діль и вопросовь, не

терпъвшихъ отлагательствъ, учредилъ онъ особую верховную комиссію; въ нее вошли: Кочубей, А. Н. Голицынъ и П. А. Толстой, которымъ государь вполнъ върилъ; секретнымъ указомъ на случай кончины государя правителемъ государства назначенъ былъ в. к. Михаилъ Павловичъ. Главнокомандующимъ былъ назначенъ фельдмарщалъ Витгенштейнъ, который 1813 г. оказался вовсе не на высотъ своего положенія и самъ просиль объ увольненіи его отъ должности главнокомандующаго. Военныя дъйствія пошли не особенно удачно. Армія на Дунаѣ быстро таяла отъ болѣзней. Турки держались оборонительныхъ дъйствій, наша армія осаждала или блокировала Силистрію, Шумлу и Варну. Только въ концѣ сентября сдалась Варна; это быль единственный крупный успъхъ кампаніи. Императоръ, выказавшій не разъ большую личную храбрость и отвагу, настойчивость и ръшительность, вернулся Петербургъ; здъсь кн. Васильчиковъ убъдилъ его, что одна изъ причинъ относительныхъ неуспъховъ нашей арміи было двоеначаліе; Николай Павловичь согласился съ этимъ и больше никогда уже не водилъ лично свои полки въ бой; попрежнему предаваясь военному дёлу, онъ взялъ отнынё на себя подготовку и воспитаніе войскъ; впрочемъ, и впосл'єдствіи онъ часто давалъ указанія и прямыя приказанія своимъ главнокомандующимъ. Главнокомандующимъ арміей въ Европейской Турціи назначенъ быль Дибичь. Действіями въ Азіи подъ начальствомъ Паскевича были очень успъшны. Среди этихъ тяжелыхъ обстоятельствъ Николая Павловича постигло большое личное горе: черезъ нъсколько дней послѣ его прівада въ Петербургъ, на его рукахъ скончалась, 24 октября 1828 г., обожаемая имъ мать, императрица Марія Өеодоровна; послъ ея кончины было образовано IV отдъленія собственной Его Величества нанцеляріи, которой поручено было завъдывать многочисленными благотворительными учрежденіями, находившимися подъ непосредственнымъ зав'ядываніемъ скончавшейся императрицы.

Между тѣмъ Франція высадила дессанть въ Мореѣ, и союзныя государства (Австрія, Франція, Англія) усиленно стали хлопотать о заключеніи мира и успокоеніи Греціи. Такое посредничество не могло нравиться императору Николаю. Ему, конечно, хотѣлось, чтобы турки съ своими предложеніями обратились къ нему; для этого нужно было нанести сильный ударъ, но пока на европейскомъ театрѣ войны этого не удавалось сдѣлать. Весною 1829 г. Николай Павловичъ выѣхалъ изъ Петербурга въ Варшаву, чтобы вѣнчаться польскою короною; изъ Варшавы онъ съѣздилъ въ Берлинъ, гдѣ велъ переговоры о турецкихъ дѣлахъ; вернувшись для коронованія въ Варшаву, Николай Павловичъ обрадованъ былъ извѣстіемъ о полной и рѣшительной побѣдѣ, одержанной Дибичемъ при Кулевчѣ. Затѣмъ пала Силистрія, Дибичъ перешелъ Балканы и 8 августа овладѣлъ Адріанополемъ. Русская армія до-

шла сюда въ числъ всего около 17.000 чел., но христіанское населеніе Турціи, оказывая русской арміи всевозможныя услуги, ждало только увъренія съ нашей стороны, что оно не будеть покинуто нами; наступалъ, слъдовательно, моментъ, когда можно было исправить допущенныя ошибки и попытаться уничтожить владычество оттомановъ въ Европъ. Императоръ чувствовалъ это; онъ созвалъ въ Петербургъ особый комитетъ изъ самыхъ довъренныхъ лицъ, какъ Кочубей, А. Н. Голицынъ, П. А. Толстой, Нессельроде, Дашковъ и Чернышевъ, для обсужденія вопроса, какое положение должна занять Россія въ случав паденія Оттоманской Порты. Комитетъ пришелъ къ единогласному заключенію — и оно было одобрено государемъ-что для Россіи гораздо выгоднъе сохраненіе Турціи, чъмъ неудобства, сопряженныя съ ея разрушеніемъ; поэтому паденіе Порты признано не соотвътствующимъ истиннымъ интересамъ Россіи. Послъ этого былъ заключенъ Адріанопольскій миръ; Россія получила устье Дуная съ островами; въ Азіивсе побережье до пристани св. Николая, Ахалкалаки и Ахалцыхъ; права Молдавіи и Валахіи были расширены: эти дунайскія княжества стали почти независимы; Сербіи обезпечены права, выговоренныя ей въ 1812 г.; Босфоръ и Дарданеялы объявлялись открытыми для торговыхъ судовъ всъхъ націй, военная контрибуція опредѣлена въ 10 милл. черв. Относительно Греціи Порта обязалась принять условія, выработанныя державами. Первоначально русскія предложенія не шли такъ далеко, чтобы требовать независимости Греціи; но когда начались военныя дъйствія, то Австрія и Англія, въроятно, въ расчеть создать въ Греціи соперницу Россіи на Балканахъ, поспъшили выступить съ проектами независимости Греціи. Императоръ Николай на это вполнъ согласился и, чтобы скоръе кончить дъло, предложилъ Портъ скинуть съ контрибуціи 1 милл. чер. за признаніе независимости Греціи; султанъ охотно приняль это предложеніе.

Императоръ былъ очень доволенъ миромъ; на поведеніе своихъ «союзниковъ» онъ не обратилъ должнаго вниманія: его вниманіе снова обращено было на положеніе дѣлъ на Западѣ. Въ августѣ 1829 г. цесаревичъ Константинъ Павловичъ отправился за границу; оттуда онъ часто писалъ своему державному брату и предсказалъ государю революцію въ Бельгіи. Николай Павловичъ и раньше дѣлалъ неоднократно представленія въ Парижѣ, совѣтуя Карлу Х не отнимать того, въ чемъ онъ присягалъ,—все было напрасно. Вспыхнула іюльская революція 1830 г., и королемъ оказался Луи-Филиппъ; затѣмъ послѣдовала революція бельгійская. Императоръ Николай сначала не хотѣлъ признавать новаго порядка вещей; онъ былъ убѣжденъ, что Австрія и Пруссія раздѣляютъ его взгляды. Велико было его негодованіе, когда онъ узналъ, что оба союзника поспѣшили признать совершившійся фактъ, даже не посовѣтовавшись съ нимъ. «Нашъ языкъ съ Австріей и Пруссіей

долженъ быть всегда тотъ же, надо выяснить имъ опасность того пути, которымъ они идутъ, выяснить имъ, что они удаляются отъ начала союза; что мы никогда не сдълаемъ подобной ошибки, потому что иначе мы будемъ свидътелями неминуемой гибели прекраснаго дъла; выяснить имъ, что во время опасности мы готовы всегда летъть на помощь тъмъ нашимъ союзникамъ, которые вернутся къ прежнимъ нашимъ началамъ; но что въ противномъ случат никогда Россія не пожертвуетъ имъ ни своими деньгами, ни драгоцънной кровью своихъ солдатъ». Вотъ какъ понималъ свою задачу государь въ 1830 г. Ни турецкая война, ни повеление союзниковъ въ 1830 г., ни совъты и убъжденія близкихъ лицъ не заставили его измѣнить основную точку зрѣнія. Борьба со всякимъ проявленіемъ народной воли, въ чемъ бы оно ни выразилось, гдъ бы это не происходило, -- вотъ его ръшение; всякое правительство, исповъдующее эти начала, въ правъ расчитывать на вооруженное содъйствіе русскаго императора. То, къ чему осторожно подходиль Александрь I, то прямо и открыто императорь Николай призналъ своею главною цълью, своею священной обязанностью.

Императоръ Николай призналъ Луи-Филиппа королемъ въ формъ очень обидной и для самого Луи-Филиппа и для Франціи, не назвалъ перваго даже «добрымъ братомъ», какъ это принято между государями; и далъе, въ продолженіе всего царствованія Луи-Филиппа, императоръ Николай наносилъ мелкіе удары самолюбію короля французовъ. Совсъмъ уже было невыгодно изъ-за личныхъ отношеній къ королю терять расположеніе и союзъ сильнаго и богатаго народа.

Въ то же время особый врагъ напалъ на Россію. Еще въ концѣ Александровскаго царствованія въ приволжскихъ губерніяхъ появилась заразительная болъзнь, «cholera morbus», какъ называли ее доктора. Въ 1829 г. холера производила уже сильныя опустошенія въ Оренбургскомъ крат; літомъ 1830 г. она охватила все Закавназье, перешла въ Астрахань, откуда стала распространяться вверхъ по Волгъ, и скоро Саратовъ представилъ ужасную картину города, почти оставленнаго жителями, наполненнаго мертвецами. Болъзнь эта появилась тогда впервые; доктора не знали ни ея свойствъ, ни способовъ распространенія, ни, тѣмъ болѣе, средствъ борьбы съ нею. Николай Павловичь, по первымъ же извъстіямъ объ усиленіи бользни, назначиль комиссію, во главь которой поставилъ министра внутреннихъ дълъ Закревскаго, и лично слъдилъ за ея работами; стали устраивать карантины, но они только стъсняли населеніе и вызывали ропотъ. Въ сентябръ бользнь появилась въ Москвъ. Митр. Филаретъ успокаивалъ народъ, призывалъ его къ молитвъ, власти спъшили объяснить народу болъзнь; немало усилій къ этому приложилъ М. П. Погодинъ: подъ его редакціей выходили особыя въдомости-бюллетени о состояніи города; Погодинъ подражалъ Растопчинскимъ афишамъ 1812 года. Николай Павловичъ поспъшилъ прівхать въ Москву; его прівздъ оживилъ,

подняль падающій духь въ городь. Восемь дней государь провель въ зараженномь городь, обходя больницы, утьшая больныхь, Никто бы не осудиль государя, если бы онь ужхаль изъ зараженнаго города; прівздъ его въ Москву быль подвигомь — это уже черта Николая Павловича: не бояться опасности, самому показывать всьмъ примъръ. Пушкинъ, не пожелавшій тогда открыть своего имени, написаль: «Онъ не бренной смертью окруженъ, нахмурясь ходить межь одрами и хладно руку жметъ чумъ и въ умирающемъ умъ рождаетъ радость». Николай Павловичъ заслужиль эти прекрасные стихи. Хомяковъ по тому же поводу писаль: «каковъ царь! Право, ръдкій примъръ смълости и великодушія. Безъ лести можно его хвалить и въ стихахъ и прозъ». Выдержавъ установленный карантинъ въ Твери, государь возвратился въ Петербургъ. Холера продолжала распространяться.

Совершенно неожиданно 25 ноября 1830 г. государь получиль извъстіе о возстаніи, вспыхнувшемъ въ Варшавъ 17 ноября.—Такъ какъ правиломъ Николая Павловича было не нарушать безъ причины слова, даннаго государемъ, то онъ, по воцареніи своемъ, оставляль устройство Польши и ея отношеніе къ Россіи въ такомъ видъ, въ какомъ опредълились они при Александръ I. Намъстникомъ въ Польшъ былъ Константинъ Павловичъ. Константинъ Павловичь быль характера вспыльчиваго, властнаго, не всегда могъ отдать отчетъ въ своихъ дъйствіяхъ, но къ Польшъ и полякамъ онъ неизмѣнно относился съ любовью. Онъ вполнѣ усвоилъ намъренія покойнаго императора: примирить два народа, сдълать изъ поляковъ върныхъ сыновъ Россіи; Польшъ сохранялось ея привилегированное положеніе; объ обрусвніи Польши не было и рвчи. Императоръ Николай не любилъ Польшу и поляковъ; до возстанія 1830 г. онъ умътъ подавлять въ себъ эти чувства; отношение его Польшъ было безусловно спокойное, хотя, конечно, холодное сравнительно съ отношеніемъ Александра I. Съ вступленіемъ на престолъ Николая Павловича выяснилось, что объ возвращеніи Царству Польскому Западной Руси не можетъ быть и ръчи. Кіевскій военный губернаторъ сталь домогаться, чтобы въ судебныхъ мъстахъ всего края дълопроизводство шло на русскомъ языкъ. Обращено было вниманіе на неудобныя статьи Литовскаго статута, действовавшаго въ то время въ губерніяхъ, присоединенныхъ отъ Польши. Заговоръ декабристовъ раскрыль существование тайныхь обществь въ Царствъ; поляки, уличенные въ сношеніяхъ съ декабристами, преданы были особому суду въ Варшавъ. Дъло это очень интересовало Николая Павловича. Приговоръ послъ 4-лътней волокиты былъ почти оправдательный, потому что, если два лица и были приговорены къ трехлътнему слишкомъ заключенію въ тюрьму, то, за зачетомъ времени, проведеннаго ими подъ стражей, они получили свободу, равно какъ и остальные оправданные. Государь, какъ это видно изъ переписки его съ цесаревичемъ, остался очень недоволенъ такимъ

ръщеніемъ, но, въ концъ-концовъ, странный приговоръ приписанъ быль недостаткамь уголовнаго кодекса Царства. Убъжденный братомъ, что поляки его върные подданные, онъ и самъ заботился о большемъ сближеніи русскихъ съ поляками. По его желанію цесаревичъ прислалъ къ нему поляка унтеръ-офицера, который былъ сдъланъ дядькой при его старшемъ сынъ, наслъдникъ, дабы юный Александръ Николаевичъ вмъстъ съ военными пріемами-польскія войска славились своей выправкой, что составляло предметь гордости Константина Павловича-незамътно выучился и польскому языку. Когда вспыхнула турецкая война, Николай Павловичь хотълъ двинуть польскія войска на театръ военныхъ дъйствій; это было бы, конечно, службою Россіи, и объ арміи на поляхъ битвъ заключили бы тъсный братскій союзь; и въ военномь отношеніи выгола была бы несомнънна: польское войско оказалось бы на театръ военныхъ дъйствій гораздо скоръе гвардіи, шедшей изъ Петербурга. Но цесаревичь употребиль все свое вліяніе и пустиль въ ходъ всѣ доводы, чтобы отклонить государя отъ задуманнаго дѣла; между прочимъ, тутъ онъ произнесъ знаменитую фразу: «война портить солдать», фразу, раскрывающую весь смысль той суровой муштры, которую проводили императоръ Павелъ и Аракчеевъ. Николай Павловичъ уступилъ: въ походъ 1828 — 1829 гг. приняли участіе только нісколько волонтеровь-офицеровь польской арміи. Цесаревичъ постоянно писалъ государю о состояніи умовъ, и всегда весьма успокоительно. Только въ письмъ отъ 13 октября онъ не скрыль, что воть уже нъсколько дней, какъ къ нему поступають анонимныя письма о готовящемся возстаніи, что полиціи до сихъ поръ не удалось поймать авторовъ писемъ, и что «студенты шалятъ».

Между тъмъ возстаніе давно подготовлялось въ Польшь; подъ вліяніемъ французскихъ и бельгійскихъ событій оно вспыхнуло 17 ноября 1830 года. Государь о вспыхнувшемъ мятежъ узналъ 25 ноября и на слъдующій день объявилъ о немъ на разводъ офицерамъ гвардіи. Его настроеніе опредълилось сразу, и когда чрезъ нъсколько времени цесаревичъ, позабывъ свои неудачи, выступилъ ходатаемъ за польское дъло, то Николай Павловичъ поставилъ вопросъ прямо: «Могу ли я выбирать: если изъ двухъ, Россіи и Польши, одна должна погибнуть, кто изъ нихъ долженъ пасть?»

Съ вопросомъ о владѣніи Западною Русью связанъ былъ вопросъ о политическомъ бытіи Россіи, какъ первоклассной державы; допустить образованіе самостоятельной Польши, при такихъ условіяхъ ея возстановленія, конечно, императоръ Николай не могъ. Для Россіи наступило критическое время; попытка Александра миромъ кончить распрю двухъ народовъ оказалась неудачною и не по винѣ русскаго народа. Должно пожалѣть о неудачѣ плана Александра, еще больше о томъ кровопролитіи, которое послѣдовало, о чувствѣ взаимной ненависти, которое поднялось у обоихъ народовъ, но нельзя не признавать неоспоримой истины, что Западная Русь есть

исконная русская земля, и что отчуждение ея отъ Россіи не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ началомъ распаденія Русской имперіи. Гораздо менѣе понятно, на что разсчитывали поляки, вызывая Россію на неравный бой, и если у нихъ былъ расчетъ на иноземное вмѣшательство, то тѣмъ основательнѣе политика Николая Павловича.

Мятежъ очень озаботилъ государя. Сначала онъ тревожился ва судьбу своего брата; конечно, ни слова упрека не вышло изъ усть императора Николая. Императоръ не прочь быль отъ примирительнаго образа дъйствій; онъ даже приняль двухъ поляковъ посланцевъ, Любецкаго и Езерскаго, хотя какъ частныхъ лицъ. Но миссія эта ни къ чему не привела; довольно сказать, что Езерскій предлагалъ отправить его, Езерскаго, въ Варшаву съ такими словами: «Поляки! Я недоволенъ вами, вы измънили чести, но я даю вамъ возможность поправить это: немедленно же идите въ Галицію и Познань, я вамъ ихъ дарю». Императоръ былъ очень огорченъ, что усмиреніе возстанія затянулось; Дибичъ дъйствоваль очень вяло, возстаніе разрасталось и перекинулось въ Литву и на Волынь; сеймъ избралъ новаго короля въ лицъ Адама Чарторыжскаго, котораго Николай Павловичъ и называлъ «мой преемникъ Адамъ I». Въ самомъ концъ мая отъ холеры скончался Дибичъ, а 15 іюня 1831 г. и Константинъ Павловичъ въ Витебскъ. 22 іюня вспыхнуль холерный бунть въ Петербургъ; 23-го Николай Павловичъ прибылъ въ Петербургъ, провхалъ на Свиную и усмирилъ взволнованный народъ твердыми, сильными словами. Едва сталъ успокаиваться Петербургъ, какъ получены были извъстія о страшномъ бунтъ въ военныхъ поселеніяхъ; холера, конечно, была предлогомъ: военные поселенцы обвиняли въ невъдомой бользни офицеровъ и врачей и избивали ихъ; войска дъйствовали противъ мятежниковъ очень вяло; во время этого ужаснаго бунта, сравнительно недалеко отъ столицы, обнаружилась вся опасность военныхъ поселеній: эту большую силу искусные люди могли направить по-своему; къ бунтующимъ поселянамъ стали присоединяться помъщичьи крестьяне. Но взбунтовавшеся поселяне скоро одумались и послали ходоковъ просить прощенія у государя; гссударь приняль ихъ, говориль имъ строго; въ военныя поселенія послань быль гр. А. О. Орловь, а затьмь повхаль и самь Николай Павловичъ. Виновные преданы были военному суду; постепенно военныя поселенія были очень сокращены; къ 27 августа была взята Варшава Паскевичемъ, назначеннымъ на мъсто Дибича.

## III.

## Внутренняя политика Николая Павловича въ 30-хъ и 40-хъ годахъ.

Замиреньемъ Польши окончилась бурная эпоха 1830—1831 гг. жизни Николая I. Характеръ государя, его взгляды сложились давно; но, преданный памяти своего старшаго брата, онъ считалъ

долгомъ поддерживать по мъръ силъ и возможности его установленія. Священный союзъ, Польша со своимъ привилегированнымъ положеніемъ и военныя поселенія-воть тѣ главныя новости, которыя императоръ Николай получилъ въ наслъдство отъ Александра. Последнія двё почти погибли въ эту бурную смутную эпоху; это развязывало руки императору; особенно Польша служила значительнымъ препятствіемъ въ его системъ, какъ внутренней, такъ и внъшней. Присущее ему чувство справедливости заставляло его сперживать нъсколько проявленія своей воли въ управленіи Россіей, разъ онъ долженъ быль это ділать по отношенію къ Польші. Въ последней онъ былъ государь конституціонный, - отсюда рядъ новыхъ понятій, которыя не могли не оставить слеповъ въ пентельности императора Николая. Теперь этого не было; событія 1830-1831 гг., счастливо закончившіяся, окончательно образовали духовный обликъ императора Николая; онъ вышелъ изъ нихъ правителемъ законченнымъ, зрълымъ и даже опытнымъ. Опытъ былъ односторонній: волненія Польши, волненія военныхъ поселеній, бунтъ холерный, чумный въ Севастополъ; границей — нъза сколько революцій. Куда ни бросаль онь свой взорь, всюду видълъ необходимость твердой, сильной власти. Если и раньше онъ мало былъ склоненъ къ проявленію общественной самод'ятельности, если и раньше немного онъ ждалъ отъ содъйствія населенія, то отнынъ онъ не ждаль отъ общества ничего. «На Бога надъйся, самъ не плошай», говорилъ онъ не разъ и все управление взялъ на себя, по частямъ передовъряя его сравнительно немногимъ лицамъ, пользовавшимся его довъріемъ.

Послъ бурной эпохи 1830—1831 гг. 17—18 лътъ до Венгерской кампаніи Россія наслаждалась миромъ, и императоръ Николай могъ свободно и спокойно посвятить себя работъ по внутреннему управленію. Самодержавіе полное, ничьмъ не ограниченное кромь совъсти монарха и завътовъ христіанства-вотъ основное начало системы императора Николая. Конечно, его власть и до этого времени была настолько неограничена, что, казалось, дальше некуда было и итти. Императоръ Николай хотълъ уничтожить даже всякую тънь умаленія его власти, которая могла падать на него со стороны окружающихъ его государственныхъ установленій. Гр. Клейнмихель испросилъ высочайшее разрѣшеніе по вѣдомству министра внутреннихъ дълъ, не сказавъ ни слова послъднему; послъдній долго возражалъ, и, наконецъ, дъло дошло до Государственнаго Совъта; но когда государь узналь объ этомъ, онъ сказаль: «И меня тамъ будуть судить; надъюсь, что мнъ не запретять приказывать». Послѣ этого въ Государственномъ Совѣтѣ никто не рѣшился отмѣтить нарушение порядка гр. Клейнмихелемъ; сдълалъ это наслъдникъ престола, -- сдълалъ, въроятно, по указанію государя, и, тъмъ не менъе, въ журналъ замъчание наслъдника изложено было, какъ высочайшая резолюція. Когда Комитеть Министровь на томъ основаніи, что по закону дѣти-дворяне не лишаются своего достоинства за преступленія отцовъ, рѣшился было въ 1831 г. нѣсколько заступиться за права дворянства по поводу проекта отдачи въ кантонисты дѣтей виновной польской шляхты, государь очень разсердился, увидѣвъ въ этомъ отступленіе отъ вопроса. Комитетъ долженъ былъ, по мнѣнію государя, указать ему удобнѣйшіе способы къ исполненію его воли, а вовсе не основанія для отмѣны ея.

Совершенно такъ же государь относился къ Синоду. Николай Павловичь быль искренно върующій и набожный человъкь. Но въра его была спокойная и разсудительная; православную церковь онъ признавалъ неотдълимою отъ русской народности, чтилъ и берегъ ее отъ всякихъ покушеній извив и изъ ея среды: онъ строго относился къ старов рамъ, къ сектантамъ; но онъ хотъпъ знать ни свободы въ церкви, ни свободной церкви: его отношение къ въръ отличалось великорусской преданностью, но безъ тѣни увлеченія: государство оберегаетъ церковь, а церковь за это поддерживаеть существующій государственный порядокь; ни малъйшаго вмъшательства въ дъла государственныя со стороны представителей церкви государь не терпълъ; какъ человъкъ строгаго порядка не допускаль онь и излишняго усердія вь діль віры. Къ Синоду государь относился какъ ко всякому другому подвъдомственному учрежденію, и въ немъ онъ ръшительно не любилъ отдъльныхъ мнъній, разнотласій. «Въ догматахъ въры, —писаль онъ, разногласія быть не можеть и не должно; посему впредь строго запрещаю вамъ входить съ подобнымъ докладомъ, который совершенно выходить изъ всякаго приличія». Но и единогласныя мижнія Синода, особенно по бракоразводнымъ дъламъ, иногда отвергались государемъ; бывали случаи, что онъ приназывалъ признать законными браки, которые канонически не допускались. Главный сотрудникъ императора Николая по духовнымъ дъламъ, гр. Н. А. Протасовъ (1836 — 1855 г.), пользовался исключительнымъ довъріемъ государя и въ Синодъ распоряжался самовластно; знаменитъйшій іерархъ русской церкви Филаретъ московскій пробовалъ было отстаивать ніжоторую самостоятельность членовь синода; но Протасовъ искусно подвелъ его подъ неудовольствіе государя, когда у студентовъ академіи оказались листы съ неправильнымъ переводомъ священнаго писанія; Филареть счель нужнымъ въ 1842 г. просить объ отпускъ въ епархію свою, и Николай Павловичъ написаль: «можетъ вать»—и болве Филаретъ уже не быль вызываемъ въ Синодъ; съ другими архіереями Протасовъ обращался еще круче.

По усмиреніи возстанія императоръ Николай принялъ цѣлый рядъ мѣръ, которыя должны был на будущее время сдѣлать невозможной междоусобную войну въ Россіи. Политику государя въ Польшѣ проводилъ снабженный особыми полномочіями намѣстникъ, Паскевичъ, гр. Эриванскій, кн. Варшавскій. «Я твердо устою,—писалъ Николай Павловичъ,—въ рѣшимости ни на волосъ не отступать

отъ принятыхъ правилъ и чѣмъ они (поляки) будутъ хуже, тѣмъ я строже буду и тѣмъ хуже для нихъ». Польша сохранила свое особое устройство съ нѣкоторыми ограниченіями, отдѣльное управленіе, свои законы и языкъ. Правительство и здѣсь обратило особое вниманіе на воспитаніе юношества, расчитывая образовать новое поколѣніе въ духѣ болѣе благопріятномъ для Россіи. Далѣе вниманіе правительства привлекло положеніе крестьянства; были введены обязательные договоры, которыми регулировались отношенія крестьянъ и землевладѣльцевъ. Въ царствѣ Польскомъ правительство надѣялось со временемъ имѣть классы населенія, на которые оно впослѣдствіи могло бы опереться; въ общемъ и императоръ Николай, и кн. Паскевичъ держали этотъ край въ повиновеніи вооруженною силой; большая армія, опиравшаяся на нѣсколько первоклассныхъ крѣпостей, стояла въ царствѣ.

Другое дъло — Западная Русь. Политика императора Николая въ этомъ краю значительно отличается отъ его политики. До польскаго возстанія 1830—1831 г. правительство не совсъмъ ясно понимало, что это край русскій; почти 35 лѣтъ отъ вступленія Павла I на престоль — правительство наше не принимало никакихъ мъръ для болъе тъснаго соединенія края съ коренной Россіей. Вступивъ въ борьбу съ поляками, Николай Павловичъ не могъ не замътить, что господствующее численно населеніе западнаго края—русское, испов'єдующее частью православную въру, частью уніатскую; это русское населеніе были кръпостные крестьяне, находившіеся во владініи поміщиковъ-поляковъ; затъмъ мъщане и духовенство, оборонявшееся отъ католичества. Въ политикъ своей императоръ Николай не опирался на низшіе элементы общества; онъ опирался на бюрократію, на войска, на дворянство, но въ Западномъ крав онъ измвнилъ свою систему. Положеніе западно-русскаго, особенно білорусскаго, крестьянства и православіе было печальное въ высшей степени. Голодъ 1822 г. раскрылъ предъ правительствомъ ужасную картину нищеты Бѣлоруссіи. Жалкому состоянію здісь русскаго народа соотвітствовало и жалкое состояніе православной западной русской церкви: бъдное до нищенства, сгорбленное нуждою, загрубъвшее духовенство; полустнившія, деревянныя, пустыя православныя церкви, только по крестамъ отличавшіяся отъ синагогъ, — такова картина положенія господствующей церкви въ Западной Руси. Послъ усмиренія возстанія учрежденъ быль Западный комитеть. Обращено было внимание на внъшность храмовъ; ежегодно стали отпускать 150.000 р. асс. на три юго-западныхъ губерніи для постройки каменныхъ церквей; правительство приглашало богатыхъ землевладъльцевъ, между которыми были православные, строить такія же церкви въ своихъ земляхъ; назначено было жалованье духовенству и пр. Еще при Александръ I управленіе уніатской церковью отділено было отъ управленія церковью римско - католической. Послъ 1831 г. Д. Н. Блудовъ,

министръ внутреннихъ дълъ, по волъ государя рядомъ послъдовательныхъ мёръ уничтожилъ почти все, что различало и отдёляло уніатовь оть православной церкви, и все, что сближало ихъ съ Римомъ; были преобразованы семинаріи, запрещено посылать воспитанниковъ въ Виленскую католическую семинарію, введена славянская библія и катихизись Филарета, въ уніатскихъ церквахъ устроены иконостасы, вынесены органы, переходы изъ уніи въ католичество; діятельнаго помощника въ дълъ возсоединении уніатовъ государь нашелъ въ Іосифъ Съмашко, который быль впоследствіи Литовскимь митрополитомь. Съ 1837 г. Съмашко сталъ отбирать отъ высшаго уніатскаго духовенства подписки о желаніи возсоединиться съ православной церковью, при чемъ принималъ некоторыя меры противъ техъ, кто отказывался давать подписки; затъмъ епископы уніаты составили соборное постановление о возсоединении, подкръпленное подписями 1305 духовныхъ лицъ, —и 25 марта 1839 г. Синодъ принялъ западнорусскую уніатскую церковь въ общеніе съ православною.

При усмиреніи возстанія русскіе крестьяне этого края оказали большія услуги правительству и войскамъ: они захватывали и представляли властямъ дворянъ, принимавшихъ участіе въ возстаніи, или даже только подготовлявшихся къ тому. Въ началъ возстанія фельдмаршалъ Сакенъ объявилъ населенію: «вы уже никогда не будете принадлежать тъмъ помъщикамъ, которые возстануть противъ законной власти». Теперь военныя власти стали домогаться, чтобъ крестьянъ, справедливо донесшихъ на своихъ господъ, освобождать отъ кръпостной зависимости. Свободы крестьяне, однако, не получили, такъ какъ имънія даже обвиненныхъ помъщиковъ переходили или къ ихъ родичамъ или, какъ казенныя, сдаваемы были аренду мъстнымъ землевладъльцамъ; понятно, что землевладъльцы мстили крестьянамъ, тъмъ болъе, что мъстное начальство состояло изъ уроженцевъ края. Правительство увидъло свою ошибку и до извъстной степени постаралось ее исправить введеніемъ въ юго-западномъ крать «инвентарей», т.-е. описей, въ которыхъ точно изложено было все то, что предоставлялось въ пользованіе крестьянь, а равном'єрно и всі платежи, которые съ нихъ слъдовали. Эти мъры, значительно улучшившія положеніе крестьянъ трехъ юго-западныхъ губерній, проведены успѣшно въ кіевскомъ генераль-губернаторствѣ Д. Г. Бибиковымъ, немало потрудившимся надъ закръпленіемъ этого края за Россіей; въ Бълоруссіи и Литвъ дъло составленія инвентарей шло медленнъе. Положеніе крестьянь этого края осталось чрезвычайно тяжелымь; неурожаи повторялись періодически, дворяне были обременены долгами и продовольственными ссудами такъ, что многіе рады были бы развязаться съ крестьянами. По крайней мъръ, когда въ 1847 г. Николай Павловичъ объявилъ свое неудовольствіе витебскому дворянству за то, что инвентари составлялись слишкомъ медленно,

то дворянство просило дозволить ему обсудить корентое измѣненіе въ бытѣ крестьянъ и проявило желаніе даже даровать крестьянамъ совершенную свободу. Изъ этого, однако, ничего не вышло, и въ 1853 г. изъ крестьянъ Витебской и Могилевской губерній (свыше милліона душъ въ обѣихъ) девять десятыхъ находились въ крайней нищетѣ. Государь опять повелѣлъ взять строжайшія мѣры, чтобы инвентари были кончены поскорѣе.

Немного вышло и изъ другихъ мъръ правительства въ Западномъ крат; правда, Литовскій статутъ былъ отмѣненъ, но стремленіе правительства имъть здъсь русскую администрацію не удалось. Почти предъ своею смертью императоръ Николай прочелъ письмо митр. Іосифа къ гр. Протасову, въ которомъ митрополитъ жаловался, что православное население Виленской и Гродненской губерній зависить почти совершенно оть произвола католиковь: и помъщики, и власти полицейскія и судебныя въ громадномъ большинствъ принадлежали къ католической въръ. Рядъ серьезныхъ мъръ принятъ былъ противъ дворянства Западнаго края; государь быль очень вооружень противь шляхты, считавшейся дворянами, но не имъвшей обыкновенно земельной собственности: «шляхта, писаль государь, — есть тоть сбродь людей, который доискивается дворянства, не имъя на то ни права, ни документовъ, шатается безъ занятій или находится въ услуженіи и составляеть классь самый вредный и развратный». Было приступлено къ повъркъ и разбору правъ шляхты; въ 1840 г. государь сдълалъ замъчаніе, что дъло идетъ очень медленно; къ концу царствованія слишкомъ 80.000 чел., т.-е. чуть не половина шляхты, были лишены дворянскихъ правъ и зачислены въ подушный окладъ.

По отношенію къ настоящему дворянству Западнаго края государь пъйствоваль иначе; какъ и до возстанія онъ непремънно хотълъ втянуть ихъ въ большее общение съ остальной Россией. Николай Павловичъ всегда держался того взгляда, что дворяне должны служить государству, что если этого прямо законъ не требуеть, то требуеть этого честь. Просматривая списки дворянь западныхъ губерній, государь убъдился, что они ръшительно уклоняются отъ службы. Тогда государь (въ 1852 г.) предписалъ дворянъ неправославныхъ, уроженцевъ западныхъ губерній, отдавать на службу по достиженію ими 18 лѣтъ. Всѣ эти мѣры, однако, успъха не имъли и большею частію были отмънены въ началъ новаго царствованія. Конечно, указанныхъ мёръ было слишкомъ недостаточно для того, чтобы изъ забитаго въками народа образовать стойкіе и сознательные ряды борцовъ за народное діло. Ділать для западно-русскаго народа больше императоръ не хотълъ: это шло бы въ разръзъ съ общей его системой; то, что онъ дълалъ, онъ дълалъ подъ вліяніемъ мотивовъ политическихъ, и политика его въ этомъ краъ лишена была воодушевленія. По этимъ же причинамъ государю не легко было найти сотрудниковъ горячихъ и убъжденныхъ. Исключая мъстныхъ уроженцевъ, какъ Іосифъ Съмашко и др., вліяніе которыхъ было случайное и преходящее, можно назвать Д. Н. Блудова, Д. Г. Бибикова, Протасова, какъ лицъ, сочувствовавшихъ дълу; большинство же дъятелей мъстныхъ и въ центръ не осмъливались, конечно, возражать государю прямо, такъ какъ даже Комитетъ Министровъ получалъ замъчанія за косвенныя возраженія по дъламъ Западнаго края, но зато они замедляли дъла, смотръли на многое сквозь пальцы, тъмъ болье, что имъ и не привычно было вести политику антидворянскую, да они и опасались, какъ бы возрожденіе народныхъ массъ въ Западной Руси не передалось въ коренныя губерніи. Общій результатъ неутъщителенъ: несмотря на большую работу 1831—1855 гг., Западный край, какъ показали событія второго польскаго возстанія, вовсе не былъ обезпеченъ за Россіей, и съ 1863 г. пришлось приниматься сызнова за старыя мъропріятія.

Политика императора Николая I въ Западной Руси получаетъ яркое освъщеніе сравнительно съ образомъ дъйствія правительства въ Прибалтійскомъ крав. Освобожденные отъ зависимости крестьяне Прибалтійскаго края оставались въ очень тяжеломъ экономическомъ положеніи, такъ какъ земельныхъ надівловъ они не получили. Выведенное изъ терпѣнія нуждою и безправіемъ эстонское и латышское населеніе края въ сороковыхъ годахъ массами стало переходить въ православіе, расчитывая и на лучшую будущность, и на избавленіе отъ власти нізмецкаго лютеранскаго духовенства. Казалось бы, что соображенія и политическія и религіозныя должны были бы заставить правительство православнаго государства содъйствовать увеличенію православной паствы; изъ среды мъстнаго православнаго духовенства нашлось немало лицъ, которыя усердно взялись за обращение эстовъ и латышей въ православіе. Но м'трами правительства движеніе это было остановлено, какъ вызванное желаніемъ получить матеріальныя выгоды и недовольствомъ отношеніями къ пом'вщикамъ: въ Прибалтійскомъ краѣ правительство дъйствовало совершенно наперекоръ своимъ дъйствіямъ въ Западномъ крат. Объясненіе этому мы найдемъ опять-таки въ личныхъ отношеніяхъ императора Николая къ дворянству Прибалтійскаго края; насколько не любилъ онъ польскаго дворянства, столько же уважалъ дворянство немецкое, несмотря на то, что прибалтійское дворянство не скрывало своихъ стремленій, которыя не могли нравиться императору Николаю: оно упорно домогалось, чтобы за нимъ оставлены были всѣ привилегіи, вытекавшія изъ довольно сомнительныхъ актовъ XVI вв., чтобы для трехъ губерній края учреждено было особое верховное мъсто для судебныхъ дълъ, т.-е. чтобъ компетенція Сената не простиралась на эти три губерніи, чтобы дворянство имѣло право завѣдывать Дерптскимъ университетомъ, а желаніе, нъсколько разъ высказанное императоромъ, чтобъ языкомъ

правительственных учрежденій въ краї быль русскій, встрітило возраженія со стороны дворянства; въ 1849—1850 гг. пришлось отложить введеніе русскаго языка въ краї, такъ какъ не было достаточнаго числа лиць, знающихъ русскій языкъ. Ціль, поставленная Николаемъ І, достигнута была только при Александріз III. Несмотря на все это, Николай Павловичь къ дворянству края относился чрезвычайно благожелательно и лица этого происхожденія преобладали на высшихъ степеняхъ служебной іерархіи. Такимъ образомъ, окраинная политика императора Николая лишена системы, она далеко не принципіальная, напротивъ, направленіе ея зависіть отъ временныхъ соображеній, даже чувствъ.

Переходя къ внутренней дъятельности императора Николая І въ періодъ 1831 — 1848 гг., отмътимъ прежде всего появленіе Свода Законовъ, столь давно жданнаго. Конечно, этотъ сводъ далекъ былъ отъ совершенства, нечего и сравнивать его съ законодательствомъ Юстиніана или кодексомъ Наполеона; спеціальная критика давно указана въ Сводъ много ошибокъ, пропусковъ, неточностей, противоръчій, даже невърныхъ началъ. Но при всемъ Сводъ остается великимъ твореніемъ, лучшимъ памятникомъ императору Николаю и его главному сотруднику въ этомъ дълъ, М. М. Сперанскому: выбрать 42.000 статей, расположить ихъ въ порядкъ систематическомъ-работа гигантская; появление Свода не только устраняло текущія затрудненія въ познаніи законовъ, но и было надежнымъ фундаментомъ для настоящихъ кодификаціонныхъ работъ; ученики Сперанскаго-Д. Н. Блудовъ и другіе-могли уже къ 1845 г. приготовить новое Уголовное уложеніе, нъсколько смягчавшее суровыя наказанія того въка. Всегда внимательный и осторожный Николай Павловичь сейчась же замѣтиль и заволновался, когда оказалось, что число арестантовъ въ 1847 г. значительно превысило число ихъ же за 1845 г. (15 т. чел. противъ 10 т. чел.); но выяснилось, что ослабление репрессій туть не при чемъ, такъ какъ увеличилось число мелкихъ преступниковъ. Сводъ законовъ и предшествовавшее ему Полное Собраніе Законовъ дали возможность, вмъстъ съ тъмъ, поставить на твердыхъ началахъ юридическое образованіе въ странь: посль появленія ихъ стала возможна наука русскаго права.

Слѣдующая важная реформа — реформа денежнаго обращенія. Послѣ Отечественной войны количество выпущенныхъ ассигнацій достигло 834 милл. р., курсъ ихъ на серебро чрезвычайно упаль — до 25 к. сер. за 100 к. асс. и даже до 20 к. за 100; чтобы удержать ихъ отъ дальнѣйшаго паденія, постановлено было всѣ платежи взыскивать и производить ассигнаціями. Затѣмъ, начиная съ 1817 г., Гурьевъ, тогдашній министръ финансовъ, приступилъ къ сокращенію числа ассигнацій; внѣшніе займы, превышеніе вывоза надъ ввозомъ увеличили въ государствѣ количество металлической монеты; курсъ ассигнацій немного под-

нялся. Преемникъ Гурьева Е. Ф. Канкринъ (1823—1844 г.) постепенно началъ расширять обращение металлической монеты; онъ совершенно отказался отъ идеи выкупить всѣ ассигнаціи, но для того, чтобъ наше денежное обращеніе было устойчиво, чтобы устранить народные лажи, которыми спекулянты пользовались въ явный ущербъ населенію, Канкринъ монетною единицею предложилъ сдѣлать серебряный рубль, производить всѣ расчеты этою монетою и узаконить при этомъ отношеніе ассигнацій къ серебряному рублю. Манифестомъ 1 іюля 1839 г. объявлены были начала этой реформы, при чемъ курсъ серебра былъ установленъ такъ: 1 р. сер. — 3 р. 50 к. асс.; черезъ четыре года 1 іюля 1843 г. введены были кредитные билеты, которые казначейство обмѣнивало на серебро по ихъ нарицательной стоимости, рубль за рубль. Реформа эта устранила очень много злоупотребленій.

Къ этому же періоду относится д'вятельность одного изъ главныхъ и блестящихъ сотрудниковъ императора Николая I, С. С. Уварова, министра народнаго просвъщенія (1833 — 1849). Этому министру удалось провести въ жизнь тѣ политическіе принципы, которые государь указаль еще въ 1826 г.; С. С. Уварову принадлежить философское опредъленіе политики Николая І, какъ основанной на началахъ православія, самодержавія и народности: школа должна быть предана православной въръ, чужда всякихъ мистическихъ ученій, откуда бы они не исходили; она воспитываетъ подрастающее поколъніе въ преданности самодержавію, охраняя его отъ либеральныхъ ученій; школа была народной, такъ какъ она считала Россію самостоятельною, возмужалою, ненуждающеюся въ заимствованіяхъ съ Запада. Эта офиціальная Уваровская доктрина никоимъ образомъ не должна быть смъшиваема со слагавшеюся тогда доктриною славянофильскою, съ которой она имъетъ внъшнее сходство, ибо славянофилы видъливъ русскомъ народъ, въ славянскомъ племени, олицетворение высшихъ въчныхъ началъ любви и свободы, не укладывавшихся въ рамки Уваровскаго опредъленія, и мечтали о свободномъ соединеніи всёхъ славянскихъ народностей подъ главенствомъ Москвы, Уваровъ же признавалъ эти мечты вредною игрою фантазіи. Въ дух системы императора Николая Уваровъ усилилъ въ своемъ въдомствъ бюрократическое начало, въ средней школъ онъ провель классическую систему, принятую еще комитетомъ 1826 г., какъ основу образованія; университетамъ при немъ данъ былъ новый уставъ, — уставъ 1835 г., по которому значительно сокращена автономія университетовъ: уничтоженъ университетскій судъ, усилена власть попечителя надъ университетомъ, университетъ непосредственно подчиненъ попечителю; должности ректора и профессоровъ оставлены выборными, хотя министръ получилъ право и назначать профессоровъ по своему усмотренію. Зато значительно

улучшилось матеріальное положеніе университетовь; императорь Николай I охотно покровительствоваль науків и искусству, съ тімь, однако, непреміннымь условіємь, чтобы они служили государству; въ университетахь открыть быль цілый рядь новыхь каеведрь; конечно, у нась не хватало ученыхь, а къ заграничнымь ученымь и университетамь Николай Павловичь всегда относился нісколько подозрительно; поэтому, чтобы не посылать молодыхъ ученыхь за границу, быль основань профессорскій институть въ Дерпті; но были отправляемы молодые ученые и за границу: тамь закончили свое образованіе Неволинь, Пироговь, Грановскій, Иноземцевь, позже Соловьевь, Срезневскій, Григоровичь и мн. др.; къ сороковымь годамь университетское преподаваніе было очень поднято; въ исторіи Московскаго университета эти годы едва ли не лучшіе.

Русская наука въ царствованіе Николая сділала безусловно весьма значительный шагь впередь, благодаря поддержкъ правительства. Хотя императоръ отрицательно относился нъ мечтаніямъ онъ, тъмъ не менъе, учредилъ славянофиловъ. ситетахъ каоедры славянскихъ языковъ и тъмъ не мало способствовалъ и сближенію молодого русскаго ученаго міра съ міромъ славянскимъ, и ознакомленію русскаго общества со славянствомъ. Наука русской исторіи им'веть особыя причины быть благодарной Николаю Павловичу: онъ не только щедро поддерживалъ ученыхъ, трудное дъло собиранія письменныхъ источниковъ древней нашей исторіи сділаль діломъ государственнымь, учредивь для этого Археографическую комиссію; благодаря его заботливости, развитіе отечественной исторіи не зависъло уже отъ того, найдутся ли просвъщенные любители науки и меценаты, готовые жертвовать свои деньги на изданіе источниковъ.

Очень большое внимание Николай Павловичъ въ 1831 — 1848 гг. посвятилъ крестьянскому населенію своей Имперіи. Въ 1833 г. Россію постигъ сильнъйшій неурожай, первый большой неурожай въ это царствованіе; онъ охватиль 28 губерній и областей. Хлъбныхъ запасовъ не было; крестьяне мъстами ъли хлъбъ съ примъсью лебеды, желудей, дубоваго листа; толпы нищихъ, среди которыхъ были не только мъщане, но и отставные чиновники и офицеры, осаждали власти, требуя, чтобы ихъ спасли отъ голодной смерти; скоть во многихъ мъстахъ паль за отсутствіемъ корма; помъщики, даже крупные, часто совершенно не могли оказывать необходимую помощь своимъ крестьянамъ. Императоръ Николай при первыхъ же въстяхъ разослалъ по пострадавшимъ губерніямъ своихъ генераловъ и флигель-адьютантовъ. Рапорты этихъ лицъ развернули предъ нимъ страшную картину народнаго бъдствія; его отмътки: «ужасно читать», «немедленно же отправить по эстафету предписаніе», «немедленно разсмотръть въ Комитетъ Министровъ и опредълить, въ какой степени помочь можно, и сейчасъ же мнъ предста-

вить, не позже завтра вечеромъ», указываютъ, насколько онъ былъ потрясенъ и взволнованъ. Помощь поселянамъ было оказана щедро; всего на борьбу съ бъдствіемъ отпущено было почти 30 м.р., сумма по тому времени огромная. При обсужденіи мъръ помощи населенію въ 1833 г. съ жаромъ ухватились за идею устроить общественныя работы, чтобы дать населенію деньги, но не въ видъ развращающей даровой помощи, а какъ плату за трудъ. Идея эта очень понравилась государю; работы были назначены, но устроить ихъ такъ, чтобы къ нимъ можно было привлечь хотя бы только значительный проценть пострадавшихъ, оказалось невозможнымъ. Въ 1839 г. снова былъ неурожай, хотя и меньшій, чёмъ въ 1833 г.; поселянамъ отпущено было въ помощь 9.500.000 р. асс.; въ 1840 г. опять пришлось отпустить 35 милл. р. асс.; въ 1846 — 1847 гг. снова быль частный неурожай; до чего дёло дошло въ Бёлоруссіи, показываетъ донесеніе г.-ад. П. Н. Игнатьева въ 1853 г.: проъзжая по Витебской и Могилевской губерніямь, царскій посланець находиль цълыя деревни, въ которыхъ нельзя было отыскать куска хлібба; містами подавали хліббь, видомъ весьма похожій на торфъ, въ Витебской губерніи крестьяне почти не тіли хлтба, а питались грибами — и это въ краю, въ которомъ правительство хотъло поднять крестьянство.

Николай Павловичъ понималъ, что обыкновенными мърами дълу не поможешь-и вопросъ о кръпостномъ правъ, объ освобожденіи крестьянъ не сходилъ со сцены въ царствованіе императора Николая; въ это царствованіе собрано было десять секретныхъ и тайныхъ комитетовъ, которые последовательно обсуждали вопросъ съ разныхъ точекъ зрвнія; помещики некоторыхъ губерній (Витебской, Смоленской, Тульской) получали отъ государя позволеніе представить ему свои соображенія по этому трудному, но основному вопросу русской жизни. Ръчь государя въ 1842 г. въ засъдании Государственнаго Совъта яснъе всего опредъляетъ его точку зрѣнія: «крѣпостное право въ нынѣшнемъ его положеніи, —сказалъ онъ, -- есть зло для всъхъ ощутительное и очевидное, но прикасаться къ оному теперь было бы зломъ, конечно, еще болъе гибельнымъ»; сдёлавъ ссылку на примёръ Александра I, потомъ отказавшагося отъ мысли даровать свободу крепостнымъ людямъ, государь прибавиль: «я также на сіе никогда не ръщусь». Николай Павловичъ желалъ прежде подготовить почву для освобожденія, затъмъ найти удобнъйшіе способы для облегченія выхода крестьянъ изъ крѣпостной зависимости, наконецъ, улучшить крѣпостной бытъ. Несомнънно, что теоретическая сторона вопроса въ Николаевское время было выяснена достаточно; число сторонниковъ освобожденія росло; способствовали этому какъ литература, такъ и экономическое развитіе страны. Въ 40-хъ годахъ на фабрикахъ московскаго района стали предпочитать вольныхъ рабочихъ кръпостнымъ, поссессіоннымъ; понятно, что для сколько-нибудь сложнаго,

отвътственнаго труда кръпостной уже не годился. Даже области земледѣльческаго хозяйства ростъ цѣнъ на указывалъ, что для дворянскаго сословія было выгоднъе сохранить за собой землю и развязаться съ крестьянами. Обсужденія этого вопроса въ многочисленныхъ комитетахъ привело правительство также къ весьма важному выводу, — къ сознанію вреда безземельнаго освобожденія. Но въ практическомъ отношеніи для освобожденія крестьянъ сділано было немного. Въ 1842 г. былъ изданъ законъ объ «обязанныхъ» крестьянахъ, по которому помѣщики, по побровольному соглашенію съ крестьянами, получали право, сохранивъ за собою землю, сдавать ее крестьянамъ въ продолжительную аренду на точно опредъленныхъ условіяхъ. Государю казалось, что дворяне потому ръдко прибъгаютъ къ закону 1803 г., что не желаютъ разставаться съ своими землями, и, утверждая новый законъ, государь расчитываль, что онь будеть имъть широкое примънение: на пълъ. однако, законъ 1842 г. имълъ еще менъе примъненія, чъмъ законъ о свободныхъ хлъбопашцахъ: на основании его перешло въ «обязанные» только 24.708 душъ. Закономъ 1847 г. 8 ноября было дозволено крестьянамъ имъній, продаваемыхъ съ аукціона, выкупаться на волю - этимъ закономъ успъли воспользоваться толь-964 души и въ 1849 г. онъ былъ пріостановленъ въ виду опасеній, что крестьяне нарочно будуть доводить владівльцевь до несостоятельности, чтобы понизить на торгахъ цёну селеній и т. д. По вопросу объ ограничении повинностей крестьянства Николаевское время не внесло новаго, кром' введенія инвентарей въ югозападномъ крат; это былъ очень крупный шагъ впередъ, но онъ имълъ только мъстное значеніе. Власть помъщика наказывать кръпостныхъ была теперь точно опредълена въ законъ, -- суть дъла отъ этого, конечно, только проиграла. Право помъщика ссылать кръпостныхъ въ Сибирь было видоизмънено въ право отсылать кръпостныхъ отъ себя, дальнъйшею же судьбою такихъ лицъ распоряжалось государство; продажа крестьянъ безъ земли не была запрещена, но запрещено при продажѣ дробить крестьянскія семьи.

Сильнымъ возраженіемъ противъ освобожденія крестьянъ было положеніе казенныхъ экономическихъ крестьянъ (государственныхъ): совершенно правильно указывали, что и въ хозяйственномъ, и въ нравственномъ отношеніи крестьяне государственные стояли ниже крестьянъ помѣщичьихъ. Объясняется это тѣмъ, что казенные крестьяне были самою беззащитною частію населенія Россіи; среди помѣщиковъ всегда были такіе, которые понимали, что благосостояніе ихъ самихъ связано съ крѣпкимъ хозяйственнымъ бытомъ ихъ крестьянъ; казенные же крестьяне, управляемые чиновниками . Министерства Финансовъ, были предметомъ эксплуатаціи гсѣхъ мѣстныхъ властей, которымъ только не лѣнь было брать съ нихъ; уже одно то, что они состояли въ Вѣдомствъ Финансовъ, невыгодно

отражалось на нихъ: министерство видѣло въ нихъ прежде всего статью государственнаго дохода и стремилось къ возможно высокой нифрѣ дохода; оно очень слабо защищало интересы крестьянства предъ мъстной администраціей и земской полиціей, а главное-отдавало казенное крестьянство въ почти полное распоряжение откупщиковъ. Слишкомъ извъстенъ ужасный вредъ, нанесенный русскому населенію продажею водочныхъ питій; но изъ всъхъ формъ продажи этой-откупная система горшая; а между тъмъ въ казенныхъ селеніяхъ откупщики вели себя какъ хозяева, нарочно располагая свои заведенія около церквей и волостныхъ избъ; и въ то время, какъ въ великорусскихъ губерніяхъ у пом'вщичьихъ крестьянъ 1 кабакъ приходился на 2.700 душъ, въ казенныхъ селеніяхъ 1 кабакъ приходился на 700 душъ. Противники свобожденія крестьянь оть пом'ьщичьей власти говорили, что съ освобожденіемь всь они опустятся на одинъ уровень съ казеннымъ крестьянствомъ.

Императоръ Николай, убъдившись, что ему не сдълать многаго для кръпостныхъ крестьянъ, ръшилъ заняться казенными и поднять ихъ быть на возможную высоту. Ради этого имъ выбранъ быль тоть путь, въ который онь такъ всегда вериль: онь решиль создать особое въдомство, которое имъло бы своимъ предметомъ заботу о назенныхъ крестьянахъ; для этого онъ образоваль V-е отдъленіе своей канцеляріи; своимъ сотрудникомъ по этому дълу Николай Павловичъ выбралъ П. Д. Киселева, одного изъ выдающихся генераловъ Александровской эпохи. Киселевъ давно интересовался крестьянскими дѣлами, имѣлъ большой административный опыть, такъ какъ съ успъхомъ стоялъ во главъ управленія Дунайскими княжествами во время ихъ оккупаціи; въ 1837 г. V-е отдъленіе переименовано было въ Министерство Государственныхъ Имуществъ. Киселеву предстояла труднъйщая задача-поднять благосостояніе 8 милл. душь, почти половины сельскаго населенія Россіи, средства же его в'єдомства были чрезвычайно ограничены. Управленіе Киселева страдало излишнею попечительностью о крестьянахъ, которые тяготились заботами начальства, помъщики же скоро успокоились, найдя, что съ Киселевскими порядками они могуть еще поспорить. Но все-таки быть крестьянь въ общемъ улучшился, и послъ реформы 1861 г. они были изъяты изъ въдомства въ гораздо болъе лучшемъ положеніи, чъмъ приняты въдомствомъ въ 1834 г.

Для другихъ сословій императоромъ Николаемъ сдѣлано было меньше. Дворянство онъ вт общемъ очень цѣнилъ; въ этомъ отношеніи онъ рѣшительно расходился съ своимъ предшественникомъ, несмотря на печальное начало царствованія — подавленіе дворянскаго мятежа; и дворянство скоро оцѣнило новаго государя, державшагося правила: безъ дворянства нѣтъ и монархіи. Императоръ сколько могъ затруднялъ доступъ въ дворянство; лишь чинъ

дъйствительнаго статскаго совътника или полковника въ военной службъ и орденъ св. Владиміра 4-й ст. давали при немъ потомственное дворянство. По воззръніямъ государя дворяне должны служить государству; онъ всегда съ неудовольствіемъ узнавалъ о дворянахъ, которые въ молодыхъ лѣтахъ не состояли на службѣ; уклоненіе отъ нея онъ считалъ за проявление оппозиціоннаго духа. Въ общемъ дворянство того времени очень охотно несло государственную службу и лишь дворянство Западнаго края уклонялось отъ нея. Государь замътилъ, что во многихъ великорусскихъ губерніяхъ дворянство бъднъетъ, что у многихъ дворянъ мало земли, что бъдное дворянство не можетъ давать дътямъ приличнаго образованія, быстро опускается и містами почти не отличается отъ однодворцевъ. Государь приказалъ предлагать такимъ дворянамъ переселяться въ Симбирскую и Тобольскую губерніи, гдъ имъ отводили по 60 — 80 дес. земли. Въ тъхъ же цъляхъ — поднять значение дворянства въ управлени-упорядочены были дворянские съёзды и выборы и опредёленъ цензъ для активнаго выборнаго права.

Менње всего сдълано было для городовъ, хотя новое городовое положение для Петербурга 1846 г. представляетъ шагъ впередъ въ томъ отношении, что городское общество образуютъ всѣ слои обывателей—дворяне, почетные граждане, купцы, мѣщане, ремесленники и пр.,—но, впрочемъ, каждое сословіе дѣйствуетъ въ думѣ особо, особо выбираетъ гласныхъ, и общая дума раздѣлялась на пять отдѣленій по сословіямъ; общее собраніе или общая дума собиралась очень рѣдко, а обыкновенно собранія происходили по сословіямъ.

При императоръ Николаъ началось русское желъзнодорожное строительство, хотя при немъ построено было немного дорогъ: Царскосельская, Варшавовънская, Николаевская, и начата постройкой линія Петербургъ-Варшава (до Гатчины). Совсъмъ новое дъло это началось въ Россіи исключительно по иниціативъ государя; оба его главныхъ совътника въ этой области, гр. Толь, главноуправляющій путями сообщеній, и гр. Канкринъ, министръ финансовъ, были ръшительными противниками желъзныхъ дорогъ, ожидая отъ нихъ самыхъ неблагопріятныхъ финансовыхъ результатовъ. Даже профессора Института инженеровъ путей сообщенія читали тогда публичныя лекціи о невозможности въ Россіи устроить съть жельзныхъ дорогь. Императоръ Николай настояль на постройкъ и имъль удовольствіе видъть въ концъ сороковыхъ годовъ, что очень многіе доводы противъ явно оказались несостоятельными. Сооружение дороги Москва - Петербургъ императоръ обставилъ такъ, что оно послужило хорошей школой для русскихъ инженеровъ; въ лицъ скромнаго Чевкина Николай I выдвинулъ замъчательнаго дъятеля въ этой области.

## IV.

## Внѣшняя политика послѣ 1831 г.

По самостоятельному пути пошелъ императоръ Николай и въ политикъ внъшней. Уже во время войны 1828 — 1829 гг. онъ примирился съ Турціей; новый порядокъ вещей на Востокъ мелкія полусамостоятельныя и полунезависимыя государства съ ихъ внутренней борьбой, частыми смѣнами правительствъ, -- не внушалъ довърія государю и приводиль его къ желанію сохранить на Востокъ status quo. Въ 1830 г. императоръ очень ласково принималь турецкаго посла, сбавиль 2 милл. изъ военной контрибуціи и поручилъ послу передать султану, что онъ не понимаетъ, почему бы султану не принять религію огромнаго большинства его подданныхъ, т.-е. православіе. Когда египетскій хедивъ Махмедъ-Али въ 1832 г., подстрекаемый Англіей и Франціей, поднялъ знамя возстанія противъ султана, императоръ Николай предложилъ Турціи свою вооруженную помощь; турки сначала ее отклонили, но послъ ряда неудачъ падишахъ обратился къ государю съ мольбою о помощи, отъ которой прежде отказывался. Немедленно же войско подъ начальствомъ Н. Н. Муравьева отплыло на помощь султану—и на азіатскій берегь Босфора высажены были русскія войска для защиты турокъ въ Константинополъ... Египетскія войска отступили. Сколько разъ потомъ, въроятно, Николай Павловичъ раскаивался въ этомъ шагѣ!.. Результатами такого вмъщательства Россіи было заключеніе Ункіаръ-Искелессійскаго договора, который устанавливалъ «въчный» миръ и своего рода союзъ между Россіей и Турціей, хотя опредъленно былъ заключенъ договоръ только на восемь лътъ. Договоръ подтверждалъ всъ прежніе трактаты, русскій императоръ принималь на себя обязательство, въ случать надобности, предоставить въ распоряжение Порты необходимое число войскъ; султанъ за это обязывался закрыть Дарданеллы для прохода иностранныхъ судовъ. Ункіаръ-Искелессійскій договоръ 1833 г. есть высшая точка русскаго вліянія на дѣла Востока, но императоръ Николай взялъ на себя слишкомъ большую отвътственность, ибо этоть договорь противоръчиль ръшительно всъмъ традиціямъ русской политики.

Договоръ этотъ становится совершенно непонятнымъ, когда осенью того же года государь заключилъ въ Мюнхенгрецѣ конвенцію, которая скрѣпила русско-австрійскій союзъ, нѣсколько поколебавшійся во время войны за Грецію. Государь желалъ, въ цѣляхъ болѣе успѣшной борьбы съ революціей, скрѣпить свои отношенія въ Австріи, и въ конвенціи этой онъ значительно поступился русскими интересами въ пользу Австріи, такъ какъ обязался охранять Турцію сообща съ Австріей, т.-е. опять - таки нарушилъ традиціи нащей дипломатіи:

имъть на Востокъ руки несвязанныя; Николай I самъ поставилъ дъйствія Россіи въ связь и въ зависимость отъ д'яйствій Австріи; это было именно то, чего такъ желалъ Меттернихъ. Если при Александръ I Россія и вступала въ соглашенія по дъламъ Востока, то это целалось съ целью связать руки Франціи. Теперь, когда роли перемѣнились, когда уже Россіи стали бояться въ Европѣимператоръ Николай самъ пощелъ навстръчу западно-европейскимъ дипломатамъ, стремившимся ему связать руки! Но любопытнъе всего, что въ тайныхъ статьяхъ императоръ договаривался съ Австріей о дъйствіяхъ обоихъ державъ въ случат паденія Порты, т.-е. Николай Павловичъ и тогда, въ 1833 г., не върилъ въ сколько-нибуль продолжительное существованіе Турціи. Чтобы выйти изъ этихъ противоръчій, необходимо допустить, что Николай Павловичь считалъ необходимымъ подълиться нъкоторыми выгодами съ Австріей, дабы совмъстно съ него вести борьбу противъ революціи на Западъ; возможно, что Меттернихъ, понявшій рыцарскій характеръ императора, взывалъ къ его великодушію, указывая ему, что Австрія можеть стать противъ революціи въ Германіи и Италіи лишь при условіи, что она можеть быть спокойна за Востокъ.. Во всякомъ случав интересы Россіи въ 1833 г. были дважды преданы.

Убъжденіе въ томъ, что Турція безнадежно больна, со времени Мюнхенгреца все болье овладьваетъ государемъ, какъ овладьваетъ имъ и безпокойство о возможныхъ безпорядкахъ въ случав паденія Турціи. Православныя государства и княжества Востока, обязанныя своимъ существованіемъ Россіи, глубоко разочаровали императора; въ нѣкоторыхъ изъ нихъ онъ видьлъ прочныя гнѣзда революціонеровъ; вліяніе Россіи въ Турціи падало, несмотря на Ункіаръ-Искелессійскій договоръ; Россія не извлекла большихъ выгодъ въ Турціи послѣ 1833 г., турки не могли повѣрить, что Россія—ихъ другъ, послѣ того, какъ именно она привела Турцію на край гибели; турки не могли перестать притъснять христіанъ, и Россія не переставала заступаться за гонимыхъ. Торговыя и культурныя наши связи съ Турціей были очень неразвиты тогда, а молодое покольніе турокъ искало сближенія съ Франціей и Англіей.

Императоръ понялъ ошибку 1829—1833 годовъ; онъ убѣдился въ безполезности поддерживать Турцію, и уже въ 1840 г. у него созрѣлъ планъ раздѣла Турціи: Константинополь онъ хотѣлъ видѣть ничьимъ, Дарданеллы въ рукахъ Англіи и Австріи, Босфоръвъ нашихъ—планъ совершенно утопическій и для Россіи вовсе не выгодный. Около этого же времени Николай Павловичъ сталъ добиваться согласія Англіи на свой планъ. Ошибочно считая свою политику весьма послѣдовательною, Николай Павловичъ такую же послѣдовательность видѣлъ въ политикѣ Англіи; противорѣчіе политики обѣихъ странъ Николай Павловичъ склоненъ былъ приписать недоразумѣніямъ и былъ убѣжденъ, что личными перегово-

рами добьется того, что недоразумьнія будуть разсьяны; онъ не замътилъ глубокаго, принципіальнаго различія политики Англіи и политики Россіи: Англія върила въ жизненныя силы Турціи, находила, что всего опаснъе для Турціи быть въ зависимости отъ Россіи, и хотъла продлить существованіе Турціи; Англія соглашалась на сохраненіе власти Турціи надъ балканскими народами, чтобы послъдніе не увеличили силъ Россіи, и безъ того казавшихся опасными; надежнъйшимъ средствомъ достигнуть всего этого Англія считала соглашеніе европейскихъ державъ по дѣламъ Турціи, которое связали бы руки Россіи. Императоръ Николай, не замѣчая этого, полагалъ, что столь близкая его сердцу борьба съ революніей пойдеть легче, если Англія будеть на нашей сторонь: подъ вліяніемъ такихъ соображеній онъ приходилъ къ мысли о союзъ съ Англіей. И этотъ союзъ былъ заключенъ цъною уступокъ Россіи: по Лондонскому протоколу онъ согласился на гарантію независимости Порты четырьмя державами - Россією, Австрією и Пруссією; въ 1841 г. къ этому договору присоединилась Франція; Дарданеллы объявлены были закрытыми для судовъ всѣхъ націй, ни одна изъ договаривающихся сторонъ не могла пользоваться въ Турціи исключительными выгодами. Такъ въ промежутокъ 1833—1841 гг. Россія добровольно потеряла все то, что она пріобрѣла вѣковою борьбою съ Турціей. Соглашеніе общеевропейское по восточнымъ дъламъ было достигнуто; возможность осложненій и революціи избътнута—и упадокъ значенія и вліянія Россіи на Востокъ быль полный.

Несмотря на блестящее, повидимому, положение Россіи въ сонмъ европейскихъ державъ, отъ внимательнаго взора не могла укрыться надвигавшаяся опасность, которую императоръ Николай, безъ сомнънія, чувствоваль и старался устранить. Попрежнему уязвимыми мъстами Россіи оставались Польша и Турція. Много времени, почти полстолътія, протекло съ того времени, когда впервые, при Александръ I, выяснились эти обстоятельства. Условія, въ которыхъ приходилось дъйствовать нашей дипломатіи, не только не улучшились, а, напротивъ, значительно ухудшились. Во-первыхъ, Польща стала болѣе ожесточеннымъ врагомъ Россіи, чѣмъ была прежде; правда, не было больше Наполеона, который могь возстановить Польшу; но Бонапартъ былъ сыномъ революціи; революціонное движеніе зрѣло, оно имѣло слишкомъ много корней въ Западной Европъ; каждое значительное революціонное движеніе могло очень изм'єнить карту Европы и вызвать броженіе въ Польшъ. Отсюда вытекала задача бороться противъ ревоособенно же не дать ей приблизиться къ русскимъ границамъ. Необходимость поддерживать власть въ Польшъ вооруженною силой лишала Россію, во-вторыхъ, возможности выступать въ качествъ державы славянской или, во всякомъ случаъ, принуждала ее дъйствовать въ славянскомъ вопросъ съ больщими

оговорками; императоръ Николай, вполнъ послъдовательно съ своей точки зрънія, соединеніе всъхъ славянъ поль главенствомъ Россіи считаль несбыточными мечтами, которыя, если бы сверхъ всякаго чаянія, осуществились, погубили бы Россію. Еще хуже обстояли дъла въ Турціи. За пятьдесять льть Россія ръшительно утратила свое вліяніе на Востокъ, какъ будто бы не было ни войны за освобождение Греціи, ни помощи туркамъ противъ египетскаго хедива, ни знаменитаго Ункіаръ-Искелессійскаго договора. Вліяніе Россіи въ Константинопол'я выт'яснено было англійскимъ вліяніемъ, отчасти французскимъ; еще въ началъ XIX в. русскія военныя суда проходили свободно Дарданеллы, а въ 1849 г. установлено было, что ничьи-въ томъ числъ и русскія-военныя суда не могутъ проходить Геллеспонтомъ; терпъли всякія притъсненія не только православное населеніе Турціи, но и русскіе паломники и подданные, въ то время, когда всякій англичанинъ быль въ Турціи особою священною и неприкосновенною. Мало этого, Россія утратила свое вліяніе въ Греціи, отчасти даже въ Сербіи, благодаря тому, что русское правительство непріязненно относилось къ проявленіямъ своей воли со стороны освобожденныхъ народовъ; когда въ Греціи произошелъ переворотъ и введено конституціонное устройство, Николай Павловичь не одобриль этого и отозвалъ своего посланника изъ Аеинъ; императоръ остался недоволенъ замѣною въ Сербіи династіи Обреновичей династіею Кара-Георгіевичей. Сознаніе упадка русскаго вліянія на Востокъ привело императора Николая къ мысли о неизбъжности и неминуемости скораго паденія Оттоманской Порты. Въ тридцатыхъ годахъ государь готовъ былъ поддерживать султана, предлагая ему принять въру значительнаго большинства его подданныхъ, т.-е. православіе, въ сороковые же годы у Николая Павловича созрѣла вполнъ мысль о неминуемомъ паденіи Турціи; объ этомъ свидътельствують его разговоры и резолюціи. Когда при Александр'в Бонапартъ угрожалъ Россіи въ Турціи, можно было расчитывать на извъстное содъйствіе Англіи, нынъ Англія вытъснила Россію; обращаться къ Франціи, искать ея союза императоръ Николай и не помышляль; искать противовъса Англіи въ Австріи онъ также не могь: Австрія всегда м'єшала Россін на Восток'є. Пруссія была сравнительно слаба и мало заинтересована, чтобы опираться на нее въ восточной политикъ. Государь ръшиль дъйствовать въ союзъ съ Англіей; ръшеніе это принадлежало лично ему. Все прошлое русской дипломатіи, прошлое даже его царствованія, должно было бы остановить императора, по крайней мъръ, заставить его задуматься, обсудить и испробовать новое направленіе, потребовать отъ Англіи извъстныхъ гарантій; но Николай Павловичъ приняль ръшеніе и въ теченіе двънадцати пъть спъдоваль роковому пути, не замъчая куда онъ его ведетъ.

Наступилъ 1848 годъ; случилось то, чего ожидалъ и опасался Николай Павловичъ; онъ почувствовалъ тогда, очевидно, приближеніе того страшнаго часа, ради котораго онъ хранилъ священный огонь, возжженный его старшимъ братомъ: сошлись двѣ силы—Революція и Россія, готовыя схватиться; никакого договора между ними не могло состояться; отъ исхода этой борьбы зависѣла надолго исторія человѣчества. Этими словами Тютчева вѣрно выражаются чувства, которыя овладѣли императоромъ Николаемъ по полученіи имъ извѣстій о революціи во Франціи, неистовствахъ въ Парижѣ и о широкомъ распространеніи революціи по всей Европѣ; императоръ выразилъ ихъ прямо въ своемъ знаменитомъ манифестѣ 14 марта 1848 года.

Революція 1848 года зам'ятно отразилась на внутренней политикъ Николая Павловича; она остановила его преобразовательную дъятельность, усиливъ его и безъ того напряженную опеку надъ Россіей. Печать и литература и безъ того едва прозябали подъ строгою цензурою: теперь строгость была еще усилена; въ самыхъ невинныхъ выраженіяхъ, въ самыхъ простыхъ фразахъ цензура усматривала тайный, противогосударственный смыслъ; становилось почти невозможно что-либо печатать. Немало, какъ всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ, нашлось людей, которые ради своихъ корыстныхъ цёлей злоупотребляли довёріемь государя и, желая выслужиться, раздували пустяки и изъ мухъ дълали слоновъ. Пострадала школа; принужденъ былъ выйти въ отставку гр. Уваровъ, который оказался въ эти годы слишкомъ либеральнымъ, ибо поднять быль вопрось о томь, нужны ли Россіи университеты; они были сохранены, но число студентовь въ каждомъ ограничено комплектомъ въ 300 чел.; преподаваніе государственнаго права и философіи сокращено; въ средней школъ подвергалась гоненію классическая система, какъ воспитывающая подрастающія покольнія въ духъ республиканской древности. Надворъ полиціи усиленъ, придавалось очень большое значение открытымъ кое-гдъ тайнымъ обществамъ; участники въ бесъдахъ у Петрашевскаго приговорены были судомъ къ смертной казни, которую государь замѣнилъ каторжными работами; очень пострадали члены такъ называемаго Кирилло - Меоодіевскаго кружка Шевченко, Костомаровъ. Снятъ быль съ очереди вопрось крестьянскій, приняты строгія міры по отношенію къ дворянству западныхъ губерній, усилена власть генералъ-губернаторовъ.

Тъмъ временемъ революціонное движеніе быстро развивалось во всъхъ государствахъ Западной Европы, кромъ Англіи. Движеніе это выпивалось въ два главныхъ вида: требованіе верховенства народа и сильный національный подъемъ, охватившій народы; нъмцы мечтали объ единой и свободной Германіи, итальянцы—о такой же Италіи, венгры и австрійскіе славяне—о независимости отъ нъмецкаго правительства. Порядокъ, установленный Вънскимъ

конгрессомъ, казалось, рушился; многочисленныя нѣмецкія правительства, съ австрійскимъ и берлинскимъ во главѣ, совершенно растерялись и спѣшили сдаться предъ народными требованіями. Одинъ изъ творцовъ постановленій Вѣнскаго конгресса, кн. Меттернихъ, долженъ былъ оставить свой постъ и даже удалиться изъ Вѣны.

Революціонное движеніе могло переброситься въ Польшу и отразиться въ Западной Руси. Правительство виновато въ томъ. что за 18 лътъ оно не сумъло въ Западной Руси достаточно поднять народные слои, на которые могло бы теперь опереться. Но, благодаря военнымъ мърамъ, императоръ Николай могъ оставаться сравнительно спокойнымъ за свое государство. По своимъ правиламъ и убъжденіямъ онъ, конечно, не пожелалъ бы воспользоваться всеобщимъ замъщательствомъ для того, чтобы свести свои счеты съ Турціей. Императоръ Николай въ движеніи 48 года видълъ одну сторону, наиболъе яркую - революціонное движеніе. національноеже онъ не могъ оцівнить, такъ какъ пониманія живой народности у него не было. При столь одностороннемъ взглядъ на движение 48 года естественно, что онъ поставилъ задачею поддержать во что бы то ни стало создание Вънскаго конгресса. Успъхи революціи онъ объясняль слабостью містныхь правительствь и готовъ былъ помочь имъ по первому призыву. И когда молодой австрійскій императорь Франць-Іосифь обратился къ нему съ такою просьбою: помочь противъ возставшихъ венгровъ, онъ двинулъ войско подъ начальствомъ кн. Паскевича, и вскоръ венгерская армія Гергея положила оружіе предъ русскими. Австрія была спасена. Усмиреніе польскаго возстанія въ 1831 г. вызвало образованіе большого кружка польскихъ эмигрантовъ, которые не безъ успъха настраивали общественное мнъніе Европы противъ Россіи; подавленіе венгерскаго возстанія еще усилило такое настроеніе, создавъ Россіи новыхъ враговъ; императоръ Николай пренебрегалъ новою силою и расчитываль, что по успокоеніи Европы всі правительства тесне примкнуть къ Россіи и строго будуть следовать его системъ управленія.

Впрочемъ, усмиреніе венгерскаго возстанія до нѣкоторой степени объясняется и государственными соображеніями: пока въ Венгріи было неспокойно, была нѣкоторая опасность для Польши; императоръ могъ, кромѣ того, считать выгоднымъ сохранить Австрію и въ Италіи, дабы отвлечь ея вниманіе отъ Балканскаго полуострова. Менѣе понятна роль императора Николая въ спорѣ Австріи съ Пруссіей. Съ конца 48 года революціонное движеніе стало замѣтно стихать и переходить въ движенія національныя; очень многіс тогда въ Германіи поняли, что единство нѣмецкаго народа можетъ быть достигнуто лишь при поддержкѣ монархической Пруссіи. Самъ прусскій король, Фридрихъ-Вильгельмъ III, относился сочувственно къ этой идеѣ; принцъ прусскій Вильгельмъ, очень

близкій къ Николаю Павловичу, также сочувствоваль движенію; но Николай Павловичь остался непоколебимъ: какъ было устроено Вѣнскимъ конгрессомъ, такъ и должно оставаться; сначала лично въ Варшавѣ, позже въ Ольмюцѣ (1850 г.) онъ рѣшительно высказался противъ Пруссіи и, обѣщавъ свою поддержку Австріи, принудилъ ее отказаться отъ всякихъ объединительныхъ попытокъ. Въ Пруссіи любили императора Николая, считали его почти своимъ, расчитывали на него, а теперь стали горько обвинять его въ предательствѣ. Если бы въ данномъ случаѣ русскій государь отнесся дружелюбнѣе къ нѣмецкому народу въ Пруссіи, Россія пріобрѣла бы важнаго союзника. Внѣшнимъ образомъ императоръ восторжествовалъ; въ Варшавѣ онъ былъ положительно распорядителемъ судебъ средней Европы, слово его рѣшило все. Но по всей Германіи создалось сильнѣйшее нерасположеніе къ Россіи.

Канъ разъ въ томъ же 1850 г. сталъ разгораться споръ о святыхъ мъстахъ. Уже въ 1849 г. едва не дошло до вооруженнаго столкновенія съ Турціей за то, что она не выдавала главарей венгерскаго возстанія, бъжавшихъ въ Турцію. Въ 1850 г. французскій посоль, по поводу просьбы православнаго іерусалимскаго патріарха объ исправленіи купола храма Господня, сталъ домогаться передачи семи аркадъ храма гроба Господня католическому духовенству и повель спорь очень настойчиво; императоръ Николай особымъ нисьмомъ къ султану требовалъ сохраненія за православнымъ духовенствомъ его привилегій, Порта же явно склонялась на сторону Франціи. Вопросъ этотъ вскоръ получилъ тъсную связь съ вопросомъ о признаніи президента французской республики Наполеона императоромъ Франціи. Луи-Наполеонъ Бонапартъ, племянникъ Наполеона I, сынъ его брата Людовика, короля голландскаго, избранъ былъ президентомъ французской республики въ 1848 г.; онъ явно сталъ стремиться въ возстановленію системы Наполеона І, давшаго странъ спокойствіе, счастье и славу. Переворотомъ 2 декабря (21 ноября ст. ст.) 1851 г. Луи-Наполеонъ добился того, что ему была ввърена исполнительная власть на десять лътъ. Было совершенно ясно, что онъ подготовлялъ возстановление имперіи. Николай Павловичь къ дъятельности Наполеона относился сочувственно; возстановленіе порядка во Франціи его радовало. Но одною изъ статей союзнаго акта 1815 г. домъ Бонапартовъ навсегда былъ лишенъ престола Франціи; слѣдовательно, теперь предъ союзными дворами было затрудненіе: какъ отнестись къ признанію Наполеона императоромъ; Россія, Австрія, Пруссія и Англія вступили заблаговременно между собою въ переговоры, при чемъ сразу выяснилось, что особенно строго придерживался трактата императоръ Николай; скоро державы сошлись въ томъ, что необходимо признать Луи-Наполеона императоромъ; но Луи-Наполеонъ далъ понять, что онъ приметъ титулъ Наполеона III; Россія и Австрія находили

возможнымъ признать его только II, такъ какъ съ ихъ точки эрънія Наполеона II никогда не было; Николай Павловичь находиль, что для него не можеть быть вопроса о Наполеонъ III, такъ какъ «эта цифра—нелѣпость», что обращение должно быть только такое: «Его величеству, императору французовъ», а въ подписяхъ не «братъ», а только «Францъ-Іосифъ», «Фридрихъ-Вильгельмъ» и «Николай», и, если возможно, то и «Викторія». Но Англія признала Наполеона и «третьимъ» и «братомъ», Австрія и Пруссія сначала согласились не давать Наполеону титула «брать» (собственно, вопросъ о «братъ» возбудила Австрія), но затъмъ заявили Россіи, что онъ не могутъ отказать Наполеону въ этомъ титулъ. Только одинъ русскій императоръ не призналь Наполеона своимъ «братомъ»; послъдній приняль грамоты безь этого титула, но ни онъ ни вся Франція не забыли оскорбленія, нанесеннаго имъ. Императоръ Николай видълъ затрудненія на Востокъ, зналъ, что ихъ причина Франція и, тѣмъ не менѣе, а, можетъ-быть, по тому самому,--онъ не пошелъ ни на какія уступки; «государь, по словамъ его канцлера, далъ урокъ Луи-Наполеону, который понесъ наказаніе за то, что онъ самъ противопоставилъ свой демократическій принципъ нашему».

Эти годы, 1848 - 1852 г., безусловно апогей величія императора Николая; онъ являлся ръшителемъ судебъ Европы. Но слово этого властелина оказывалось безсильнымъ на Востокъ.

Николай Павловичъ уже предрѣшилъ, что Турція должна въ скоромъ времени пасть: мысли государя часто возвращаются къ этому предмету, онъ ищетъ себъ союзниковъ, онъ намъчаетъ планъ дъйствій; въ 1852 г. государь предвидълъ войну съ Турціей и не сомнъвался, что война кончится паденіемъ Оттоманской имперіи, несмотря даже на помощь, которую французы окажуть Портв. Государя занимало, какъ поступить дальше; Россіи онъ назначаль Молдавію и Валахію съ частью Болгаріи, Болгарія и Сербія дълались независимыми, Австрія получала побережье Адріатическаго и Эгейскаго морей; Египетъ, Каиръ и Родосъ давались Англіи, Крить — Франціи, острова Архипелага — Греціи; Константинополь становился вольнымъ городомъ, на Босфорѣ — русскій гарнизонъ, Дарданеллы въ рукахъ австрійцевъ. Въ этихъ расчетахъ не обращено никакого вниманія на народности; цъль — лишь встмъ дать по куску. Въ началѣ 1852 г. Николай Павловичъ старался въ бесъдахъ съ англійскимъ посланникомъ Сеймуромъ склонить Англію нъ совмъстнымъ дъйствіямъ противъ Турціи. «У насъ на рукахъ, — говорилъ государь, — человъкъ больной и сильно больной. Я говорю откровенно, что было бы большимъ несчастіемъ, если бы онъ скончался на-дняхъ и въ особенности раньше, чъмъ будетъ заключено необходимое соглашение». Въ согласіи съ Англіей государь расчитываль разрубить Гордіевь узель и навсегда покончить съ Восточнымъ вопросомъ. Императоръ хотель привлечь на свою сторону и Австрію; когда зимой 1852—1853 г. Австрія изъ-за пограничныхъ дѣлъ грозила Турціи въ ультиматумѣ войной, государь немедленно написалъ Францу - Іосифу: «Ты можешь быть впередъ увѣреннымъ, что если послѣдуетъ война между тобой и Турціей, то это будетъ равносильно тому, что Турція объявила войну мнѣ». Императоръ видѣлъ необходимость возстановить авторитетъ Россіи въ дѣлахъ Востока и искалъ союзниковъ, но въ то же время смутное предчувствіе большой опасности закрадывалось въ его душу. Онъ бодрился, пытался увѣрить себя и другихъ, что Турція безнадежно больной человѣкъ, что стоитъ ему объявить ей войну, какъ поднимутся балканскіе христіане и Турція неминуемо падетъ. Но въ то же время императоръ сознавалъ, что Турцію будутъ поддерживать другіе, будутъ стараться ее оживить./

Императоръ изъ опыта предшествовавшей войны съ Турціей видълъ, что наилучшимъ средствомъ нанести ръшительный ударъ Турціи было бы высадить значительный песанть поблизости Константинополя; тогда война кончилась бы быстро. Но это было большимъ рискомъ: нашъ десантъ оказался бы въ весьма трудномъ положеніи, если бы на Черномъ моръ господствовалъ не нашъ флотъ. Императоръ Николай былъ увъренъ, что рецкій флоть будеть разбить и уничтожень русскимь, но сознаваль, что съ флотомъ французскимъ, не говоря уже объ англійскомъ, если тотъ или другой явятся на помощь туркамъ, русскому флоту не сладить. Исходомъ изъ создавшагося труднаго положенія могь бы быть быстрый и энергичный образь дёйствій: предъявленіе ультиматума и немедленно, въ случав отназа, высадка десанта. Подобный образъ дъйствія быль не въ характеръ Николая Павло-Онъ остановился на полумъръ: потребовать отъ Порты удовлетворенія въ вопрось о святыхъ мьстахъ, подтвержденія ею правъ православной церкви въ Турціи и права Россіи д'влать представленія султану въ случав нарушенія правъ православной церкви; секретныя статьи устанавливали оборонительный союзъмежду Россіей и Турціей: Россія обязывалась помогать Турціи и нравственно и вооруженною силою въ случат нападенія нее съ чьей-либо стороны.

Императоръ Николай явно хотъть поставить Турцію въ зависимое отъ себя положеніе: султанъ признавалъ бы за русскимъ государемъ право протектората надъ многочисленными его православными подданными и за это получалъ вооруженную защиту послъдняго. Безъ сомнънія, требованіе это шло въ разръзъ съ Мюнхенгрецкой конвенціей и Лондонскимъ протоколомъ, установившими по дъламъ Востока европейскій концертъ, и заинтересованныя державы имъли право говорить, что Россія стремится создать себъ особо привилегированное положеніе на Востокъ. Императоръ Николай, слъдовательно, снова измънилъ свою политику; ранъе согласный на установленіе концерта, императоръ видълъ въ этомъ начало соглашенія

на раздѣлъ Турціи; «союзники» его приступили къ этимъ актамъ съ совершенно противоположными взглядами, расчитывая связать Россіи руки и оживить тѣмъ временемъ Турцію. Въ основѣ соглашенія лежитъ нѣчто недоговоренное; соглашенія эти напоминаютъ нѣсколько Тильзитскій договоръ. Увидѣвъ неожиданныя послѣдствія соглашенія, увидѣвъ, что въ Турціи Россія имѣетъ постоянно усиливающагося врага, императоръ считалъ своимъ долгомъ устранить созданную имъ же опасность. Моментъ для этого выбранъ былъ совершенно неудачно: Франція была противъ него, съ Англіей соглашенія не было и можно было догадываться, что она будетъ заодно съ Франціей.

Государь предполагаль, что Порта не ръшится отказать ему; въ крайнемъ случав онъ расчитывалъ на поддержку Австріи и Пруссіи. Но всъ эти расчеты оказались не върны: требованія, представленныя въ Константинолъ кн. Меншиковымъ, были отвергнуты Портою подъ вліяніемъ пословъ Франціи и Англіи; англо-французскій флоть немедленно придвинулся къ Дарданелламъ, готовый каждую минуту оказать помощь Турціи. Въ іюнъ 1853 г. русскія войска заняли княжества; осенью императоръ вздилъ на маневры австрійскихъ войскъ въ Ольмюцъ и затемъ въ Варшаве принималъ императора австрійскато и короля прусскаго. Изъ разговоровъ съ ними государь вынесъ тягостное впечатлѣніе, что онъ не только не можетъ расчитывать на помощь союзниковъ, но долженъ опасаться перехода ихъ во вражескій станъ. Дипломатія и система Николая I потерпъли полное крушеніе. Онъ остался одинъ противъ многихъ враговъ. Въ распоряжении союзниковъ было 108 милл. чел., у императора Николая-60 милл. чел.; ихъ доходы были приблизительно 3 милліарда франковъ, у императора Николая—1 милліардъ франковъ. 20 октября 1853 г. объявлена была война Турціи, 2 апръля 1854 г.—Англіи и Франціи.

Силы были неравны; но они нападали, мы защищались, что до нѣкоторой степени уравновѣшивало шансы. Была ли готова Россія встрѣтить врага? Не будемъ повторять извѣстнаго: большая часть населенія Россіи была еще въ крѣпостной зависимости и коснѣла въ невѣжествѣ; средній городской классъ сравнительно съ западно - европейскимъ былъ бѣденъ, малоразвитъ и немногочисленъ; общество не принимало почти никакого участія въ управленіи, въ огромномъ большинствѣ своемъ слабо интересовалось политическою жизнью. Все это были невыгоды Россіи общія; армія, флотъ и казна Россіи были тоже въ неудовлетворительномъ состояніи.

Армія составляла предметъ постоянныхъ заботъ императора, Николай I имътъ 1 января 1853 г. на дъйствительной службъ 1.000.318 чел. ниж. чин., считая же и безсрочно отпускныхъ, было 1.365.786 нижнихъ чиновъ. Это огромная армія, но резервныхъ войскъ почти не существовало и потому армія сра-

внительно очень быстро таяла, какъ только начинались военныя дъйствія. Уже въ 1854 г., когда военныя дъйствія не достигли полнаго развитія, государь видълъ, что нужно бы отправить отрядъ въ Крымъ, но писалъ: «Назначить же мнъ пъхоту въ сей отрядъ неоткуда, ибо уже ничъмъ не располагаю», а лътомъ 1854 г. войскъ не хватало на оборону и западной границы. Огромное большинство нашей арміи вооружено было старыми кремневыми ружьями, стрълявшими не далъе 300 шаговъ и не скоръе одного выстръла въ минуту и едва  $4^{0}/_{0}$  арміи вооружены были наръзными штуцерами, стрълявшими на 800-1200 шаговъ; у французовъ же треть, а у англичанъ даже половина были вооружены штуцерами.

Николай Павловичъ лучше многихъ въ Россіи видѣлъ пользу желъзныхъ дорогъ, но была одна Николаевская дорога; ничего не было сдълано на югъ для облегченія передвиженій войскъ. Императоръ Николай проявилъ большой интересъ и обычную свою кипучую дъятельность въ дълъ возсозданія флота; онъ поставиль себъ задачей имъть такой флоть, который бы могь успъщно бороться съ соединеннымъ флотомъ двухъ морскихъ державъ; въ 1853 г. никто не сомнъвался въ томъ, что мы не можемъ мъряться съ англичанами на моръ, но предполагалось, что оборонительную войну флоть будеть въ состояніи вести; мы имъли недурной парусный флоть, но лъть за 10 до войны въ судостроеніи за границей получили преобладаніе паровыя и притомъ винтовыя суда; Англія и Франція не пожальли огромныхъ издержекъ, чтобы завести такой флотъ. У насъ же не было ни подходящихъ доковъ, ни машинъ, ни мастеровъ и заказанные какъ разъ передъ войной въ Англіи винтовые механизмы для нъскольнихъ военныхъ судовъ, конечно, были конфискованы.

Въ моральномъ отношеніи армія, съ такою доблестью отстаивавшая Севастополь, отличалась отъ армін 1812—1815 гг. гораздо меньшею живостью и жизненностью: дисциплина наложила на нее свою руку, она послушна, но по сравненію съ тою нъма и холодна. Съ точки эрвнія дисциплины армія 1812 г., ввроятно, оставляла желать очень многаго: она волновалась, она недовольна главнокомандующимъ, она безпокоилась, не будетъ ли преждевременно заключенъ миръ, она просила царя самого принять главное командованіе; но то была отзывчивая, д'вятельная, понимающая обстановку армія, но такъ много въ ней героевъ, геройства, смѣлыхъ и рѣщительныхъ поступковъ; оттого сравнительно часто не очень высоко стоящій чинъ, дивизіонный генераль, разрущаль планы самого Наполеона (Невъровскій, Раевскій), въ той арміи много привычки жить своимъ умомъ. Въ кампаніи 1853—1856 гг. войска болье дисциплинированы, но указанныхъ свойствъ нътъ; напротивъ, исполняютъ предписанное, придерживаясь буквы, боясь взять что-либо на свою отвътственность. Такою же рутиною отмъчены всё дёйствія войскъ. Огромная армія открываеть свои дёйствія на Дунаё совсёмъ неудачно; до объявленія войны Франціей и Англіей не успёвають одержать сколько-нибудь значительныхъ побёдъ. Въ Крыму она борется оборонительно, тогда какъ всё ждали, что, собравшись съ силами, она опрокинетъ непріятельскіе десанты въ море.

Наконецъ денежные рессурсы оказались также мало развитыми. Императоръ Николай унаслъдоваль отъ Александра разстроенное финансовое положеніе: 163 милл. р. сер. и 46 м. гос. серіями долга, и на 600 милл. руб. ассигнацій, т.-е. тоже долга. Канкринъ весьма искусно произвелъ девальвацію долга, послъ чего государственный долгъ къ 1 янв. 1840 г. выразился въ суммъ 263 милл. р. сер.; къ сожалънію, несмотря на девальвацію, расходы постоянно превышали доходы и въ то же время росли недоимки, что являлось тревожнымъ признакомъ тяжелаго положенія народнаго хозяйства, дефициты стали хроническимъ явленіемъ и покрывались займами: къ 1 янв. 1852 г. долгъ возросъ уже до 400 милл. р. с., доходъ 1851 г. равнялся 225 м. р. с., расходъ — 261 м. р.; дефициты были огромные: 108 м. р. за 1853 г., 146 м. р. за 1854 г., 282 м. р. за 1856 г.; въ 1857 и 1858 гг. приходилось употребить огромныя суммы за войну, которая стоила странъ 800 м. р.; къ 1 янв. 1856 г. долги возросли до 533 м. р., дефициты покрывались займами и усиленными выпусками кредитныхъ билетовъ; сначала курсъ ихъ держался весьма прилично: такъ, въ 1852 г. 1 р. кред. равнялся почти 99 к., 1853 г.—99,5 к., въ 1854 г.—94, 2 мет. коп., въ 1855 г.—93 к., въ 1856 г. — 98,4 к.

Военныя и дипломатическія неудачи подорвали здоровье Николая Павловича; слишкомъ много пришлось ему пережить и перечувствовать. «Буди воля Божія,—писалъ онъ въ ноябрѣ 1854 г., буду нести мой крестъ до истощенія силъ».

Силы оставляли его. 11 февраля Николай Павловичъ долженъ былъ слечь въ постель и съ каждымъ днемъ онъ становился слабъе. Онъ пріобщился Св. Таинъ, простился съ своей семьей, наслъднику своему сказалъ: «Мнъ хотълось принять на себя все трудное, все тяжкое, оставить тебъ царство мирное, устроенное и счастливое. Провидъніе судило иначе. Теперь иду молиться за Россію и за васъ. Послъ Россіи я люблю васъ больше всего на свътъ». 18 февраля 1855 г. послъ полудня, императоръ Николай Павловичъ скончался.

Время императора Николая принято называть эпохой реакціи. Это не совсѣмъ справедливо. Реакція противъ чего? Со времени Отечественной войны преобразовательная дѣятельность императора Александра I, не очень значительная и прежде, прекратилась совсѣмъ; мало того, въ послѣдніе годы его царствованія уни-

чтожено было многое устроенное въ первые годы; эпоха 1820-1825 г. характеризуется ръшительнымъ застоемъ въ дълахъ. Такимъ образомъ, прямой реакціи Александровской эпохъ и не могло быть. Царствованіе Николая І можно назвать реакціоннымъ только по его отношенію къ общественному мнѣнію страны, къ участію общества въ управленіи. По смерти Петра Великаго до 14 декабря 1825 г. общественное мнѣніе дворянства обыкновенно вліяло на политику государства; въ иныя эпохи оно вліяло сильнье, въ другія слабье, но почти въ каждое царствованіе (кромь кратковременныхъ) можно указать нъсколько важныхъ актовъ правительства, объясняемыхъ воздействиемъ на него того, что составляло въ данную эпоху общество. Императоръ Николай не допускаль никакого вліянія общества на него, онь ръзко отдъляль правительство отъ управляемыхъ; правительство знаетъ, что и когда дълать, и онъ бывалъ безусловно недоволенъ за всякое подсказываніе. Правительство можеть и должно иногда совътоваться съ лицами, въ составъ его не входящими, но опять-таки оно знаетъ съ къмъ, у кого спросить совъта. Императоръ Николай любилъ думать, что онъ подражаетъ Петру Великому; еще болѣе онъ любилъ, когда другіе его сравнивали съ Преобразователемъ. И въ дъйствительности есть немало сходныхъ чертъ между обоими монархами, изъкоторыхъ первый создалъ военную славу и мощь Россіи, а второй въ значительной мъръ утратилъ ее. Правительства того и другого отличались большой силою, кръпостью; оба монарха были удивительные работники на тронъ, оба смотръли на себя какъ на первыхъ, наиболъе обязанныхъ слугъ государства, оба любили Россію и стремились къ благу ея; оба были ясно и просто върующіе сыновья православной церкви, подчинявшіе, однако, интересы церкви интересамъ государственности; складъ ума обоихъ монарховъ былъ одинановъ: они оба гораздо лучше усвоивали образы и вещи, чѣмъ мысли, идеи, оба были военные, войско и флотъ считали главнъйщею частью въ государствъ, оба поэтому военнымъ дъламъ посвящали исключительныя заботы и не останавливались предъ издержками, чтобы поставить военную часть на надлежащую высоту; оба они-не полководцы, а организаторы, устроители армій; оба одинаково знанія прикладныя предпочитали знаніямъ теоретическимъ, оба были недурные рисовальщики, инженеры; оба въ управленіе вносили много личнаго, полагаясь больше на личныя впечатлънія; оба вели себя на манеръ Гарунъ-аль-Рашида.

Сходство безусловно есть, но есть и различіе. Прежде всего у Николая Павловича не было той силы ума, какой обладаль таланть, почти геній Петра, условія правленія были уже совсёмь не тё: Петръ правиль сравнительно небольшимь, въ 12—14 милліоновь, народомь, еще не вышедшимь изъ условій патріархальной жизни; Николай управляль огромной имперіей съ 60 милліонами населенія, состоявшаго изъ очень многихь народовь, поставленныхъ до него

въ разныя условія по отношенію къ центру. Задача правленія стала гораздо сложнъе, требованія населенія выше, и система личнаго управленія, вполнѣ пригодная въ XVII--XVIII вв., отжила свой въкъ въ половинъ XIX в. Неизмъримо сложнъе стали отношенія международныя. Затъмъ Петръ—свободенъ, Николай—связанъ: Петръ имъетъ младенчески чистую въру, а Николай знаетъ цъну знанія, но вм'єсть онъ и боится этого знанія; Петръ върить, что знаніе избавить его отъ ужасовъ струлецкихъ и раскольничьихъ мятежей, Николай боится, что знаніе принесеть съ собой революцію; Петръ распространялъ ученіе и свъть всюду, Николай боялся, какъ бы знаніе не стало средствомъ низшимъ сословіямъ затирать высшія; Петръ искаль и находиль сотрудниковь вездь, Николайтолько въ немногочисленныхъ рядахъ избранныхъ имъ. Петръ върилъ въ себя, свою власть и свой народъ; онъ не боялся сознаваться въ своихъ ошибкахъ, въ убъжденіи, что ошибки сознанныя не умаляють его авторитета; Николай считаль население ребятами, но въ то же время боялся, что оно недостаточно уважаетъ власть; въ ошибкахъ ея онъ не только не сознавался, но и старательно прикрываль ихъ; Петръ шелъ къ поставленной цъли, мало заботясь о томъ, въ какомъ видъ Россія къ ней придеть; если бы Николай Павловичь быль на его мъстъ, онь захотъль бы достичь тёхъ же результатовъ, но сохраниль бы всю археологію XVII в., т.-е. и бояръ, и стольниковъ, и приказы, и т. п.

Едва ли при такихъ условіяхъ и въ XVIII в. Николай Павловичъ добился бы результатовъ Петра; но несчастье его удваивалось и утраивалось отъ того, что онъ правилъ въ XIX в., когда другіе народы лихорадочно быстро развивали свои матеріальныя силы. Императоръ Николай велъ Россію впередъ, но медленно, слишкомъ медленно сравнительно съ другими, отчего Россія отставала.

Императоръ Николай не совсѣмъ походилъ на монарховъ XVIII и тѣмъ болѣе XIX вѣка: чувство и сердце часто брали у него верхъ надъ разумомъ. Несмотря на практическій складъ его ума, въ характерѣ его было много идеальнаго, рыцарскаго, совершенно чуждаго мелочности и меркантильности. Онъ былърыцарь слова и вѣрилъ другимъ и, къ сожалѣнію, тѣмъ, которые его обманули и покинули.



Кабинетъ императора Александра Николаевича въ Зимнемъ дворцъ. Въ кабинетъ этомъ императоръ скончался.

### **ИМПЕРАТОРЪ**

# Александръ II Николаевичъ.

(1818—1855—1881).

Ι.

### Юность и время до воцаренія.

Императоръ Александръ II Николаевичъ родился въ Москвъ 17 апръля 1818 года. Родители были въ восторгъ отъ рожденія первенца-сына. «Впрочемъ, —отмъчаетъ въ своихъ запискахъ императрица Александра Өеодоровна, —я почувствовала нъчто серьезное и меланхолическое при мысли, что это маленькое существо призвано стать императоромъ»: сердце матери какъ бы чуяло, что не легка будетъ жизнь ея царственнаго младенца.

Рожденіе Александра Николаевича Жуковскій воспѣлъ въ красивыхъ стихахъ, въ которыхъ высказалъ рядъ вдохновенныхъ пожеланій:

Да встрътить онъ обильный честью въкъ, Да славнаго участникъ славный будетъ, Да на чредъ высокой не забудетъ Святъйшаго изъ званій «человъкъ»!

## Императоръ Александръ II. 1818—1881.

(Съ оригинала, находящагося въ Романовской галлереъ Зимняго Дворца.)

Императоръ Александръ II. 1818—1881.

(Съ оригинала, находящагося въ Романовской галлереъ Зимняго Дворца.)





Пожеланія эти сбылись: тридцать семь лѣтъ єпустя въ Россіи воцарился одинъ изъ гуманнѣйшихъ государей, какихъ знаетъ исторія, прославившій великими реформами свое имя и эпоху.

Когда Александру Николаевичу исполнилось шесть лѣтъ, его передали изъ женскихъ рукъ въ мужскія; его воспитателемъ былъ назначенъ капитанъ Мердеръ. Это былъ боевой офицеръ, человѣкъ хорошей души и твердаго характера; онъ вполнѣ сознавалъ всю важность лежавшей на немъ отвѣтственности и сумѣлъ, съ одной стороны, развить хорошія стороны сердца и ума своего питомца, съ другой — бороться съ его недостатками. Обстановка первоначальнаго воспитанія будущаго царя-освободителя сложилась очень благопріятно: онъ былъ окруженъ общимъ доброжелательствомъ и любовью, и прежде всего любовью своихъ родителей, которые, однако, не баловали чрезмѣрно своего сына и держали его, по большей части, вдали отъ той пышности, которою были сами окружены: она, конечно, не могла быть благопріятнымъ условіемъ для нормальнаго, здороваго воспитанія ребенка.

Николай Павловичь опредъленно высказываль, что желаеть воспитать въ своемъ сынъ человъка, раньше чъмъ сдълать изъ него государя. Онъ искалъ своему сыну подходящаго наставника и нашелъ его въ лицъ извъстнаго поэта Жуковскаго. Это быль истинный гуманисть въ самомъ высокомъ смыслѣ слова, человъкъ, сумъвшій и ученику своему внушить уваженіе къ личности и достоинству человъка, а это качество очень цънно въ монархѣ и дѣлаетъ его близкимъ и дорогимъ сердцу народа. Понимая всю важность возложеннаго на него порученія и отвътственность передъ родиной за надлежащую подготовку будущаго государя, Жуковскій горячо принялся за діло, которое всего его поглотило и стало главнъйшею цълью его жизни. Онъ уъхалъ за границу и на свободъ, въ уединеніи, занялся подготовительной работой къ предстоящимъ обязанностямъ и прежде всего составленіемъ плана ученія насл'єдника. «Работы у меня много, —говоритъ онъ въ одномъ письмъ, —на рукахъ моихъ важное дъло. Мнъ не только надобно учить, но и самому учиться, такъ что не имъю права и возможности употреблять ни минуты на что - либо другое».

Въ планъ, составленномъ Жуковскимъ, на первое мъсто выдвигалась нравственная сторона, моральное воспитаніе, развитіе природныхъ добрыхъ качествъ и борьба съ дурными побужденіями и наклонностями; цъль ученія — образованіе добродътели. Въ систему преподаванія наслъднику должны были войти, кромъ предметовъ общаго начальнаго образованія, науки естественныя и гуманитарныя и, наконецъ, вънцомъ всего должно было быть систематическое чтеніе лучшихъ произведеній литературы, въ особенности тъхъ, которыя знакомили бы будущаго императора съ Россіей и русскимъ народомъ. Въ планъ ученія не были забыты и иностранные языки: наслъднику предполагалось преподавать французскій,

нъмецкій, англійскій, польскій и латинскій. Отводиль нъкоторое мъсто Жуковскій и обученію военному дълу: ознакомленію съ нимъ предполагалось посвящать ежегодно лътнее вакаціонное время (полтора мъсяца), но, озабочиваясь болъе воспитать человъка и монарха. нежели полководца, Жуковскій опасался увлеченія военщиной и не сочувствоваль раннему появленію наслідника въ военной обстановкъ, на военныхъ торжествахъ и парадахъ. Зная вкусы и наклонности императора Николая Павловича, Жуковскій боялся, чтобы его питомца не увлекли солдатчиной и не потянули бы въ казармы, въ ущербъ умственному и нравственному его развитію. Мысли по этому поводу онъ высказаль съ мужествомъ истиннаго гражданина императрицѣ Александрѣ Өеодоровнѣ въ письмъ по поводу появленія наслъдника на военныхъ парадахъ во время коронаціи Николая Павловича. «Эпизодъ этотъ, государыня, — писалъ онъ, — совершенно излишній въ прекрасной поэмъ, надъ которой мы трудимся. Ради Бога, чтобы въ будущемъ не было подобныхъ сценъ... Эти воинственныя игрушки не испортять ли вь немь того, что должно быть первымь его назначениемь? Долженъ ли онъ быть только воиномъ, дъйствовать единственно въ сжатомъ горизонтъ генерала? Когда же будутъ у насъ законодатели? Когда будуть смотръть съ уваженіемъ на истинныя нужды народа, на законы, просвъщение, нравственность?.. страсть къ военному ремеслу стъснить его душу; онъ привыкнеть видъть въ народѣ только полкъ, въ отечествѣ — казарму». Великому князю, говоритъ Жуковскій въ другомъ мість, нужно быть не солдатомъ, а мужемъ, достойнымъ престола Россіи; для него не столь важно знаніе фронтовой службы, сколько д'вятельное пробужденіе высокихъ качествъ смѣлости, терпѣнія, присутствія духа, осторожности, ръшительности и хладнокровія; онъ возставаль излишняго вниманія къ мелочамъ и формалистикъ тогдашней военной службы, которыя не могли не вліять пагубно на юную, чуткую душу; онъ хотълъ, чтобы великій князь, не теряя даромъ драгоцъннаго времени на военныя забавы, сдълался бы впослъдствіи образованнымъ знатокомъ военнаго дъла, способнымъ въ нужную минуту стать во главъ своего народа на защиту чести и славы своей родины. Затъмъ Жуковскій въ своемъ планъ ученія останавливался на вопросъ о товарищахъ наслъдника и считалъ весьма полезнымъ для занятій его военнымъ дъломъ образовать полкъ потъшныхъ наподобіе потъшныхъ Петра Великаго, но непремънно изъ благовоспитанныхъ дътей. Жуковскій находилъ, что главною наукою наслъдника должна быть исторія, которую онъ называетъ сокровищницею царскаго просвъщенія. Въ оцънкъ значенія исторіи Жуковскій слідуєть Карамзину. Онь говорить, исторія наставляєть опытами прошедшаго, объясняєть настоящее и даеть возможность предсказывать будущее. Она знакомитъ государя съ нуждами его страны и въка, она воспла-

менить въ немъ любовь къ великому, стремление къ благотворной славъ, уважение къ человъчеству; изъ нея извлечетъ государь правила дъятельности царской. Воть что писаль Жуковскій для своего высокаго воспитанника: «Върь, что власть царя происходить отъ Бога, но върь сему, какъ върили Маркъ - Аврелій и Генрихъ Великій; сію въру имълъ и Іоаннъ Грозный, но въ душт его она была губительною насмъшкой надъ Божествомъ и человъчествомъ. Уважай законъ и научи уважать его своимъ примъромъ; законъ, пренебрегаемый царемъ, не будетъ хранимъ и народомъ. Люби и распространяй просвъщение: оно сильнъйшая подпора благонамъренной власти; народъ безъ просвъщенія есть народъ безъ достоинства; имъ кажется легко управлять только тому, кто хочеть властвовать для одной власти; но изъ слёпыхъ рабовъ легче сдёлать свирёпыхъ мятежниковъ, нежели изъ подданныхъ-просвъщенныхъ, умъющихъ цънить благо порядка и законовъ. Уважай общее мнъніе — оно часто бываетъ просвътителемъ монарха; оно върнъйшій помощникъ его, ибо строжайшій и безпристрастнъйшій судья исполнителей его воли. Мысли могуть быть мятежны, когда правительство притъснительно или безпечно; общее мнъніе всегда на сторонъ правосуднаго государя. Люби свободу, то-есть правосудіе, ибо въ немъ и милосердіе царей и свобода народовъ; свобода и порядокъ — одно и то же; любовь царя къ свободъ утверждаетъ любовь къ повиновенію въ подданныхъ. Владычествуй не силою, а порядкомъ; истинное могущество государя не въ числъ его воиновъ, а въ благоденствіи народовъ. Будь въренъ слову: безъ довъренности нътъ уваженія, неуважаемый безсиленъ. Окружай себя достойными тебя помощниками: слѣпое самолюбіе царя, отдаляющее отъ него людей превосходныхъ, предаетъ его на жертву корыстолюбивымъ рабамъ, губителямъ его чести и народнаго блага. Уважай народъ свой: тогда онъ сдълается достойнымъ уваженія. Люби народъ свой: безъ любви царя къ народу нътъ любви народа къ царю. Не обманывайся на счетъ людей и всего земного, но имъй въ душъ идеалъ прекраснаго—върь добродътели. Сіе есть въра въ Бога! Она защититъ твою душу отъ презрѣнія къ человѣчеству, столь пагубнаго въ правителъ людей». Планъ Жуковскаго былъ одобренъ государемъ, впрочемъ, съ нъкоторыми, существенными измъненіями. Исключено было преподаваніе латинскаго языка, хотя Жуковскій придаваль ему и классической литературъ весьма большое воспитательное значеніе; не было создано полка потъшныхъ, къ совмъстнымъ же занятіямъ съ наслъдникомъ привлекли двухъ его сверстниковъ — Паткуля и графа Віельгорскаго, а въ цъляхъ военной подготовки онъ былъ зачисленъ въ списки I кадетскаго корпуса.

Въ 1827 году Жуковскій приступилъ къ преподаванію наслѣднику и его товарищамъ. Дѣти вставали въ 6 часовъ утра и послѣ молитвы и ѣды въ 7 часовъ начинали занятія, которыя съ не-

большимъ перерывомъ продолжались до полудня. Затъмъ были еще послъобъденные уроки, а по вечерамъ гимнастика. Главное преподаваніе лежало на самомъ Жуковскомъ, законоучителемъ былъ протоіерей Павскій, математику преподавалъ академикъ Коллинсъ, далъе были преподаватели англійскаго, французскаго, нъмецкаго и польскаго языковъ. При дальнъйшемъ ученіи число преподавателей увеличивалось. Согласно плану ученія повърка пріобрътенныхъ на урокахъ знаній производилась на полугодовыхъ и годовыхъ экзаменахъ, происходившихъ обыкновенно въ присутствіи государя.

Александръ Николаевичъ былъ красивый, цвътущій мальчикъ, съ добрымъ сердцемъ и чувствительной душой; живой и ясный умъ его быстро схватывалъ все, что ему хотвлось, память была хорошая, въ занятіяхъ же не всегда хватало усидчивости и прилежанія. Учился онъ въ общемъ очень недурно, хотя и не всегда съ одинаковымъ стараніемъ; Жуковскій послѣ одного изъ экзаменовъ поучалъ его: «владъй собою, будь дъятеленъ». Недостатокъ воли рано началъ въ немъ сказываться, точно такъ же какъ и неустойчивое состояніе духа: онъ легко переходиль изъ одного настроенія въ другое, часто прямо противоположное, легко смѣялся, еще легче плакалъ. Воспитатель его огорчался недостаткомъ у него настойчивости, которая неръдко мъщала ему побъждать льность ума. Онъ любиль физическія занятія и спортивныя развлеченія, хорошо стр'єляль, еще лучше плаваль, фехтоваль, ъздиль верхомь. По праздникамь къ нему собирались сверстники, преимущественно изъ приближенныхъ ко двору нъмецкихъ фамилій, какъ-то: Фредериксъ, Адлербергъ, Нессельроде, сыновья Мердера. Дъти старой русской аристократіи и настоящаго русскаго дворянства, которыми естественно окружить царскаго сына, появлялись около него сравнительно въ небольшомъ числъ: послъ бунта декабристовъ Николай Павловичъ нѣсколько чуждался не только дворянъ лучшихъ русскихъ фамилій, но и ихъ дѣтей. Собиравшаяся молодежь занималась разными играми, среди которыхъ самой излюбленной была военная игра; ее особенно поощрялъ государь, принимавшій въ ней самъ живое участіе. Вообще Николай Павловичъ, слѣдуя своимъ вкусамъ, замътно тянулъ наслъдника съ самыхъ раннихъ лътъ къ военному обиходу и военнымъ торжествамъ и забавамъ. Онъ опредѣленно отдавалъ предпочтеніе военнымъ наукамъ передъ всѣми прочими отраслями человѣческаго знанія. «Я замѣтиль, сказалъ однажды Мердеру государь, --что Александръ показываетъ вообще мало усердія къ военнымъ наукамъ. Я хочу, чтобы онъ зналъ, что я буду непреклоненъ, если замъчу въ немъ нерадивость по этимъ предметамъ; онъ долженъ быть военный въ душъ, безъ чего онъ будеть потерянъ въ нашемъ въкъ»... Въ жертву военному образованію насл'вдника было принесено обученіе его естествознанію. Въ образованіи наслѣдника получился, такимъ образомъ,

пробѣлъ, тѣмъ болѣе досадный, что судьба опредѣлила ему царствовать въ эпоху расцвѣта естествознанія, въ эпоху господства идей, слагавшихся, главнымъ образомъ, подъ вліяніемъ изученія природы, хотя и не всегда умѣлаго.

Гораздо болъ посчастливилось другой группъ наукъ — наукамъ юридическимъ. Хотя самъ императоръ Николай Павловичъ относился къ юриспруденціи и ученымъ юристамъ безъ особеннаго сочувствія, а подчасъ и не безъ некотораго презренія, но, темъ не менъе, онъ допустилъ обучение наслъдника законовъдънию, понимая его, правда, болъе въ смыслъ практическомъ: ознакомленія съ русскимъ Сводомъ Законовъ, чёмъ въ смыслё ряда научныхъ дисциплинъ. Преподавателемъ былъ очень удачно избранъ М. М. Сперанскій, сподвижникъ Александра Павловича въ первую половину его царствованія и составитель Свода Законовъ. Онъ широко смотрълъ на поставленную ему задачу, и его «бесъды о законахъ», продолжавшіяся около полутора года, представляли серьезный курсь публичнаго права, который какъ нельзя лучше подготовилъ наслъдника къ будущей его государственной дъятельности. Сперанскій быль пропов'єдникь законности и уваженія къ закону, — эти положенія одушевляли его въ государственной работъ и руководили имъ при составленіи Полнаго Собранія и Свода Законовъ, ихъ же положилъ онъ въ основаніе своихъ лекцій наслѣднику. Говоря о самодержавной и неограниченной власти русскаго монарха, Сперанскій подчеркиваль, что законы, волею его созданные, должны быть обязательны для него самого, точно такъ же, какъ и для его подданныхъ, до тъхъ поръ, покуда они не будуть отмънены или замънены новыми законами. Устанавливая принципъ незыблемости законовъ, какъ основание государственнаго порядка, Сперанскій поучаль далье, что всякое право, а, слыдовательно, право самодержавное - право только до тъхъ поръ, пока оно основывается на правдъ: тамъ, гдъ кончается правда и начинается неправда, будетъ уже не право, а самовластіе. Умъ наслъдника быль хорошо подготовлень Жуковскимь и Мердеромь къ воспріятію идей, проводившихся въ бесёдахъ Сперанскаго; добрыя сёмена падали на хорошо воздъланную почву и принесли обильные плоды. Главнымъ образомъ благодаря этимъ тремъ лицамъ воспитался монархъ, дъятельность котораго была проникнута постояннымъ стремленіемъ къ справедливости и глубокимъ уваженіемъ къ законности и закону.

Менъе удачно поставлено было ознакомленіе наслъдника съ внъшними сношеніями Россіи и дипломатической частью. Руководителемъ Александра Николаевича въ этой сферъ былъ назначенъ старшій совътникъ министерства иностранныхъ дълъ, баронъ Брунновъ. Этотъ ограниченный человъкъ въ своемъ обзоръ дипломатическихъ сношеній совершенно опускалъ не только эпоху московскихъ царей, но и время Петра Великаго; онъ начиналъ прямо

съ Екатерины II, дипломатическая деятельность которой вызывала съ его стороны полное осуждение. По его мивнию, царствование Екатерины II создало для Россіи такія затрудненія, которыя еще долго будуть удручать ея внёшнюю политику. Брунновъ быль поклонникомъ Священнаго Союза, которому онъ придавалъ громапное значеніе. Руководящими началами русской политики онъ считаль «прямодущіе и честность» и полагаль, что она, -- какъ это и было въ то время, -- должна сводиться къ тъсному единенію съ Австріей и Пруссіей и постоянной враждъ съ Франціей для наилучшаго сохраненія въ Европъ порядка, созданнаго Вънскимъ конгрессомъ 1815 года. Главная цъль союза съ нъмецкими дворами заключалась въ огражденіи Россіи отъ революціонной пропаганды. Австрія и Пруссія служили, по мненію Бруннова, какъ бы заслономъ отъ напора зловредныхъ либеральныхъ идей, гнъздомъ которыхъ онъ считалъ Францію. Поэтому дружбу и союзъ съ Берлиномъ и Въной надо поддерживать во что бы то ни стало,-поддерживать даже и въ томъ случав, если бы съ ихъ стороны не было ни искренности, ни даже лойяльности.

Брунновъ считалъ положение Россіи на Востокъ, созданное славными ея побъдами надъ Турціей, «неудобнымъ и невыгоднымъ наслъдіемъ»; принадлежавшее ей право на покровительство единовърцамъ называлъ «убыточнымъ»; опредъленно высказывался противъ всякаго поощренія стремленій къ независимости христіанскихъ народовъ, населявшихъ Балканскій полуостровъ, и задачу Россіи на Востокъ видълъ въ сохраненіи Турецкой имперіи. Эти идеи были въ значительной мъръ повтореніемъ взглядовъ императора Николая Павловича, у котораго онъ переплетались еще съ родственными симпатіями къ прусской королевской семьъ. Подъ такимъ вліяніемъ слагались воззрѣнія будущаго императора Александра II на международное положение Россіи и вижшнюю ея политику, и если для сформированія его въ нъмецко-прусскомъ направленіи было, быть-можеть, и недостаточно одного вліянія Бруннова, то эта недостаточность пополнялась вліяніемъ отца, мн внія котораго Александръ Николаевичь почиталь весьма высоко, даже и тогда, когда уже во многомъ обнаружилась безусловная ошибочность ихъ.

Такъ, не безъ нѣкоторыхъ слабыхъ сторонъ, но въ общемъ все же недурно шло дѣло образованія Александра Николаевича и къ двадцатилѣтнему возрасту, когда занятія съ нимъ кончились, онъ обладалъ уже довольно разнообразными и, по нѣкоторымъ отраслямъ знанія, значительными свѣдѣніями. Наслѣдникъ былъ цвѣтущимъ молодымъ человѣкомъ, умѣвшимъ располагать къ себѣ людей самыхъ различныхъ классовъ и общественныхъ положеній. Онъ любилъ повеселиться, потанцовать, поохотиться, охотно присутствовалъ на военныхъ смотрахъ и ученіяхъ, но умѣлъ также поддержать серьезный разговоръ и вникнуть въ сущность серьезнаго дѣла.

Сэгласно плану Жуковскаго, образованіе Александра Николаевича должно было закончиться путешествіемъ по Россіи, имѣвшимъ цѣлью ознакомить его съ тою страной, въ которой ему предстояло царствовать. Въ путешествіи сопровождали его: генералъ-адъютантъ Кавелинъ, замѣнившій умершаго Мердера, Жуковскій и нѣкоторыя другія лица. Въ виду краткости предоставленнаго на путешествіе времени приходилось ѣхать быстро, лишь съ небольшими остановками въ важнѣйшихъ городахъ: Жуковскій сравни-



Личная библіотека императора Александра Николаевича въ Зимпемъ дворцъ.

валъ эту поъздку съ чтеніемъ не самой книги, а одного лишь оглавленія ея.

Первымъ этапомъ на пути былъ Новгородъ, затѣмъ Тверь; далѣе путешественники объѣхали цѣлый рядъ городовъ средней сѣверо-восточной и отчасти южной Россіи, пересѣкли Уралъ и достигли Тобольска, откуда наслѣдникъ направился обратно. Повсюду Александръ Николаевичъ поклонялся святынямъ, осматривалъ достопримѣчательности, присутствовалъ на военныхъ парадахъ и танцовалъ на балахъ, которые давало ему дворянство. Всѣ слои провинціальнаго населенія привѣтствовали наслѣдника очень радушно, народъ окружалъ его толпами, отдѣльныя лица и различныя общественныя группы трогательно старались выказать ему вниманіе, за которое великій князь платилъ самымъ привѣтливымъ и ласко-

вымъ обращеніемъ. Путешествіе продолжалось около трехъ мѣсяпевъ и оставило очень хорошее впечатление въ наследнике. Въ виду быстроты перевздовъ и краткости остановокъ оно не могло имъть серьезнаго образовательнаго значенія, но воспитательное его значение несомнънно: соприкосновение съ массой людей разныхъ сословій и положеній, съ которыми цесаревичь должень быль разговаривать, отвъчать имъ на привътствія, благодарить за радушный пріемъ, содъйствовало выработкъ въ немъ такта и умънья обращаться съ людьми. Въ программу образованія наслѣдника входило заграничное путешествіе послѣ поѣздки по Россіи. Николай Павловичь прежде всего, лътомъ 1838 г., повезъ старшаго сына къ своему другу, прусскому королю, такъ какъ всегда опрепѣленно стремился передать сыну теплыя, родственныя чувства къ прусскому королевскому дому и политическія симпатіи къ прусскому государственному порядку. Вслъдствіе антипатій императора Франція была исключена изъ числа странъ. которыя быль объёхать наслёдникъ.

Въ Берлинъ время было посвящено, главнымъ образомъ, военнымъ смотрамъ, парадамъ и маневрамъ. Изъ Берлина Александръ Николаевичъ съ Кавелинымъ, В. А. Жуковскимъ и еще нъскольними лицами отправился въ Швецію. Вмѣстѣ съ наслѣдникомъ по вхалъ и государь, чтобы нав встить уважаемаго имъ шведскаго короля Карла Іоганна (бывшаго маршала Бернадотта), энергичнаго союзника Александра I въ боръбъ съ Наполеономъ. Въ Стокгольмъ августъйшіе гости нъсколько дней осматривали достопримъчательности города и его окрестности; постояннымъ спутникомъ ихъ былъ наслъдный принцъ Оскаръ. Изъ Швеціи направились въ Данію, затъмъ въ Ганноверъ, а оттуда въ Эмсъ, гдъ наслъдникъ пиль воды, оттуда въ Веймаръ, гдъ онъ събхался съ родителями; отсюда всв вмъстъ направились снова въ Берлинъ. Потомъ Александръ Николаевичъ повхалъ въ свверную Италію быль весьма радушно принять папой Грии въ Римъ, гдъ горіемъ XVI. Пребываніе въ Римъ продолжалось болъе, чъмъ гдъ-либо. Подробно осматривая городъ и его безчисленныя художественныя сокровища, Александръ Николаевичь, однако, началь уже скучать по Россіи. «Хотя Италія очень хороша, — писалъ онъ (1839) своему адъютанту Назимову, — но дома все-таки Завтра отправляемся въ Неаполь, а оттуда далъе, по назначенному маршруту, такъ чтобы къ 20 іюня быть дома. О, счастливый день. Когда бы онъ скоръе пришелъ!» Дальнъйшій путь лежаль затемь обратно въ Римъ, оттуда въ Вену, после которой состоялось посъщение цълаго ряда небольшихъ нъмецкихъ дворовъ. Въ Дармштадтъ на Александра Николаевича произвела большое впечатл вніе пятнадцатил втняя дочь герцога Людвига принцесса Марія и черезъ годъ она стала его невъстой. Затьмъ черезъ Голландію Александръ Николаевичъ направился въ Англію, гдѣ пробылъ

около мѣсяца. Молодая королева Викторія и высшее англійское общество принимали очень радушно и ласково русскаго гостя. Осматриваль наслѣдникъ по обыкновенію различныя достопримѣчательности и историческіе памятники. Изъ Англіи черезъ Германію Александръ Николаевичъ отправился въ Россію и пріѣхаль 23 іюня 1839 года въ Петергофъ, пробывъ въ заграничномъ путешествін болѣе года. 16 апрѣля 1841 года наслѣдникъ вступилъ въ бракъ съ принцессой Маріей Гессенской, принявшей православіе и нареченной Маріей Александровной.

Съ этого же времени, приблизительно, начинается и ознакомленіе его съ дъятельностью высшихъ государственныхъ учрежденій, Государственнаго Совъта, Комитета Министровъ и другихъ комитетовъ и комиссій, какъ постоянныхъ, такъ и временно собиравщихся по различнымъ поводамъ. Наслъдникъ предсъдательствовалъ и въ секретныхъ комитетахъ, которые обсуждали вопросъ объ улучщеніи быта крупостных крестьянь, и уже въ это время познакомился съ тъмъ предметомъ, надъ которымъ ему впослъдствіи пришлось много поработать. Впрочемъ, государственная дъятельность наслъдника занимала, такъ сказать, второе мъсто, главное вниманіе и наибольшее количество времени онъ удбляль военной службъ. Николай Павловичъ постоянно командировалъ наслъдника для инспекціонныхъ осмотровъ войскъ, на маневры и различныя военныя торжества или для этой же цёли браль его съ собою. Послужной списокъ наслъдника (хранящійся въ Сенатскомъ архивъ) буквально испещренъ фразами: «сопровождалъ государя императора въ такую-то поъздку для осмотра войскъ»; «былъ командированъ» для такого-то смотра и т. под. Государь быль очень доволень этой стороной дъятельности наслъдника, обнаруживавшаго большой интересь къ военному дълу, и наслъдникъ получилъ длинный ряде высочайшихъ благодарностей за порученія вышеуказаннаго характера. Императоръ былъ доволенъ своимъ старшимъ сыномъ и вполнъ ему довърялъ; поэтому, какъ только тотъ нъсколько ознакомился съ ходомъ государственной машины, государь сталъ поручать ему разръшение текущихъ дъль по центральнымъ учрежденіямъ во время отсутствія своего изъ Петербурга. Наслъдникъ весьма внимательно относился къ этимъ новымъ для него обязанностямъ и постоянно заслуживалъ одобреніе своего отца.

Въ половинъ сороковыхъ годовъ наслъдникъ сталъ уже вполнъ взрослымъ человъкомъ, имълъ свою семью, опредъленный кругъ занятій, свой особый кружокъ приближенныхъ лицъ, состоявшій, главнымъ образомъ, изъ придворнаго его штата и нъсколькихъ адъютантовъ; и вкусы и наклонности его опредълились: онъ обнаруживалъ добрый, мягкій характеръ и попрежнему былъ подъ сильнымъ вліяніемъ отца. Къ этому времени лучшіе дъятели начала царствованія Николая Павловича, какъ Кочубей, Новосильцевъ и Сперанскій, сходятъ одинъ за другимъ въ могилу, и на высшія

должности попадаютъ люди незначительные; самъ императоръ Николай Павловичь оставляеть свои прежнія попытки улучшеній управленія и правительственныхъ порядковъ, и въ Россіи прочно водворяется реакція, опиравшаяся на офиціальное признаніе полнаго благополучія и на систему покорнаго безмолвія. Наслѣдникъ не обнаруживалъ неудовольствія существующимъ порядкомъ и ходомъ вещей; онъ, повидимому, смотрълъ на все глазами своего отца и считалъ нормальнымъ все, что происходитъ вокругъ него. Революціонная волна, прокатившаяся по Европъ въ 1848—1849 гг., обезпокоила русское правительство; хотя пожаръ и далеко, но искры отъ него могутъ долетъть — и были приняты предохранительныя міры; реакція усилилась и стала выливаться въ рядъ придирчивыхъ, какъ бы злобныхъ, распоряженій, стъснявшихъ до послъдней степени умственную жизнь страны. Александръ Николаевичъ раздъляль опасенія своего отца и находиль необходимымъ вести борьбу съ вольнодумствомъ молодежи. Европейскія событія 1848—1849 гг. повліяли на него міровоззрѣніе въ томъ же направленіи, въ какомъ часто вліяють революціонныя выступленія народныхъ массъ на имущіе классы и на людей не только мягкихъ характеромъ, но и на людей твердыхъ, вполнъ закаленныхъ жизнью: Александръ Николаевичъ становился человъкомъ строго охранительнаго направленія.

Но ошибочная система царствованія Императора Николая Павловича принесла горькіе плоды. Противъ Россіи вооружилось общественное мнъніе всей Европы и составилась могущественная коалиція. Борьб'є противъ нашего отечества придавалось большое культурное значеніе, и цълью ея должно было быть ослабленіе Россіи, какъ наиболье крыпкаго оплота реакціи. Крымская война почти сразу же обнаружила нашу полную неподготовленность къ серьезнымъ военнымъ дъйствіямъ, нашу жалкую отсталость отъецивилизованныхъ странъ Европы. Всвиъ стало ясно, что тридцатилвтнее господство показной военщины принесло страшный вредъ не только гражданской жизни Россіи, но и самой арміи, занимавшейся больше церемоніальными маршами, нежели подготовкой къ войнъ. Правда, солдаты и офицеры сражались какъ львы, но большинство генераловъ были очень плохи и совершенно лишены иниціативы; хуже всего были старшіе начальники: долгое господство безпощадной, суровой и бездушной дисциплины сильно препятствовало и развитію, и движенію самостоятельныхъ и талантливыхъ людей, которые нужны для войны такъ же, какъ для всякаго крупнаго дѣла.

Факты убъждають человъка лучше самыхъ красноръчивыхъ и мудрыхъ словъ; не могли они не произвести серьезнаго впечатлънія и на душу наслъдника. Обладая яснымъ и просвъщеннымъ умомъ, онъ такъ же, какъ болъе образованные и лучшіе его современники, понялъ причину нашихъ бъдствій и неудачъ,

онъ созналъ ошибочность системы, господствовавшей при его отцѣ и приведшей Россію въ тупикъ, изъ котораго не было видно выхода. Въ міровозэрѣніи его совершился переломъ, онъ, повидимому, понялъ, что такъ дѣло не можетъ идти дальше, что существующій порядокъ вещей отжилъ, что нельзя управлять громадной страной, опираясь лишь на малопросвѣщенное и своекорыстное чиновничество безъ всякой поддержки общественныхъ группъ, онъ понялъ все зло системы господства офиціальной лжи и показной мишуры. Онъ увидѣлъ слабую сторону порядковъ, господствовавшихъ при его отцѣ, хотя и не зналъ еще хорошенько, что именно нужно сдѣлать для улучшенія грустнаго положенія вещей.

Въ эту истинно трагическую для Россіи минуту, когда на политическомъ ея горизонтъ все сгущались и сгущались грозовыя тучи, а внутри страны царило уныніе, соединявшееся въ наиболъ передовыхъ группахъ населенія съ раздраженіемъ и озлобленіемъ противъ правительства, скончался 18 февраля 1855 года Николай Павловичъ, и началось славное царствованіе императора Александра II.

II.

#### Первое время царствованія.

Несмотря на крайнюю затруднительность обстановки воцаренія, императоръ Александръ II проявиль полное присутствіе духа и твердость. Первой его заботой было въ цѣляхъ скорѣйшаго достиженія возможно почетнаго мира энергичное продолженіе войны. На первомъ пріємѣ иностранныхъ дипломатовъ государь категорически и притомъ съ большимъ подъемомъ сказалъ: «Я готовъ протянуть руку примиренія... но если совѣщанія, которыя откроются въ Вѣнѣ, не приведутъ къ почетному для насъ результату, тогда я, господа, во главѣ вѣрной моей Россіи и весь народъ смѣло вступимъ въ бой». Кромѣ этого, государь упомянулъ, что во внѣшней политикѣ, онъ по примѣру своихъ предшественниковъ будетъ придерживаться началъ Священнаго Союза.

Съ этой стороны, такимъ образомъ, все оставалось, повидимому, по-старому, но во внутренней жизни Россіи сразу почувствовалась перемѣна политическаго курса, повѣяло свѣжимъ духомъ. Обравованное общество, съ восторгомъ привѣтствовавшее воцареніе новаго государя, не обманулось въ своихъ надеждахъ, такъ какъ хотя и не было предпринято еще какихъ-либо крупныхъ шаговъ къ исправленію выяснившихся недостатковъ и золъ, но послѣдовала отмѣна цѣлаго ряда весьма непопулярныхъ мѣръ, принятыхъ въ концѣ прошлаго царствованія. Прежняя враждебность къ печатному слову уступила мѣсто болѣе терпимому отношенію къ литературѣ и періодической печати, измѣнилось отношеніе и къ университетамъ: отмѣнены были нѣкоторыя ограниченія при пріемѣ

студентовъ, вновь разрѣшено было посылать за границу для подготовки къ профессорской дѣятельности; заслуженнымъ профессорамъ, оставшимся на службѣ, были возвращены отнятыя у нихъ въ 1852 году пенсіи, послѣдовала отмѣна весьма стѣснительныхъ и обидныхъ мѣръ, клонившихся къ полному воспрещенію русскимъ подданнымъ выѣзда за границу. Всѣ эти и другія подобныя мѣропріятія имѣли слѣдствіемъ то, что государственная власть стала снова популярной, въ нее вѣрили и отъ нея ждали дальнѣйшаго исправленія недостатковъ и уничтоженія злоупотребленій, приведшихъ Россію къ политическому п общественному кризису.

Выразителемъ тогдашняго общественнаго настроенія явился извъстный историкъ Погодинъ, такъ привътствовавшій радужную зарю новаго царствованія: «Въ трудныхъ обстоятельствахъ принялъ Государь свою державу. Ни одно вступление на престолъ въ русской исторіи не сопрягалось съ такими грозными внѣшними опасностями; но въ утъшение и одобрение можемъ сказать себъ и то, что ни одинъ государь, съ начала своего царствованія, не пользовался такимъ общимъ расположеніемъ, такимъ неограниченнымь довъріемь, такою горячею любовью, безь примъси всякихъ чувствованій отрицательныхъ, какъ онъ. Всъ сердца къ нему стремятся, и не было, можеть-быть, никогда минуты болѣе благопріятной, когда было бы такъ удобно, такъ легко сдълать всъ нужныя преобразованія и исправленія. Преобразованія и исправленія внутреннія для насъ не только нужны, но и необходимы. Скажу болъе: ими только можемъ мы спастися, ими только можемъ отвратить настоящія опасности и предупредить будущія, кром'в, разумъется, гнъва Божія».

Хотя государь въ виду необходимости продолжать борьбу съ коалиціей и озабоченъ былъ преимущественно военными распоряженіями, тъмъ не менъе, онъ весьма интересовался и внутреннимъ управленіемъ и внимательно прислушивался къ указаніямъ на его недостатки. На первомъ же представленномъ ему отчетъ министра внутреннихъ дѣлъ (за 1855 г.), Александръ Николаевичъ подчеркнуль именно эту сторону, написавь слъдующія слова: «Читалъ съ большимъ любопытствомъ и благодарю въ особенности за откровенное изложеніе всѣхъ недостатковъ»... Съ такою же охотою неоднократно выслушивалъ онъ и въ следующе годы критику различныхъ сторонъ управленія. На всеподданнъйшемъ рапортъ сенатора Сафонова, ревизовавшаго въ 1859 г. Пензенскую губернію, государь написаль: «Обращаю особое вниманіе Комитета Министровъ на этотъ добросовъстный и дъльный рапортъ..., за который объявить особую Мою благодарность. Дай Богь, чтобы замѣчанія его, касающіяся вообще до нашего губернскаго управленія, послужили впрокъ», а противъ того мъста рапорта, гдъ сенаторъ писалъ, что онъ счелъ долгомъ откровенно изложить какъ тѣ несовершенства, которыя онъ усмотрѣлъ въ управленіи

Пензенскою губернією, такъ и тѣ, которыя болѣе или менѣе свойственны другимъ частямъ обширнаго отечества нашего, государь помѣтилъ: «за это въ особенности я ему благодаренъ».

Духъ критики и недовольства порядками, доставшимися новому царствованію отъ Николаевскаго времени, широко распространился въ обществъ во второй половинъ пятидесятыхъ годовъ XIX в., и монархъ, несмотря на всю свою любовь къ почившему отцу, въ этомъ отношеніи слъдовалъ неръдко за своими подданными. Но недовольство не приводило тогда интеллигентныхъ людей, какъ то часто бываетъ, къ унынію и брюзжанію, оно вызывало въ нихъ добрыя чувства и желаніе работать на пользу государства и народа, что служило залогомъ успъшности предстоявшихъ нововведеній и реформъ.

Новый курсъ во внутренней политикъ Россіи сталъ опредъляться съ первыхъ же дней царствованія Александра II; быстро выяснилось и личное отношение монарха къ различнымъ сторонамъ государственной жизни и прежде всего-къ законности и закону. Въ этомъ отношеніи представляеть большой интересъ манифестъ 21 мая 1855 г., которымъ устанавливались порядокъ опеки и организація правительства на случай смерти государя до совершеннольтія наслыдника. «Постановленіемь и обнародованіемь сихь правиль, -- говорится въ концъ этого акта, -- устраняя заранъе всякое сомнъніе въ волъ и намъреніяхъ Нашихъ въ отношеніи къ управленію государствомъ во время малольтства Нашего наслъдника, Мы желали съ тъмъ вмъстъ при самомъ началъ Нашего царствованія явить любезнымъ и в'єрнымъ подданнымъ Нашимъ новый знакъ благоговъйнаго уваженія Нашего къ законамъ отечества. Да будуть они всегда и всеми столь же свято исполняемы, и на семъ, ничъмъ незыблемомъ основаніи, да утверждаются болъе и болъе благоустройство, могущество и счастіе державы, отъ Бога Намъ врученной»; такой же взглядъ на законъ, какъ на важнъйшую основу государственной и частной жизни, проводится и въ другихъ манифестахъ и указахъ; такъ, въ манифестъ 15 марта 1856 года объ окончаніи войны съ коалиціей высказывается пожеланіе, чтобы «каждый подъ сѣнью законовъ, для всѣхъ равно справедливыхъ, всвиъ равно покровительствующихъ, наслаждался плодами мирныхъ трудовъ». Въ этомъ же манифестъ находятся и знаменитыя слова: «правда и милость да царствують въ судахъ».

Эти мысли, высказанныя въ важнъйшихъ государственныхъ актахъ начала царствованія Александра II, отражаютъ идеи и чувства, которыя ему внушали Жуковскій и Сперанскій; выраженныя въ прочувствованныхъ словахъ, онъ не были лишь красивой риторикой, а представляли рядъ положеній программнаго характера, отъ которыхъ, въ той или иной степени, отправлялись послъдовавшія въ шестидесятыхъ годахъ великія реформы. Обращенныя къ народу съ высоты престола многозначительныя слова о не-

зыблемости закона и о великомъ значеніи его, какъ первой основы государственнаго порядка, были какъ бы отвътомъ на горячія желанія различныхъ слоевъ населенія, чтобы былъ уничтоженъ царствовавшій всюду произволъ и водворилась законность въ управленіи.

Несмотря на зам'єтное изм'єненіе политическаго курса, правящая среда оставалась сперва почти безъ перем'єнъ; прежніе д'єльцы сохраняли свои м'єста, такъ какъ государь относился къ нимъ, какъ къ сотрудникамъ своего отца, съ полнымъ вниманіемъ и уваженіемъ. Въ качеств'є новыхъ д'єятелей выступили братъ государя, великій князь Константинъ Николаевичъ, и Я. И. Ростовцевъ, бывшій ближайшимъ сотрудникомъ Александра Николаевича по управленію военно-учебными заведеніями.

Вел. кн. Константинъ Николаевичъ былъ одаренъ блестящими способностями. Выдающійся государственный умъ у него соединялся съ активныйъ, энергичнымъ харантеромъ, настойчивою волей и сильнымъ честолюбіемъ. Недостатки своего образованія онъ, въ значительной мъръ, пополнилъ впослъдствіи. Это была крупная и яркая фигура на фонъ окружавшихъ государя посредственностей. Онъ едва ли не живъе своего старшаго брата сознавалъ всю неудовлетворительность установившихся въ Россіи порядковъ и горячо желаль исцеленія оть золь, разьедавшихь государство. Поставленный во главъ флота и морского въдомства, онъ приблизилъ къ себъ цълый рядъ просвъщенныхъ и либеральныхъ людей и, занимая спеціально военный пость генераль-адмирала, оказываль несомнънное вліяніе на все внутреннее управленіе. Это вліяніе не нравилось многимъ лицамъ правящей среды, и они стремились испортить добрыя отношенія между государемъ и его братомъ, чтобы лишить последняго возможности играть крупную государственную роль, для которой у него имълись всъ необходимыя панныя.

Я. И. Ростовцевъ не обладалъ выдающимися дарованіями; это былъ очень хорошій и неглупый человѣкъ, но безъ широкихъ горизонтовъ и притомъ неподготовленный къ роли государственнаго дѣятеля. Въ 1855—1856 годахъ его отнюдь нельзя было назвать человѣкомъ, проникнутымъ либеральными идеями. Онъ былъ недурнымъ начальникомъ небольшого вѣдомства военно-учебныхъ заведеній, но, повидимому, вовсе не склонялся къ сколько-нибудь значительнымъ исправленіямъ и измѣненіямъ. Александръ Николаевичъ уважалъ Ростовцева и вполнѣ ему довѣрялъ; онъ имѣлъ полное основаніе быть увѣреннымъ въ его усердіи и преданности и могъ въ случаѣ надобности на него опереться, какъ на вѣрнаго и нелицемѣрнаго слугу и друга; но вдохновителемъ государя на великое дѣло реформъ Ростовцевъ не былъ и не могъ быть.

Такимъ образомъ изъ состава высшихъ должностныхъ лицъ перваго времени царствованія одинъ великій князь Константинъ

опредъленно стремился къ реформамъ, прочіе же жили день за день, повидимому, мало заглядывая въ будущее. Положеніе Александра Николаевича вслъдствіе этого было крайне загруднительно; онъ чувствовалъ необходимость измъненій и реформъ, прежде всего необходимость уничтожить кръпостное право, но по свойствамъ своего характера, мягкаго и не всегда настойчиваго, не легко могъ безъ посторонней поддержки и опоры предпринять ръшительные шаги. Къ счастію, онъ нашелъ серьезную нравственную поддержку во всемъ, что касалось прогрессивныхъ мъропріятій, въ средъ царской фамиліи, со стороны своей тетки, вдовы вел. кн. Михаила Павловича, великой княгини Елены Павловны.

Эта замъчательная во всъхъ отношеніяхъ женщина, сыгравшая очень большую роль въ исторіи русскаго просв'єщенія и культуры XIX въка, заслуживаеть самаго серьезнаго вниманія. Пріжхавъ изъ Германіи въ Россію пятнадцатилютней дъвочкой, она сумъла съ первыхъ же шаговъ въ своемъ новомъ отечествъ заслужить не только всеобщую любовь, но и уважение. Кром'в благотворительности, столь естественной со стороны женщины высшаго круга и обладающей большими матеріальными средствами, она интересовалась наукой, искусствомъ и литературой, вполнъ разбиралась въ сложныхъ общественныхъ и государственныхъ вопросахъ и — что не часто бываетъ въ женщинахъ ея положенія горячо сочувствовала либеральнымъ реформамъ. Она истинно любила человъчество, понимала нужды и страданія людей и всячески стремилась дълать имъ добро. Дворъ ея былъ средоточіемь выдающихся русскихъ людей средины XIX въка, на ея объдахъ и пріемахъ можно было встрѣтить не только лицъ высшаго свъта, но и ученыхъ, писателей, артистовъ и лучшихъ представителей бюрократіи: во дворцѣ ея были радушно приняты К. Д. Кавелинъ, Антонъ Рубинштейнъ, Самаринъ, братья Димитрій и Николай Милютины и др. Благодаря тъсному общению съ культурными силами тогдашней Россіи, Елена Павловна была хорошо освъдомлена о настроеніи русскаго общества, его чаяніяхъ и ожиданіяхъ. Многія стороны тогдашней русской действительности были ей извъстны лучше, чъмъ всъмъ прочимъ членамъ царской фамиліи, и она имѣла полную возможность о многомъ освѣдомлять Александра Николаевича, который охотно ее выслушиваль и относился нъ ней вообще съ глубонимъ уваженіемъ. Трудно установить, въ какой именно степени высокочелов в и истинно государственное міровозэрѣніе Елены Павловны оказывало вліяніе на императора Александра II, но самый фактъ этого благотворнаго вліянія представляется несомніннымь. У своей тетки онъ находиль не только моральную поддержку, а нередко и дельный советь по интересовавшимъ его вопросамъ первъйшей государственной важности, полезныя указанія на пригодность того или иного лица для разработки и осуществленія новыхъ міропріятій. — Но прежде чімь

сдѣлать что-либо на пути реформъ внутреннихъ, было необходимо закончить войну съ коалиціей.

Въ первые дни новаго царствованія были получены изъ Севастополя утышительныя извъстія, что цълый рядъ нападеній непріятеля быль отбить, и наши войска держались. Но князь М. Д. Горчаковъ, замънившій князя Меншикова въ командованіи арміей, счелъ возможнымъ дъйствовать лишь очень осторожно и выжидательно до прихода подкръпленій, направленныхъ въ Крымъ изъ южной арміи въ количествъ сорока баталіоновъ; армія коалицій, однако, не теряла времени даромъ, и наши дъла стали принимать неблагопріятный обороть. Начавшееся въ концѣ марта 1855 г. второе бомбардированіе Севастополя нанесло намъ большой ущербъ: наши укръпленія сильно пострадали, и изъ строя было выведено болъе 6.000 человъть убитыми и ранеными. Положение въ Севастополь быстро ухудшалось, и подкрыпленія, прибывшія изъ южной арміи, не возстановили равновъсія силь, такь какь одновременно съ этимъ были усилены и союзники, при чемъ во главъ французской арміи былъ поставленъ генералъ Пелисье, съ которымъ Горчаковъ отнюдь не могъ равняться военными дарованіями и энергіей. Главнокомандующій находился въ неръшительности, поджидаль еще новыхъ подкръпленій и, несмотря на письма государя, побуждавшаго его предпринять что-либо ръшительное, не быль склонень переходить въ наступленіе. Наконецъ, по настоянію государя, быль созванъ военный совътъ, и большинство членовъ высказалось за наступленіе со стороны ріжи Черной. Горчаковъ не сочувствоваль этому движенію, но не имѣлъ мужества отказаться отъ наступленія, котораго желали въ Петербургъ. Въ своемъ письмъ къ военному министру князю Долгорукову онъ ясно выражалъ, что думалъ не только о томъ, какъ разбить непріятеля, сколько о томъ, какъ оправдаться предъ государемъ въ случав могущей быть неудачи. Съ такими чувствами, конечно, трудно быть побъдителемъ. И дъйствительно, операція наша при ръкъ Черной кончилась полной неудачей, и русская армія совершенно безполезно потеряла убитыми и ранеными около 8.000 человъкъ. Дни Севастополя были теперь сочтены. 27 августа 1855 г. послъ жесто чайшей трехдневной бомбардировки войска коалиціи двинулись на приступъ; несмотря на геройское сопротивление защитниковъ, Малаховъ кургант былъ взятъ, на прочихъ укръпленіяхъ русскія войска съ удивительною стойкостью продолжали отбиваться, но дольше удерживать позиціи было невозможно; поэтому въ ночь на 28 августа, по князя Горчакова, южная сторона Севастопольской бухты была очищена нашими войсками—они перешли на съверную сторону. Паденіе Севастополя, конечно, очень огорчило государя, но онъ не терялъ присутствія духа и поспъшиль воздать справедливость его защитникамъ, обратившись къ нимъ съ прочувствованными словами, включенными въ приказъ по арміямъ.

Въ виду того, что организованныя незадолго передъ тѣмъ дипломатическія совѣщанія въ Вѣнѣ не привели къ мирнымъ переговорамъ, приходилось продолжать борьбу; государь занялся военными распоряженіями, обсуждалъ планъ дальнѣйшихъ дѣйствій и различныя подробности относительно укомплектованія и снабженія дѣйствующихъ армій. Онъ самъ отправился на югъ, осмотрѣлъ укрѣпленія Николаева, совершилъ объѣздъ крымской арміи и благодарилъ геройскія войска. По возвращеніи изъ своей поѣздки государь въ ноябрѣ получилъ извѣстіе о взятіи Карса Н. Н. Муравьевымъ; онъ былъ очень обрадованъ этой удачей, Муравьева наградилъ орденомъ Св. Георгія 2-ой степени, а славнымъ кавказскимъ войскамъ объявилъ свою благодарность.

Этимъ блестящимъ эпизодомъ закончилась неудачная война 1853—1855 годовъ. Воюющія стороны діятельно готовились къ продолженію кампаніи; поле борьбы должно было, повидимому, расшириться, такъ какъ Австрія готова была присоединиться къ нашимъ врагамъ; но вскоръ стало выясняться миролюбивое настроеніе французскаго императора Наполеона III, который не прочь быль вступить въ прямые и непосредственные переговоры съ Россіей. Для того, чтобы осв'єдомить русское правительство о своихъ взглядахъ и желаніяхъ, Наполеонъ III чрезъ саксонскаго посланника при французскомъ дворъ, барона Зеебаха, зятя нашего канцлера Нессельроде, сообщилъ въ Петербургъ, что онъ искренно желаетъ сблизиться съ Россіей; онъ совътовалъ принять условія мира, переданныя черезъ посредство Австріи; наибол'є непріятная сторона этихъ условій заключалась въ нейтрализаціи Чернаго моря и уступкъ части Бессарабіи. Предложенія эти были подвергнуты разсмотрънію въ особомъ совъщаніи изъ высшихъ должностныхъ лицъ подъ личнымъ предсъдательствомъ государя, и всъ старые николаевскіе сановники, какъ Нессельроде, князь Долгоруковъ, графъ Орловъ и другіе, эти дъятели режима, приведшаго Россію къ войнъ, на которыхъ въ значительной степени лежала отвътственнашу изолированность во внъ и за застой внутри ность за государства, теперь совътовали поспъшить заключеніемъ мира и принять безъ колебанія всё предлагаемыя намъ условія, а когда нашъ посолъ въ Вѣнѣ, кн. А. М. Горчаковъ, телеграфировалъ, что, по его мижнію, следуеть отвергнуть предложенія Австріи, войти въ непосредственныя сношенія съ Наполеономъ и, удовлетворивъ Францію, добиваться удаленія изъ условій мира уступки части Бессарабіи, на которой настаиваеть Австрія исключительно собственныхъ интересахъ, то Нессельроде даже не доложилъ этой депеши совъщанію, созванному для обсужденія вопроса о миръ. Императоръ согласился со своими совътниками. Въ Вънъ было подписано предварительное соглашеніе, по которому воюющія стороны должны были послать уполномоченныхъ въ Парижъ для выработки подробностей и подписанія мирнаго договора. Нашими

уполномоченными были назначены графъ Орловъ и посланникъ при германскомъ союзъ баронъ Брунновъ. Нессельроде, такъ неудачно дъйствовавшій въ области внъшней политики, теперь въ непостижимомъ самообольщеніи, даль имъ подробное наставленіе, въ которомъ указывалъ, какъ перехитрить на конгрессъ Англію и Австрію или, по крайней мірів, кого-либо изъ нихъ, а одновременно обойти и Наполеона... Не будучи профессіональнымъ дипломатомъ, графъ Орловъ, тѣмъ не менѣе, довольно скоро оріентировался въ положеніи діль на конгрессі и, увидя сочувствіе нь намь Наполеона, обратился непосредственно къ нему за посредничествомъ и поддержкой. Наполеонъ, повидимому, этого только и ждалъ. Къ нашимъ уполномоченнымъ онъ отнесся очень любезно, оказывалъ имъ всяческое вниманіе и объщаль сопъйствіе къ заключенію мира, по возможности наименте обиднаго для Россіи. Практическимъ результатомъ этого настроенія было прежде всего сравнительно выгодное для насъ ръшение вопроса о границъ въ Бессарабіи: Россія потеряла гораздо меньшую ея часть, чвмъ того желали и домогались австрійцы и англичане.

Парижскій мирный договоръ, подписанный 18 марта 1856 года, лишилъ насъ, кромѣ небольшой части Бессарабіи, еще правъ содержать на Черномъ морѣ военный флотъ и сильно подорвалъ на Ближнемъ Востокѣ наше вліяніе. Плоды побѣдъ Румянцева, Суворова и Кутузова,—плоды талантливой работы дипломатовъ послѣднихъ десятилѣтій XVIII и начала XIX вѣковъ, были въ значительной мѣрѣ утеряны неудачными и неумѣлыми ихъ преемниками, утратившими духъ живой и правильное пониманіе національныхъ интересовъ въ дѣлахъ иностранной политики и сосредоточившими всѣ свои усилія и все вниманіе на поддержаніи внутри страны внѣшняго, формальнаго порядка и покорнаго безмолвія.

III.

### Отмѣна крѣпостного права.

Крѣпостное право установилось въ Россіи еще до воцаренія Дома Романовыхъ. Происхожденіе его и развитіе находилось въ зависимости отъ двухъ обстоятельствъ: во-первыхъ, отъ задолженности крестьянъ землевладѣльцамъ и, во-вторыхъ, отъ государственныхъ потребностей и интересовъ, сводившихся прежде всего къ созданію вооруженной силы и наиболѣе успѣшному сбору доходовъ. Крѣпостные крестьяне содержали своихъ помѣщиковъ, государевыхъ служилыхъ людей, и за ихъ отвѣтственностью уплачивали надлежащіе налоги. Прикрѣпленіе крестьянъ къ землѣ было въ полномъ соотвѣтствіи какъ съ правовымъ положеніемъ другихъ сословій, такъ и съ общественнымъ сознаніемъ большинства русскихъ людей отъ конца XVI до половины XVII вѣковъ, когда лич-

ность была порабощена и закрѣпощена государствомъ, все приносилось ему въ жертву и служило его интересамъ: какъ крестьяне были кръпки землъ, такъ торговые люди и промышленники были прикръплены къ своимъ посадамъ, а государевы служилые люди — къ государственной службъ. Весь строй тогдашней жизни быль проникнуть однимь началомь, что было и последовательно и справедливо. Но во второй половинъ XVIII в. произошли серьезныя изм'вненія въ положеніи нашихъ высшихъ сословій: началось раскръпощение сперва дворянства, а затъмъ и городского сословія; единство нашего государственнаго и общественнаго быта было нарушено, и кръпостное право изъ органической части стройной системы обратилось въ сословную несправедливость въ отношеніи однихъ и въ сословную привилегію для другихъ. Уже передовые русскіе люди конца XVIII в. считали назрѣвшимъ вопрось объ отмънъ кръпостного права, но правительство еще не раздъляло этого взгляда; опираясь въ управленіи государствомъ на дворянское массъ своей дорожившее кръпостнымъ трудомъ, сословіе, въ императрица Екатерина II ничего не сдѣлала, чтобы улучшить положение помъщичьихъ крестьянъ. Царствование Павла Петровича знаменуетъ собою поворотъ въ отношеніяхъ русской государственной власти къ крестьянамъ, но въ новомъ направленіи сдълано было крайне мало: все ограничилось установленіемъ воскреснаго отдыха для кръпостныхъ крестьянъ. Александръ I въ началь своего царствованія весьма интересовался крестьянскимъ вопросомъ и въ 1803 г. издалъ указъ о вольныхъ хлъбопащиахъ, устанавливавшій порядокь и условія отпуска на волю пом'єщичьихъ крестьянъ. Этимъ указомъ воспользовалось лишь весьма небольшое число просвъщеннъйшихъ и богатыхъ представителей дворянства; не больше успъха имълъ и законъ 1842 года объ обязанныхъ крестьянахъ. Безплодность этихъ законодательныхъ актовъ съ полной очевидностью доказывала, что дело освобожденія крепостныхъ крестьянъ не можеть быть поставлено въ зависимость отъ усмотрѣнія ихъ владѣльцевъ; выдвигалась необходимость радикальнаго ръшенія кръпостного вопроса, чего, конечно, трудно было ожидать отъ правительства Николая Павловича, тъмъ болъе, что обсуждали его и надъялись ръшить безъ всякаго участія общества, силами одной высшей бюрократіи. Правительство боялось освободительныхъ идей, которыя проникали въ умы, и весьма тельно и недоброжелательно относилось къ лицамъ, пытавшимся, хотя бы робко, говорить объ отменть крепостного права. Вся польза отъ секретныхъ комитетовъ царствованія Николая Павловича сводилась къ тому, что Александръ Николаевичъ, предсъдательствуя въ двухъ изъ нихъ, имълъ возможность ближе познакомиться съ крестьянскимъ вопросомъ. И вотъ, почерпнутыя такимъ путемъ свъдънія, въ связи съ несомнъннымъ вліяніемъ литературы и кръпко запавшими въ его душу наставленіями Жу-

ковскаго, привели его къ ръщенію освободить кръпостныхъ крестьянъ. Такое настроеніе императора Александра II находилось въ соотвътствіи со взглядами большинства образованныхъ людей его поколънія, воспитавшихся на просвътительныхъ идеяхъ германской философіи 30-хъ годовъ XIX в., подей, которые читали и любили Пушкина и хорошо понимали Тургенева. Александръ Николаевичъ, вступивъ на престолъ, сознавалъ, что необходимо освободить крестьянъ, но какъ это сдълать, онъ еще не зналь. Съ самаго начала новаго царствованія, какъ то обыкновенно бывало и раньше, стали распространяться слухи объ освобожденіи, которые, конечно, волновали и пом'єщиковъ, и крестьянъ. Александръ Николаевичъ, во время пребыванія въ Москвъ послъ заключенія парижскаго мира, принимая представителей рянства, обратился къ нимъ со следующей речью: «Я узналъ, господа, что между вами разнеслись слухи о намфреніи моемъ уничтожить крыпостное право. Въ отвращение разныхъ неосновательныхъ толковъ по предмету столь важному я считаю нужнымъ объявить всёмъ вамъ, что я не имёю намёренія сдёлать это сейчасъ. Но, конечно, и сами вы понимаете, что существующій порядокъ владънія душами не можетъ оставаться неизмъннымъ. Лучше начать уничтожать кръпостное право сверху, нежели дождаться того времени, когда оно начнетъ само собой уничтожаться снизу. Прошу васъ, господа, обдумать, какъ бы привести все это въ исполненіе. Передайте слова мои дворянамъ для соображенія». Слова государя произвели извъстное впечатлъніе, но не привели къ практическимъ результатамъ: московское дворянство не спъшило приступать къ обсужденію крестьянскаго вопроса.

Къ этому времени на посту министра внутреннихъ дълъ Бибикова замънилъ С. С. Ланской, человъкъ добрый и благожелательно настроенный къ крестьянамъ; но онъ, такъ же, какъ и государь, еще не представляль себъ хорошенью, какимъ образомъ нужно приняться за трудное дъло ихъ освобожденія. Не всегда хватало у него и энергіи для борьбы съ возникавшими препятствіями; но Ланской обладаль очень ценнымь качествомь: онь слушаль дёльные совёты своихь подчиненныхь и, чуждый мелочного самолюбія, добросовъстно защищаль мысли и проекты, хотя бы и не отъ него исходившіе, если только они клонились къ болѣе справедливому разръшенію крестьянскаго вопроса. Ланской сперва былъ склоненъ итти къ нему не торопясь, съ большою осторожностью; «начавъ это важное дъло, -- говорить онъ въ одномъ изъ всеподданнъйшихъ докладовъ, ни останавливаться, ни слишкомъ быстро итти впередъ; надо дъйствовать осторожно, но постепенно, не внимая возгласамъ какъ пылкихъ любителей новизны, такъ и упорныхъ поклонниковъ старины»..... Императоръ Александръ II въ это время, повидимому, раздъляль эту точку зрѣнія. По повелѣнію государя были сосредоточены въ министерствъ

внутреннихъ дълъ всъ дъла объ устройствъ помъщичьихъ крестьянъ, производившіяся въ прежнее время въ разныхъ вѣдомствахъ, и изъ этого матеріала товарищу министра внутреннихъ дѣлъ, Левшину, было поручено составить историческую записку. Черезъ того же Левшина ръшено было войти въ переговоры объ улучшеніи и измънени быта помъщичьихъ крестьянъ съ губернскими предводителями дворянства, собравшимися въ 1856 году въ Москву на коронацію, но переговоры эти не привели ни нъ какому резульпредводители отмалчивались, отговариваясь неимфніемъ надлежащихъ полномочій для обсужденія столь важнаго дъла. Пытаясь войти въ сношенія съ представителями общества, Александръ Николаевичъ нашелъ своевременнымъ передать крестьянскій вопрось на обсужденіе высшихь сановниковь государства, для чего быль создань негласный комитеть по подобію тѣхъ, которые не разъ учреждались въ царствованіе Николая Павловича. Въ составъ этого комитета входили убъжденные кръпостники, какъ М. Н. Муравьевъ, князья Долгоруковъ и П. П. Гагаринъ, Адлербергъ и др.; изъ членовъ комитета безусловно сочувствовалъ освобожденію крестьянъ едва ли не одинъ Ланской; къ нему лишь отчасти примынали Я. И. Ростовцевъ и управлявшій путями сообщенія Чевкинъ. Императоръ Александръ II самъ открыль первое засъдание комитета 3 января 1857 года и категорически заявиль, что кръпостное право отжило свой въкъ и что вопросъ объ освобожденіи крестьянъ озабочиваеть его съ самаго вступленія на престолъ. Затъмъ была прочитана составленная Левшинымъ записка о всёхъ предшествовавшихъ мёрахъ правительства въ отношеніи пом'єщичьихъ крестьянъ, закончившаяся изложеніемъ основаній, которыя, по мижнію министерства внутреннихъ дёль, должны были быть приняты при проведеніи крестьянской реформы. Основанія эти были изложены въ формѣ трехъ вопросовъ: 1) останется ли вся земля попрежнему во владѣніи помѣщиковъ; 2) если останется право владенія за помещиками, то должно ли быть ограждено право крестьянъ пользоваться землей, имъ отведенной, т.-е. можетъ ли помъщикъ безусловно согнать со своей земли освобожденныхъ поселянъ или долженъ подчиниться законнымъ ограниченіямъ; 3) могуть ли помъщики надъяться получить отъ правительства какое - либо вознаграждение какъ за личность освобождаемыхъ крестьянъ, такъ и за земли, имъ отведенныя. Несмотря на всю опредъленность заявленія государя, реакціонное большинство негласнаго комитета все же надъялось затянуть и затормозить порученное ему дѣло и, въ концѣ-концовъ, свести его на нѣтъ; дѣятели, воспитавшіеся на отжившемъ и окончательно отошедшемъ прошлое режимъ, повидимому, находили возможнымъ попрежнему самовластно управлять огромной страной, не считаясь вовсе съ желаніями и надеждами народа и пренебрегая его потребностями. И дъйствительно, въ комитетъ дъло пошло очень медленнымъ

темпомъ; было ясно желаніе большинства лишь затянуть это дѣло. Государь понималъ это и назначилъ въ комитетъ своего брата Константина Николаевича. Великій князь горячо принялся за дѣло; совѣщанія комитета возобновились, засѣданія его были часто бурны; великій князь оставался по большей части въ меньшинствѣ; большинство рѣшало растянуть освобожденіе крестьянъ на весьма продолжительное время.

Совсъмъ иное настроеніе царило въ министерствъ внутреннихъ дълъ, гдъ за Ланскимъ и Левшинымъ стояли Н. А. Милютинъ и Я. Соловьевъ, умные и энергичные люди, горячо преданные крестьянскому дълу и работавшіе для него не покладая рукъ. Общими усиліями они выработали отвъты на поставленные ихъ же министерствомъ вопросы. Сущность этихъ отвътовъ сводилась, во-первыхъ, къ сохраненію за помъщиками права собственности и на ту землю, пользованіе которою представлялось крестьянамъ, во-вторыхъ, къ устраненію выкупа личности крестьянина и, въ-третьихъ, къ установленію выкупа крестьянской усадьбы постепенными уплатами въ теченіе десяти-пятнадцати лътъ.

Для государя и для лиць, сочувствовавшихъ освобожденію крестьянь, было очевидно, что пора уже перейти къ дълу: государь и Ланской настоятельно хотъли найти хотя бы нъкоторую поддержку въ самой дворянской средъ. Освъдомленный объ этомъ виленскій генераль-губернаторь Назимовь — близкій государю человѣкь, бывшій прежде его адъютантомь — сумъль объединить литовскихъ дворянь въ желаніи освободить крестьянь, хотя и безъ земли; въ такомъ смыслъ былъ составленъ дворянами всеподданнъйшій адресь, который онъ и привезъ въ Петербургъ въ октябръ 1857 г. Адресъ явился какъ нельзя болъе кстати. Правда, стремленіе литовскихъ дворянъ освободить крестьянъ безъ земли не вполнъ удовлетворяло государя и щло въ разръзъ съ желаніями преданныхъ крестьянскому дёлу чиновъ министерства внутреннихъ дёлъ, но для начала это было не важно; главное, что адресь представляль вполнъ удобный поводъ для объявленія правительственной программы освобожденія крестьянь: на имя Назимова дань быль извъстный рескриптъ 20 ноября 1857 г., знаменовавшій собою поворотъ въ крестьянскомъ дѣлѣ: отнынѣ оно изъ тайниковъ канцелярій и комитетовъ выходило окончательно на свъть Божій и становилось на твердую и върную дорогу. Въ рескриптъ высказывалось одобрение дворянству Ковенской, Виленской и Гродненской губерній за его благія наміренія въ отношеніи крестьянь и повелѣвалось открыть въ помянутыхъ губерніяхъ комитеты для составленія подробнаго проента объ устройствъ и улучшеніи быта помъщичьихъ крестьянъ; при этомъ указывались главнъйшія основанія для этой работы, сводившіяся къ пяти пунктамъ: 1) право собственности на всю землю сохраняется за помъщиками, 2) крестьянамъ дается навсегда ихъ усадебная осъдлость (за выкупъ) и въ пользованіе нѣкоторое количество земли, за которую они должны платить оброкъ или отбывать работу, 3) крестьяне составляють сельскія общества, 4) вотчинная полиція предоставляется помѣщикамъ и 5) при устройствѣ будущихъ отношеній помѣщиковъ и крестьянъ должна быть надлежащимъ образомъ обезпечена уплата податей. Развитіе приведенныхъ основаній и приспособленіе ихъ къ мѣстнымъ условіямъ предоставлялось губернскимъ комитетамъ, составъ которыхъ долженъ былъ быть чисто дворянскій: предсѣдатель—губернскій предводитель, по одному дворянину отъ уѣзда, избранному дворянами, и два «опытныхъ помѣщика» той же губерніи по назначенію губернатора.

Нѣкоторая неясность рескрипта, въ которомъ не было произнесено страшныхъ для крѣпостниковъ словъ «отмѣна крѣпостного права», находила полное разъясненіе въ сопровождавшемъ его отношеніи Ланского, гдѣ совершенно опредѣленно говорилось, что подъ «благими намѣреніями» подразумѣвается желаніе освободить крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Черезъ нѣсколько дней послѣ подписанія рескрипта копіи его, вмѣстѣ съ цитированнымъ отношеніемъ Ланского, правда нѣсколько смягченнымъ, были разосланы всѣмъ губернаторамъ и губернскимъ предводителямъ дворянства «для свѣдѣнія и соображенія на случай, если бы дворянство губерніи изъявило подобное желаніе», а затѣмъ эти замѣчательные акты были опубликованы во всеобщее свѣдѣніе.

Опубликованіе рескрипта и сопровождавшаго его отношенія привело въ ужасъ и негодованіе крѣпостниковъ и, конечно, вызвало восторгь лучшихъ представителей русской общественной мысли; они положительно не находили словъ для прославленія и восхваленія императора Александра Николаевича. Это былъ одинъ изъ тъхъ ръдкихъ въ исторіи моментовъ, когда монархъ и лучшіе представители его народа думали и чувствовали одинаково, радовались одной, чистой и возвышенной радостью. Герценъ по этому поводу написаль горячую статью съ эпиграфомъ: «Ты побъдилъ, Галилеянинъ», которая начиналась словами: «Имя Александра II принадлежитъ исторіи, если бы его царствованіе завтра же окончилось; все равно: начало освобожденія сдёлано имъ, грядущія покольнія этого не забудуть». Съ неменьшимъ подъемомъ высказался и Чернышевскій въ своей стать в «О новыхъ условіяхъ сельскаго быта», И. С. Аксаковъ отозвался на это событіе вдохновеннымъ стихотвореніемъ.

Въ Москвъ опубликование рескрипта было отпраздновано многолюднымъ объдомъ, на которомъ были произнесены восторженныя ръчи, среди которыхъ особымъ подъемомъ выдълялись ръчи Каткова, Станкевича и Кавелина. Ликование было необычайное. Я. А. Соловьевъ, разсказывая про этотъ объдъ, замъчаетъ: «Можетъ-быть, никогда похвальныя пожелания, провозглашаемыя подданными своему государю, не были такъ искренни и проник-

нуты теплымъ задушевнымъ чувствомъ, какъ при настоящемъ случав».

На призывъ правительства войти въ обсуждение вопроса объ освобождении крестьянъ первымъ отозвалось нижегородское дворянство, выразившее во всеподданнъйшемъ адресъ готовность исполнить волю государя на тъхъ основанияхъ, какия будутъ ему указаны. Александръ Николаевичъ былъ въ высшей степени доволенъ, тъмъ болъе, что скоро за нижегородскимъ дворянствомъ послъдовали дворянства и другихъ губерний и къ концу 1858 г. работали уже 44 губернскихъ комитета.

Открытіе губернскихъ комитетовъ было событіемъ необычайной важности въ исторіи русской губерніи вообще и въ частности — въ исторіи нашего провинціальнаго общества. Государственный вопросъ исключительнаго, первостепеннаго значенія быль переданъ на обсуждение помъстнаго дворянства, до того времени занятаго лишь выборами да сравнительно незначительными мелкими дълами; будничные интересы должны были отодвинуться на задній плань, уступивь м'єсто обсужденію важнівшаго дівла, отъ ръшенія котораго въ томъ или иномъ смыслъ зависъло будущее не только дворянства или помъщичьихъ крестьянъ, но и всей страны. Помъстнымъ дворянамъ приходилось учиться говорить и учиться молчать и слушать, когда другіе говорили; надо было защищать свое собственное мнъніе, доказывая его, а не требуя безпремъннаго принятія; надо было, опровергая чужія мнънія, не оскорблять напрасно самолюбій и противопоставлять чужимъ мыслямъ свои собственныя, ясно выраженныя; нельзя было не помнить, что, защищая свои собственныя права на свободу выраженія мніній, слідовало уважать ті же самыя права другихъ; наконецъ необходимо было учиться письменно излагать свои мнѣнія. Все это трудно было усвоить при первомъ приступѣ къ работъ по такому дълу, которое затрагивало матеріальные интересы, разрушало въковыя преданія и привычки, уничтожало политическія права того самаго сословія, представителямъ котораго столь жгучій вопрось отдань быль на обсужденіе. При такомь положеніи д'вла страсти не могли не разыграться; а при неопытности членовъ, при неумѣніи руководить дебатами со стороны предсъдателей, губернскихъ предводителей дворянства, недостаткъ писаннаго и еще важнъе обычнаго укоренившагося временемъ регламента засъданій, выступившія наружу страсти и самолюбіе не всегда встр'вчали для себя достаточныя препоны къ крайнему ихъ проявленію.

Въ 48 губернскихъ комитетахъ и комиссіяхъ участвовали до 1.377 человѣкъ. При такомъ многолюдствѣ, пререканія, столкновенія и недоразумѣнія были неизбѣжны, и надо удивляться не тому, что въ нихъ происходили пререканія, а скорѣе тому, что пререканія эти почти вездѣ оставались въ предѣлахъ надле-

жащаго приличія, которое далеко не всегда сохраняется въ несравненно болье развитыхъ политически коллегіяхъ, какъ, напримъръ, въ современныхъ намъ законодательныхъ собраніяхъ разныхъ странъ. Губернскіе комитеты были одновременно и школой, и экзаменомъ для помъстнаго дворянства; съ одной стороны, участіе въ нихъ было хорошей подготовкой къ будущей общественной дъятельности, зарожденіе которой стало возможнымъ при новомъ режимъ, а съ другой—умъньемъ работать въ комитетахъ провърялась степень культурности дворянскаго сословія. И надо отдать справедливость «излюбленнымъ» людямъ дворянства: они выказали значительную степень развитія и въ большинствъ случаевъ оказались на высотъ поставленной имъ задачи.

Послъ опубликованія рескрипта, даннаго на имя Назимова, негласный комитетъ былъ переименованъ въ Главный комитетъ по крестьянскому дѣлу для разсмотрѣнія постановленій и предположеній о кръпостномъ состояніи. Само собою разумъется, что отъ перемъны названія настроеніе большинства не измънилось, оно продолжало, по мягкому выраженію Д. А. Милютина, «пугать мнимыми опасностями, въ ихъ воображеніи развивавшимися и черезъ то причинять нъкоторое колебаніе и задержки въ благихъ начинаніяхъ», иначе говоря, всячески старалось затянуть и затормозить дёло. Между тёмъ стала выясняться настоятельная необходимость установить программу дъятельности губернскихъ комитетовъ, вслъдствіе чего она и была составлена въ министерствъ внутреннихъ дълъ. Эта программа предполагала освобождение крестьянъ съ землей и весьма благопріятно для крестьянъ нам'вчала прочія условія освобожденія, устанавливая, между прочимъ, полную независимость отдъльныхъ крестьянъ и крестьянскихъ обществъ отъ пом'вщиковъ. Внесенная въ такой редакціи въ главный комитетъ программа министерства внутреннихъ дълъ была отвергнута, и составление новой программы для губернскихъ комитетовъ было поручено Я. И. Ростовцеву. Трудъ, вышедшій изъ-подъ пера Ростовцева, весьма мало походиль на работу, выполненную сотрудниками Ланского; достаточно указать, что крестьянскія общества и послѣ освобожденія предполагалось оставить подъ начальствомъ пом'єщиковъ; въ такомъ же смыслъ разръшались и прочія стороны и условія освобожденія. Программа Ростовцева была одобрена комитетомъ и разослана въ губерніи.

Лица, сочувствовавшія полному освобожденію крестьянъ съ надлежащимъ количествомъ земли, были этимъ огорчены, но отнюдь не теряли энергіи и въры въ начатое ими дъло; они старались всячески расчистить и подготовить почву для желаемаго ими преобразованія. Подъ ихъ вліяніемъ въ это время правительство приняло рядъ мъръ для борьбы съ злоупотребленіями нъкоторыхъ помъщиковъ, клонившимися къ тому, что къ моменту освобожденія оставить за собою побольше земли, или стремившихся сдавать

побольше крестьянъ въ рекруты съ тѣмъ, чтобы получить изъ казны за нихъ деньги.

Вопрось объ освобождении крестьянь, конечно, вызываль оживленные толки въ обществъ и печати; слухи объ освобожденіи проникали и въ народъ; но, несмотря на это, крѣпостные крестьяне въ массъ своей сохраняли спокойствіе и порядокъ. Казалось бы, при такихъ обстоятельствахъ нечего было безпокоиться будущее и думать, что въ моментъ объявленія воли со стороны крестьянъ последують какіе-нибудь эксцессы; но крепостники, входившіе въ составъ главнаго комитета, представляли государю дъло иначе. Они утверждали, что надо ожидать крестьянскихъ бунтовъ и поэтому слъдуетъ назначить въ губерніи особо довъренныхъ лицъ, съ обширными полномочіями — временныхъ генераль - губернаторовь. Эту мысль поддерживаль Я. И. Ростовцевь, нь ней всецъло присоединился и государь, весьма уважавшій мнънія Ростовцева. Былъ составленъ проектъ учрежденія временныхъ генералъ - губернаторовъ. Министерство внугреннихъ дълъ представило на него весьма серьезныя и ръзко написанныя возраженія. Александръ Николаевичъ, слъдившій вообще очень внимательно за ходомъ крестьянскаго дёла, лично ихъ разсмотрёлъ, и Ланской получиль серьезную отповёдь, которая чуть было не побудила его подать въ отставку, но на следующемъ докладе государь былъ съ нимъ очень ласковъ, просилъ не сердиться, благодаря чему у крестьянскаго дёла остался человёкъ, искренно ему преданный.

Лътомъ и осенью 1858 года императоръ Александръ II совершилъ повздку по губерніямъ въ цвляхъ личнаго ознакомленія съ дъятельностью комитетовъ и съ настроеніемъ дворянства; повсюду онъ говорилъ ръчи, въ которыхъ по большей части благодарилъ дворянъ за ихъ желаніе поработать надъ улучшеніемъ. участи крестьянъ и призывалъ ихъ къ разръщенію крестьянскаго вопроса въ такомъ смыслъ, чтобы было безобидно для объихъ. сторонъ; въ тъхъ губерніяхъ, гдъ особенно сильны были происки крѣпостниковъ, рѣчь государя звучала строго; въ Нижнемъ-Новгородъ онъ укорялъ дворянъ за безпорядки, происшедшіе губернскомъ комитетъ, во Владимиръ сдълалъ замъчание по поводу предпринятаго однимъ помъщикомъ массоваго переселенія крестьянъ въ Сибирь, и, наконець, въ Москвъ государь нашелъ нужнымъ повторить тъ начала, на которыхъ онъ предполагалъ освободить крестьянь, въ виду того, что нъкоторые изъ вліятельныхъ московскихъ дворянъ склонны были крайне узко толковать понятіе усадебной осъдлости. Въ московской ръчи государя слышится горячая любовь къ благу крестьянъ и твердая въра въ правоту предпринятаго имъ великаго дъла, эта ръчь дышитъ искренностью и проникнута большимъ достоинствомъ; она явилась поддержкой сторонниковъ освобожденія крестьянъ и назидательнымъ урокомъ для сторонниковъ крѣпостнаго права.

«Мив пріятно, —сказаль, между прочимь, государь, —когда я имвю возможность благодарить дворянство, но противь соввсти говорить не въ моемъ характерв. Я всегда говорю правду и, къ сожальню, благодарить васъ теперь не могу. Вы помните, когда я, два года тому назадъ, въ этой самой комнатв говориль вамъ о томъ, что рано или поздно надобно приступить къ измвненію крвпостного права и что надобно, чтобы оно началось лучше сверху, нежели снизу. Мои слова были перетолкованы. Послв того я объ этомъ долго думалъ и, помолясь Богу, рвшился приступить къ двлу. Когда, вслвдствіе вызова петербургской и литовскихъ губерній, были даны мною рескрипты, я, признаюсь, ожидаль, что московское дворянство первое отзовется, но отозвалось нижегородское, а Московская губернія—не первая, не вторая, даже не третья».

Путешествіе государя по губерніямъ имѣло очень благопріятныя послъдствія для хода крестьянской реформы: съ этого времени быль окончательно отвергнуть выкупь личности крестьянина, чего желали некоторые помещики; точно такъ же въ благопріятномъ смыслѣ разрѣшенъ былъ вопросъ о томъ, что слѣдуетъ понимать подъ крестьянской осъдлостью. Государь въ Москвъ опредъленно высказался, что она отнюдь не ограничивается одними строеніями, какъ то пытались толковать иные московскіе дворяне. Благодаря совершенно опредъленнымъ ръчамъ государя, число сторонниковъ освобожденія значительно увеличилось. Во время повздки государь убъдился, что дворянская оппозиція далеко не такъ сильна, какъ о ней говорили, и что среди самого дворянства много горячихъ поборниковъ дъйствительнаго освобожденія крестьянъ. Александръ Николаевичъ возвратился вполнъ удовлетворенный ходомъ дъла на мъстахъ. При первомъ свиданіи съ Ланскимъ онъ сказалъ ему: «Мы съ вами начали крестьянское дъло и пойдемъ до конца рука объ руку».

Въ то время, когда Александръ Николаевичъ объезжалъ губерніи, Я. II. Ростовцевъ быль занять ознакомпеніемъ съ крестьянскимъ дѣломъ по бумагамъ и документамъ, падъ которыми онъ работаль въ уединеніи заграничныхъ курортовъ-и съ этихъ поръ онъ сталь горячимь поборникомь идеи освобожденія крестьянь и върнымъ слугою крестьянскаго дъла. Это обстоятельство имъло весьма важное значение для предпринятой реформы, такъ какъ ни Ланской, ни вел. кн. Константинъ Николаевичъ не пользовались въ глазахъ государя такимъ авторитетомъ, какъ Ростовцевъ; съ этихъ поръ стали менње опасны для дъла всъ интриги вліятельныхъ кръпостниковъ, такъ какъ постоянно встречали отпоръ со стороны Ростовцева, а Александръ Николаевичъ въ неръдкіе часы упадка энергіи, раздумья и колебаній получаль въ лиць его твердую и надежную поддержку. Въ письмѣ изъ-за границы Ростовцевъ подробно изложилъ государю свои взгляды на проведение крестьянской реформы. Высказанныя имъ «начала» послужили однимъ изъ основаній для

сужденій Главнаго комитета. Послѣ колебаній и сомнѣній Ростовцевъ пришелъ къ весьма важному заключенію о необходимости оказать содѣйствіе крестьянамъ къ выкупу нѣкотораго количества земли — повидимому, здѣсь сказалось вліяніе на него какъ печатныхъ произведеній, такъ и рукописныхъ проектовъ и записокъ, которые составлялись въ большомъ количествѣ въ первые годы царствованія Александра II.

Ростовцевъ пришелъ къ убъжденію, что, освободивъ крестьянъ, слъдуетъ остановиться на устройствъ ихъ общинами. Сужденія Ростовцева объ общинъ проникнуты утилитарными соображеніями, но и личныя его симпатіи, весьма опредъленно склоняются къ общинъ, которой онъ предполагалъ дать значительныя права. Къ чести Ростовцева надо замътить, что онъ отнюдь не желалъ замънить отмъняемое кръпостное право порабощеніемъ личности крестьянина общиною, что видно, между прочимъ, изъ тъхъ строкъ, гдъ онъ говоритъ о наказаніяхъ: «о наказаніяхъ тълесныхъ не слъдуетъ упоминать: это будетъ пятно для освобожденія, да и есть мъста въ Россіи, гдъ оныя, къ счастью, не употребляются», — взглядъ, достойный дъятеля эпохи великихъ реформъ!

Найдя опору въ Ростовцевъ, Александръ Николаевичъ приказалъ принять его соображенія за основаніе предстоящей реформы. Осенью 1858 года государь лично предсъдательствовалъ нъсколько 
разъ въ комитетъ; онъ не препятствовалъ свободно высказываться 
лицамъ, враждебно относившимся къ освобожденію крестьянъ, но 
сочувствіе его было на сторонъ меньшинства, съ которымъ его 
сближала общность гуманнаго міровоззрѣнія. Казалось бы, для 
самодержавнаго монарха не было ничего легче, какъ устранить 
несочувствующихъ осуществленію начатаго имъ дѣла совътниковъ, 
тъмъ болъе, что они не имъли за собою сколько-нибудь значительныхъ государственныхъ заслугъ и не обладали надлежащими способностями; но Александръ Николаевичъ не имълъ для этого 
достаточно рѣшимости и предпочиталъ терпъть оппозицію отъ посредственныхъ министровъ, доставшихся ему отъ отца, вмъсто того, 
чтобы замънить ихъ сразу новыми, свъжими людьми.

Работы губернскихъ комитетовъ въ это время шли своимъ чередомъ, при чемъ во многихъ изъ нихъ большинство было болѣе охранительнаго, или, точнѣе, крѣпостническаго направленія, меньшинство же—впрочемъ, довольно значительное и часто выдававшееся по образованію, энергіи и способностямъ составлявшихъ его лицъ,—искренно желало освобожденія крестьянъ и прочнаго устройства ихъ новаго быта. Въ концѣ 1858 года стали поступать въ Петербургъ труды комитетовъ, обыкновенно въ видѣ двухъ проектовъ — большинства и меньшинства. Для разсмотрѣнія, сопоставленія и сводки этихъ проектовъ государь повелѣлъ учредить особыя «редакціонныя комиссіи», «съ тѣмъ, чтобы предсѣдательство въ редакціонныхъ комиссіяхъ было поручено генералъ-адъютанту

Ростовцеву, если онъ согласится эту обязанность принять на себя»; Ростовцевъ не замедлилъ согласиться.

Редакціонныя комиссіи, въ составъ которыхъ вошли члены отъ различныхъ въдомствъ и «эксперты» изъ помъщиковъ, были учреждены въ числъ двухъ, но въ дъйствительности онъ состояли изъ четырехъ отдёленій. Эти эксперты и представляли изъ себя тотъ общественный элементъ, безъ котораго даже такіе люди, какъ Н. А. Милютинъ, статсъ-секратарь Государственнаго Совъта Жуковскій и Я. А. Соловьевъ, вошедшіе въ составъ комиссіи, не смогли бы вполнѣ разобраться въ крестьянскомъ вопросъ; многіе изъ экспертовъ обладали содиднымъ знаніемъ деревни и условій крестьянскаго быта, и выдающимися способностями, какъ, напр., Юрій Самаринъ и князь Черкасскій. Дружно и по большей части солидарно съ лучшими экспертами работали виднъйшіе члены комиссіи изъ числа представителей въдомствъ. Самое активное и самое видное въ редакціонныхъ комиссіяхъ положение заняль особенно ненавистный крыпостникамь человыкь, Н. А. Милютинъ. Государь долгое время относился къ нему съ недовърјемъ и осторожностью, и готовъ былъ видъть въ немъ крайняго радикала, чуть не революціонера; но его скоро оцівниль и полюбилъ Ростовцевъ и горячо поддерживала великая княгиня Елена Павловна. Милютинъ былъ въ дъйствительности очень далекъ отъ революціонныхъ идей; едва ли можно назвать его даже радикаломъ; это былъ просто прогрессивнаго направленія человъкъ, настойчиво стремившійся провести въ жизнь свои взгляды и убъжденія; человъкъ талантливый, энергичный, не лишенный боевого темперамента и нѣкоторой доли самовластія, готовый для осуществленія наміченной имъ ціли пойти на крупное столкновеніе, хотя бы и съ рискомъ для своего личнаго благополучія и карьеры. Это быль и при некоторыхъ недостаткахъ, свойственныхъ представителямъ бюрократіи, настоящій государственный человъкъ, интересующійся общественнымъ мнѣніемъ и считающійся съ нимъ, но отнюдь не склонный ему подчиняться.

Объёзжая губерніи въ 1858 г., государь категорически пооб'єщаль, что, по окончаніи работь губернскихь комитетовь, имъ разр'єшено будеть избрать изъ своей среды по два члена для совм'єстнаго съ правительственными чинами обсужденія проектовь реформы. Но Милютину совс'ємь не улыбалась перспектива многолюднаго собранія въ Петербург'є лиць, въ значительной части несогласных съ нимъ и его сотрудниками; онъ составиль записку, въ которой подвергаль р'єзкой критик'є д'єятельность губернских комитетовь, для того, чтобы мн'єніямъ и голосамъ ихъ членовь, им'єющихъ прибыть въ Петербургъ, не было придано большаго значенія. Милютинъ проводиль мысль, что главная забота должна направляться къ тому, «чтобы мн'єнія, разс'єянно выраженныя въ разныхъ комитетахъ, не слились въ единомысленныя и не

образовавшіяся еще разноцв'ятныя партіи, гибельныя какъ для правительства, такъ и для народа. Посему стремленіе къ образованію партій съ самаго начала должно быть положительно устранено». Милютинъ напоминалъ, что, въ силу высочайшаго повельнія, избранные комитетами члены вызываются для представленія правительству «тѣхъ свѣдѣній и объясненій, кои опо признаеть нужнымъ имъть, правительству же полезно имъть отъ нихъ справки не о коренныхъ началахъ, которыя признаны неизмѣнными, не о развитіи ихъ, которое принадлежитъ самому правительству, а единственно только о примъненіи проектированныхъ общихъ правилъ къ особеннымъ условіямъ каждой мъстности. Посему не должно давать развиваться мечтаніямъ, будто бы избранные комитетами члены призываются для разръшенія какихълибо законодательныхъ вопросовъ»: уничтожение кръпостного права было дъло уже ръшенное и никакой перемънъ подлежать могло; царское слово непоколебимо.

Такимъ образомъ, для дъятельности мъстныхъ представителей въ Петербургъ подготовлялась неблагопріятная обстановка, ихъ ждали далеко не съ распростертыми объятіями. Въ Петербургъ не желали и, повидимому, опасались одновременнаго съвзда всвхъ губернскихъ представителей, поэтому избранные отъ губернскихъ комитетовъ члены (по одному отъ большинства и меньшинства) были раздълены на двъ смъны, сперва отъ одной группы губерній, а потомъ отъ другой. «Депутаты перваго приглашенія» стали прибывать въ Петербургъ въ половинъ августа 1859 г.; руководители крестьянской реформы поспъшили сразу же поставить ихъ на предназначенное имъ весьма скромное мъсто. Имъ была предъявлена инструкція, которою ихъ дъятельность сводилась къ обязанности давать письменные отвъты на предложенные имъ редакціонными комиссіями вопросы, а также словесныя разъясненія въ засъданіяхъ комиссіи. Это было далеко не то, на что съ полнымъ основаніемъ имъли право разсчитывать и дёйствительно разсчитывали депутаты. Обманутые въ своихъ ожиданіяхъ, они хотъли было обратиться съ жалобой къ государю, но затъмъ ограничились письмомъ къ Ростовцеву, въ которомъ домогались разръшенія имъть общія совъщанія, тъмъ, чтобы всъ соображенія ихъ по крестьянскому дълу поступили на разсмотръніе высшаго правительства. Желаемое разръщеніе было дано, а государь постарался любезнымъ пріемомъ въ Царскомъ Селъ усладить горечь неудовольствія и раздраженія депутатовъ. Ръчь, съ которой онъ обратился къ нимъ, была проникнута желаніемъ сказать имъ пріятное и успокоить ихъ опасенія. Государь причислялъ себя къ дворянству, высказывалъ увъренность, что дворяне съ нимъ солидарны, и объщалъ, что всъ мнънія, высказанныя депутатами, дойдуть до него и до Главнаго комитета. Государь любилъ и умълъ говорить, и слова его произвели извъстное впечатл'вніе, но руководимые Милютинымъ члены редакціонныхъ комиссій отъ министерствъ отнюдь не были склонны считаться съ мнівніями и желаніями депутатовъ, чего и не скрывали въ дальнівйшихъ съ ними сношеніяхъ.

Огорченные и раздраженные принялись представители губернскихъ комитетовъ за изучение трудовъ редакціонныхъ комиссій, которыя нашли въ нихъ хотя и не вполнъ безпристрастныхъ, но умълыхъ и дъльныхъ критиковъ. Слабыя стороны проектовъ комиссіи были замъчены и указаны весьма основательно. Прежде внимание депутатовъ привлекло предположенное административное устройство сельскихъ обществъ, явно клонившееся къ тому, чтобы лишить дворянство всякаго вліянія на крестьянь, замънивъ таковое надзоромъ и опекой уъздной полиціи. Депутаты ясно и отчетливо сознавали, какое усиленіе бюрократіи можеть повлечь за собой крестьянская реформа, если за нею не послъдуетъ преобразованія всего государственнаго порядка, и поэтому указывали правительству на необходимыя реформы, которыя, по ихъ мижнію, должны быть предприняты немедленно по освобожденіи крестьянъ. Большинство депутатовъ сходилось въ единодушномъ желаніи, чтобы былъ установленъ новый судебный строй съ судомъ присяжныхъ, чтобы введено было мъстное самоуправленіе, облегчено положеніе печати и т. д., т.-е. желало того, что и было вскоръ проведено въ русскую государственную и общественную жизнь, перестроивъ нѣкоторыя ея стороны на совершенно новыхъ, невиданныхъ дотолъ у насъ основаніяхъ.

Передъ отъ вздомъ изъ Петербурга депутаты перваго приглашенія ръшили откровенно высказать государю въ адресахъ свои мнънія о трудахъ редакціонныхъ комиссій, но такъ какъ мнънія раздѣлились, то было составлено два адреса и, кромѣ того, симбирскій депутать Шидловскій обратился къ государю со всеподданнъйшимъ письмомъ. Адресъ большинства (18 человъкъ) былъ болѣе остороженъ и скроменъ въ сужденіяхъ, но и въ немъ высказывалось категорически убъжденіе, что предположенія редакціонныхъ комиссій въ настоящемъ ихъ вид' не соотв' тствуютъ общимъ потребностямъ и не приводятъ въ исполнение указанныхъ Высочайшею волею началъ. Въ адресъ же меньшинства (пяти человъкъ) труды комиссіи подвергались болье рызкой критикь, и предлагалось, между прочимъ, надъление крестьянъ землею въ собственность, посредствомъ немедленнаго выкупа ея у помъщиковъ по справедливой оцънкъ; Шидловскій выступиль съ предложеніемъ созвать уполномоченныхъ отъ дворянства для окончательнаго разръшенія, подъ личнымъ предсъдательствомъ государя, предпринятаго имъ дъла освобожденія крестьянъ. Выступленія депутатовъ не понравились ни государю, ни его сотрудникамъ по крестьянскому дълу: государь былъ недоволенъ ихъ радикальными стремленіями, а Н. А. Милютинъ, руководившій въ это время въ значительной мірть Ростовцевымъ и Ланскимъ, опасался вмѣшательства и вліянія депутатовъ, которое могло привести къ измѣненію выработаннаго при дѣятельномъ его участіи проекта редакціонныхъ комиссій. Восемнадцати членамъ было объявлено замѣчаніе, а остальнымъ сдѣлано черезъ губернаторовъ внушенія.

Депутаты разъвхались, а въ составв редакціонныхъ комиссій назрѣвала серьезная перемѣна. Ростовцевъ въ началѣ 1860 г. скончался. Государь присутствоваль при его кончинъ и за нъсколько минуть до смерти умирающій едва слышнымь голосомь произнесь: «Государь, не бойтесь»... Смерть Ростовцева произвела большое впечатлъние въ обществъ; съ тревогою ожидали назначения ему преемника. Выборъ былъ нелегокъ: Александръ Николаевичъ уже чувствоваль некоторую усталость оть борьбы, мало свойственной его мягкому характеру. Нужно было найти человъка, имя котораго не вызвало бы особыхъ нападокъ, интригъ и происковъ; выборъ государя остановился на министръ юстиціи графъ В. Н. Панинъ. Назначеніе Панина, человъка крайне охранительнаго образа мыслей, вызвало всеобщее недовольство въ кругахъ, сочувствовавшихъ реформъ; Герценъ напечаталъ по этому поводу необычайно ръзкую статью. Но опасенія оказались преувеличенными. При назначеніи Панина государь категорически потребоваль, чтобы тоть ни въ чемъ не отступаль оть направленія работь редакціонных комиссій. Выборь Панина быль, дъйствительно, не худшій изъ тъхъ, которые представлялись возможными. Преимущество Панина заключалось въ томъ, что онъ менње другихъ кръпостниковъ былъ склоненъ активно противодъйствовать осуществленію желанія государя освободить крестьянь, а желаніе это оставалось неизмѣннымъ, что Александръ Николаевичь и высказаль, принимая депутатовь второго приглашенія: обратясь при этомъ къ графу Панину, государь сназалъ: «Прошу вести это дъло къ извъстнымъ результатамъ обдуманно и осторожно, только отнюдь не затягивая и не откладывая его въ долгій ящикъ».

Панинъ сдълалъ нъсколько попытокъ испортить порученное ему дѣло, но встрѣтилъ отпоръ со стороны государя и, въ концѣконцовъ, войдя въ дъло, сталъ даже иногда защищать труды комиссій отъ раздававшихся противъ нихъ нападокъ. Государь съ нетерпѣніемъ слѣдилъ за ходомъ предпринятой реформы и торопилъ комиссіи. Въ октябръ 1860 г. работы редакціонныхъ комиссій должны были закончиться и поступить на разсмотрѣніе Главнаго комитета, въ составъ котораго какъ разъ въ это время изошла благопріятная для крестьянской реформы перем'єна: вм'єсто тяжело заболъвшаго князя Орлова предсъдателемъ комитета былъ назначенъ вел. кн. Константинъ Николаевичъ. Это былъ очень удачный выборъ, такъ какъ великій князь относился къ трудамъ редакціонныхъ комиссій съ большимъ уваженіемъ. Въ Главномъ прогрессивное меньшинство составили: комитетъ предсъдатель, Блудовъ и Чевкинъ, прочіе же члены — М. Н. Муравьевъ, кн. Долгоруковъ, министръ финансовъ Княжевичъ, князь Гагаринъ, графъ Адлербергъ и графъ Панинъ, не во всемъ согласные между собою, хотъли въ большей или меньшей степени измънить предположенія редакціонныхъ комиссій. Засъданія комитета были бурны, пренія зам'єтно затягивались, но князь руководиль его работами съ большимъ тактомъ и выдержкой; въ концъ-концовъ Константину Николаевичу удалось склонить на свою сторону Панина, подъ вліяніемъ государя къ нимъ присоединился и Адлербергъ; такимъ образомъ составилось большинство голосовъ въ пользу трудовъ редакціонныхъ комиссій. 26 января 1861 года состоялось, подъ личнымъ предсъдательствомъ императора Александра II, послѣднее засѣданіе Главнаго комитета совмъстно съ Совътомъ Министровъ. Государь прежде всего выразилъ благодарность членамъ комитета, подавшимъ голосъ за принятіе положеній, выработанныхъ редакціонными комиссіями, о которыхъ отозвался съ большою похвалой; затъмъ государь объявиль, что, допустивь полную свободу слова и мижній при обсуждении крестьянского вопроса, онъ теперь уже не потерпитъ никакихъ промедленій и проволочекъ и непремінно требуетъ. чтобы дѣло было окончено къ 15 февралю 1861 г. «Этого я желаю, требую и повелъваю», строго сказаль государь. Въ заключеніе Александръ Николаевичъ внушалъ министрамъ, что они нынъ должны отложить всъ разногласія и споры въ отношеніи крестьянскаго дъла, совершенно забыть личныя мнънія, проводить въ жизнь его волю и твердо помнить, что «въ Россіи издаетъ законы самодержавная власть». 28 января 1861 г. проекты редакціонныхъ комиссій были внесены на разсмотрѣніе общаго собранія Государственнаго Совъта; это была скоръе декларація монарха, чъмъ обращеніе его къ содъйствію законосовъщательнаго учрежденія, такъ какъ въ теченіе предоставленнаго Совъту незначительнаго срока съ 28 января по 15 февраля невозможно было подвергнуть дъйствительной критикъ поступившіе законопроекты.

Открывая засёданіе Государственнаго Совёта, Александръ Николаевичъ обратился къ членамъ его съ замівчательной рівчью, которая по формів и по содержанію какъ нельзя лучше соотвітствовала величію момента. Въ ней каждая фраза, каждая мысль не только продумана, но и прочувствована, въ ней нівть ничего лишняго, нівть и недосказаннаго. Съ обычнымъ тактомъ государь отозвался о дворянствів и его участіи въ дівлів и затівмъ прослідиль ходъ занятій по крестьянской реформів, не забывъ высказать одобреніе и благодарность всівмъ потрудившимся надъ ней лицамъ и боліве всего Константину Николаевичу. Государь закончиль призывомъ къ гражданскимъ чувствамъ членовъ Государственнаго Совіта и закончиль слівдующими словами: «Взгляды на представленную работу могуть быть различны. Потому всів различныя мнівнія я выслушаю охотно, но я въ

правъ требовать отъ васъ одного: чтобы, отложивъ всъ личные интересы, вы дъйствовали не какъ помъщики, а какъ государственные сановники, облеченные моимъ довъріемъ. Приступая къ этому важному дълу, я не скрывалъ отъ себя всъхъ тъхъ затрудненій, которыя насъ ожидали, и не скрываю ихъ и теперь, но, твердо уповая на милость Божію и увъренный въ святости этого дъла, я надъюсь, что Богъ насъ не оставитъ и благословитъ насъ кончить его для будущаго благоденствія любезнаго намъ отечества. Теперь, съ Божією помощью, приступимъ къ самому дълу». По тяжелой тернистой дорогъ оставалось сдълать одинъ шагъ, чтобы достигнуть прекрасной вершины, и Александръ Николаевичъ дошелъ до нея, достигнувъ великой цъли, которая десятки лътъ манила къ себъ лучшихъ русскихъ людей.

19 февраля 1861 года были подписаны законы объ освобожденіи и устройствѣ крестьянь и знаменитый манифесть, съ которымъ государь по этому случаю обратился къ народу. Первоначальный тексть манифеста быль составлень Самаринымъ и Милютинымъ, но по желанію государя онъ быль переработанъ московскимъ митрополитомъ Филаретомъ; онъ и внесъ въ манифестъ не мало цвѣтистыхъ и витіеватыхъ выраженій. Заканчивался манифесть извѣстными словами: «Осѣни себя крестнымъ знаменіемъ, православный народъ, и призови съ нами Божіе благословеніе на твой свободный трудъ, залогъ твоего домашняго благополучія и блага общественнаго».

Манифесть 19 февраля быль опубликовань 5 марта того же года. Если бы на законодательных вактахь объ освобождении крестьянь и остановилась плодотворная работа государственной власти при Александръ Николаевичъ, то все же этой эпохъ было бы обезнечено безсмертие въ истории, а дъятелямъ ея—въчная благодарность потомства. Нельзя не воздать справедливости государю, что онъ хотя иногда и колебался, но все же не отступиль отъ своихъ благихъ начинаній, сумъль разобраться и освоиться въ очень трудномъ вопросъ, сумъль защищать начатое дъло отъ нападокъ и довель его до счастливаго конца.

Законы объ освобожденіи и устройствъ крестьянъ, подписанные 19 февраля 1861 года, почти во всемъ повторяютъ проекты редакціонныхъ комиссій, небольшія измѣненія, которыя введены были въ нихъ усиліями крѣпостниковъ (уменьшеніе размѣровъ надѣловъ), лишь нѣсколько испортили, но отнюдь не извратили дѣло.

Крѣпостное право уничтожалось; 22 милліона крестьянъ получили личную свободу. Хозяйственный бытъ новыхъ гражданъ былъ обезпеченъ предоставленіемъ имъ въ пользованіе усадебной осъдлости и полевого надъла за извъстныя, точно опредъленныя, повинности съ правомъ выкупить у помъщика землю при содъйствіи казны. Переходное состояніе крестьянъ до выкупа названо временно обязаннымъ. Окончательный срокъ освобожденія всъхъ дворовыхъ

людей опредѣленъ двухлѣтній. Установлено было общинное административное устройство и общинное землевладѣніе крестьянъ; во главѣ каждаго сельскаго общества поставденъ выборный староста, сельскія крестьянскія общества соединялись въ волости съ выборными волостными старшинами и волостными судами.

Для приведенія на мѣстахъ въ исполненіе 19 февраля учреждалась цѣлая система учрежденій: мировые посредники, присутствія по крестьянскимъ дѣламъ и во главѣ всего Главный комитетъ по устройству сельскаго состоянія. Крестьяне были освобождены съ вемлей и это составляетъ огромную заслугу просвѣщенныхъ дѣятелей эпохи освобожденія во главѣ съ самимъ императоромъ; устройствомъ общиннаго вемлевладѣнія была на много лѣтъ отодвинута для Россіи опасность созданія безземельнаго деревенскаго пролетаріата.

Манифесть 19 февраля не вызваль и тъни тъхъ потрясеній, которыми крѣпостники старались запугать государя при обсужденіи крестьянской реформы. Радостная въсть встръчена была нароломъ съ восторгомъ и почти всюду съ полнымъ спокойствіемъ. Были, конечно, и недовольные, ожидавшіе отъ реформы больше, чъмъ она дала, но это недовольство очень ръдко доходило до пререканій и еще р'яже до столкновеній и безпорядковъ. Такъ нредставляется дёло безпристрастному изслёдователю этой эпохи, но наиболъе радикальные изъ ея современниковъ смотръли иначе; свое собственное разочарование они стремились приписать широкимъ народнымъ массамъ, а единичные случаи столкновеній крестьянъ съ воинскими командами склонны были признать господствующими, характерными для даннаго момента явленіями. Крестьяне оправдали надежды Ланского и его сотрудниковъ, вфрившихъ въ благоразуміе народа и не желавшихъ ни подъ какимъ видомъ принимать особо исключительныхъ мъръ для охраны порядка и общественнаго спокойствія въ первое время посл'є освобожденія. Народныя массы прониклись глубокою благодарностью къ Александру Николасвичу, имя котораго стало любимымъ и популярнымъ: его знають не по книгамъ, а по воспоминаніямъ, разсказамъ и преданіямъ. Во многихъ церквахъ до нашихъ дней подаются и отдъльными лицами и на мірской счеть трогательныя поминанія за упокой души царя Александра...

Главная работа по проведенію въ жизнь положеній 19 февратя должна была лечь на мировыхъ посредниковъ, которые поставлены были закономъ въ довольно самостоятельное положеніе. На зовъ правительства къ занятію этихъ должностей просвъщенная часть дворянства и въ особенности дворянская молодежь отозвалась съ энтузіазмомъ. Это было идейное движеніе, захватившее цъльныхъ и нравственно чуткихъ людей. Тяжелая и щекотливая работа по составленію уставныхъ грамотъ, разверстанію угодій и вообще по разграниченію и соглашенію интересовъ помѣщиковъ и бывшихъ ихъ крѣпостныхъ крестьянъ, выполнена мировыми посредниками пер-

ваго призыва весьма справедливо, умѣло и тактично. Они обезпечили государству спокойствіе, дворянамъ — возможность мирнаго проживанія въ своихъ помѣстьяхъ, а крестьянамъ справедливые надѣлы. Исторія не забудетъ ихъ заслуги. Къ чести для губернской администраціи того времени надо замѣтить, что и среди нея было немало стойкихъ и благородныхъ людей, дѣйствовавшихъ въ полномъ согласіи съ мировыми посредниками.

Положенія 19 февраля 1861 года занимають въ исторіи русснаго законодательства совершенно особое исключительное мъсто; до манифеста 17 октября 1905 года, учредившаго у насъ представительный строй, нельзя указать ни одного памятника русскаго правового творчества, который по значенію своему могъ бы быть поставленъ рядомъ съ великой хартіей освобожденія крестьянъ. Это быль величайшій акть раскрыпощенія личности, первый камень для созданія у насъ правового строя. Освобожденіе крестьянъ находится въ логической и нравственной связи съ послъдовавшимъ за 99 лътъ до него освобожденіемъ отъ государственной службы дворянъ. Это ръзкая грань между узко-полицейскимъ и тусклымъ въ общественномъ смыслъ дореформеннымъ строемъ съ его казарменными пріемами управленія, съ его жалкой боязнью даже самыхъ робкихъ проявленій свободнаго человъческаго духа, и новой эпохой, когда, наконецъ, русскому нагоду обезпечены были элементарныя условія здороваго существованія, -- эпохой необычайнаго роста русскаго общественнаго самосознанія и расцвъта нашихъ культурныхъ силъ.

#### IV.

## Земскія учрежденія.—Реформа городского самоуправленія.

Царствованію Александра Николаевича достался весьма несовершенный провинціальный строй. Во главъ губерискаго управленія стояль губернаторь, надівленный по закону довольно обширными полномочіями, но далекій отъ живыхъ потребностей населенія и, въ дъйствительности, занятый болъе перепиской, чъмъ управленіемъ. Многочисленныя губернскія учрежденія-палаты, присутствія и комитеты — существовали преимущественно въ цъляхъ фискальныхъ и узко-полицейскихъ; хотя въ составъ губернскихъ учрежденій входило немало выборныхъ отъ мъстнаго общества лицъ, но они имѣли очень мало значенія, такъ какъ всецѣло подчинялись правительственнымъ чиновникамъ. Не только различные засъдатели и земскіе исправники, но неръдко и уъздные предводители дворянства оказывались вынужденными безпрекословно исполнять прихотливыя и подчась незаконныя требованія губернаторовъ. Нѣкоторой независимостью и самостоятельностью пользовались лишь губернскіе предводители дворянства и то не столько вслъдствіе значенія занимаємой ими должности, сколько вслъдствіе того, что они обыкновенно избирались изъ богатыхъ и имѣющихъ личныя связи дворянъ. Провинція самовластно управлялась генераль-губернаторами и губернаторами, постоянно колебавшимися между превышеніемъ и бездѣйствіемъ власти. Необходимость существенныхъ измѣненій въ губернской администраціи сознавали всѣ.

Освобожденіе крестьянъ, нанесшее серьезный ударъ ственному значенію пом'єстнаго дворянства и приведшее къ усиленію провинціальной бюрократіи, еще остръе выдвинуло вопросъ о реформъ губерніи. Послъ раскръпощенія народнаго труда и уравненія всёхъ классовъ общества въ пользованіи гражданскими правами наступала необходимость и открывалась возможность реформировать и другія стороны русской государственной и общественной жизни. Это хорошо сознавали пъятели освобожденія крестьянъ, видъвшіе логическую связь между крестьянскою реформой и переустройствомъ мъстнаго управленія на новыхъ, болье соотвътствующихъ требованіямъ времени началахъ. Въ такомъ смыслъ сдълано было немало заявленій уже во время подготовительныхъ работъ и обсужденія положеній 19 февраля 1861 года. Яркимъ образчикомъ подобныхъ мнёній могуть служить мысли, высказанныя тверскимъ губернскимъ предводителемъ дворянства, въ отзывъ на работы редакціонныхъ Унковскимъ, сій: онъ ясно представилъ и картину паралитическаго состоянія Россіи подъ дланью дореформенной администраціи и доказаль невозможность съ паденіемъ кръпостного права сохранить старый административный порядокъ.

Отзывъ Унковскаго не стоялъ одиноко. Выраженныя въ немъ мысли носились въ воздухѣ, высказывались со всѣхъ сторонъ. Земская реформа, какъ продолженіе реформы крестьянской, являлась предметомъ всеобщаго ожиданія. Редакціонныя комиссіи въ своемъ отвѣтѣ на отзывы губернскихъ депутатовъ по поводу составленныхъ ими проектовъ заявили, что и онѣ, съ своей стороны, признаютъ настоятельную необходимость реформы суда, полиціи и управленія на основѣ гражданской равноправности, т.-е. полнаго сліянія въ политическомъ отношеніи освобождаемыхъ крестьянъ съ другими сословіями. Когда писался этотъ отвѣтъ редакціонныхъ комиссій, при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ уже была образована особая комиссія для составленія проекта преобразованія губернскихъ и уѣздныхъ учрежденій.

Прежде чѣмъ приступить къ изготовленію проекта земскихъ учрежденій, комиссія составила «соображенія объ устройствѣ земско-хозяйственнаго управленія»: предстоявшая реформа рисовалась комиссіи не какъ частичное усовершенствованіе стараго административнаго механизма, а какъ созданіе совершенно новаго административнаго устройства, соотвѣтствующаго измѣненнымъ условіямъ общественнаго быта, съ полною отмѣной бюрократической опеки надъ мѣстнымъ земскимъ самоуправленіемъ въ кругу предо-

ставляемыхъ послёднему задачъ. «Земскимъ учрежденіямъ, —читаемъ мы здёсь, -- должна быть предоставлена дёйствительная и самостоятельная власть въ завъдываніи дълами мъстнаго интереса, мъстнаго хозяйства губерній и убздовъ. Доколь дъйствія земскихъ учрежденій касаются только мъстнаго интереса, нътъ надобности въ участіи правительственной власти, въ прямомъ ея вмѣщательствѣ и вліяній на ходъ дѣлъ»: комиссія находила, что участіе двухъ различныхъ по своему началу властей, правительственной и общественной, въ управленіи м'встными д'влами, какъ показываетъ опытъ, не приносить полезныхъ результатовъ. По вопросу о составъ земскихъ учрежденій комиссі: говорила: «Все населеніе увзда, участвующее въ его общихъ хозяйственныхъ интересахъ, имфеть, конечно, и право на большее или меньшее участіе въ зав'ядываніи д'влами, до этихъ интересовъ касающимися, при чемъ степень участія въ дълахъ должна быть пропорціональна степени участія въ интересахъ», при чемъ, по мнънію комиссіи, «сословное пъленіе, посель привнаваемое и принятое закономъ, не согласно съ характеромъ земскихъ учрежденій, им'єющихъ въ принцип'є не сословные, но общіе хозяйственные интересы извъстной мъстности». Номиссія по организаціи земскихъ учрежденій поставила себъ цълью создать въ русской области дъйствительно независимое, самостоятельное, всесословное земство. Сперва предсъдателемъ комиссіи объ уъздныхъ и земскихъ учрежденіяхъ быль Н. А. Милютинъ, но почти немедленно послъ подписанія манифеста 19 февраля Ланской и Милютинъ были уволены отъ должностей, какъ очистительныя жертвы, принесенныя Александромъ Николаевичемъ въ угоду вліятельнымъ крѣпостникамъ; первый былъ назначенъ членомъ Государственнаго Совъта, а второй-въ Сенатъ.

Пость министра внутреннихъ дълъ занялъ теперь Валуевъ, человъкъ, не лишенный административныхъ способностей и дъловой ловкости, но не имъвшій опредъленнаго міровозэрьнія, не твердый въ убъжденіяхъ и склонный къ интригамъ. Земскую реформу онъ взяль въ свои собственныя руки, но относился къ этому дълу какъ къ обременительному и досадному наслъдству, отъ котораго, къ сожалѣнію, нельзя отказаться. Выступленіе Валуева на широкую государственную арену взамѣнъ Ланского и Милютина было не случайнымъ явленіемъ, а находилось въ прямомъ соотношеніи съ общимъ настроеніемъ высшихъ сферъ. Государь замътно усталь отъ происковъ, интригъ и сплетенъ, среди которыхъ ему приходилось последніе годы жить и действовать. Чувствуя удовлетвореніе отъ того, что ему удалось привести къ окончанію крестьянскую реформу, онъ не имълъ достаточно энергіи для дальнъйшей тяжелой борьбы, тымь болье, что и самое значение земской реформы было для него менве ясно, нежели крестьянской. Выросши въ обстановкъ, въ которой страшились общественныхъ движеній и питали полное недовъріе къ обществен-

Donorchieus, or naburdenieus y yorkeorne semiconinger the boso ome ware neodecommens semiconing Anjans one mujementer o codizanom semiconing noche nomenter o codizanom noche no codizanom noche ex noche no codizanom noche no color noche no conserva es semiconing no color neusocanix anue no colornemente neusocanix anue colornemente. Aprecio neusocanix anue colornemente.

Vorme cebe apearments ma menesses, mpasociaement napode, n npusoon er Hahll boneie biarociosonie na mson coobonent

morges, sawers movero dauamnseo biaconosyria u biara obuyernoen.

Dans or Canximiente obypers, or Hermo one Posternoen your, or muenta eoccuscone unemede.

ceme nepoce, Uapemoosania oce Mallell or redouce.

ме теои свобоный. Предпостъдняя и послёдняя страницы манифеста 19 февраля 1861 г.

Оригиналы хранятся въ Правительствующемъ Сенатѣ.

нымъ силамъ, онъ не могъ стать борцомъ за независимые отъ правительства мъстные, выборные органы, которые, быть-можетъ, рисовались ему чъмъ-то въ родъ представительныхъ учрежденій; какъ бы то ни было, императоръ, такъ активно проводившій крестьянскую реформу, относился съ значительно меньшимъ интересомъ къ проектамъ земскихъ учрежденій.

Валуевъ сдѣлалъ все, чтобы урѣзать осуществленіе тѣхъ новыхъ началъ, которыя были провозглашены, какъ краеугольные камни задуманнаго преобразованія. Но, къ счастью, сила общественнаго мнѣнія была уже такова и общія желанія въ такой мѣрѣ сходились на созданіи мѣстнаго самоуправленія, что было невозможно окончательно извратить начатое дѣло.

Подписанное государемъ 1 января 1864 года положение о земскихъ увздныхъ и губернскихъ учрежденіяхъ вводилось въ 33 (преимущественно центральныхъ) губерніяхъ. Въ каждомъ уъздъ, гдъ вводилось положение 1 января 1864 года, образовывались уъздное земское собраніе и уъздная земская управа. Въ составъ собранія входили: во-первыхъ, гласные, избранные землевладъльцами, вовторыхъ, гласные отъ городскихъ жителей всъхъ сословій и, наконецъ, гласные отъ крестьянскихъ обществъ. Для непосредственнаго участія въ выборахъ по первымъ двумъ категоріямъ необходимымъ условіемь поставлень изв'єстный, очень невысокій, имущественный цензь, для убзда земля, а для города городская недвижимость. Тъ лица, которыя не имъпи полныхъ имущественныхъ цензовъ, выступали на выборахъ черезъ особыхъ уполномоченныхъ. Уъздное земское собраніе было распорядительнымъ органомъ; для исполнительной дъятельности, сводившейся къ управленію текущими земскими дълами, законъ создалъ убздныя земскія управы, избиравщіяся убздными собраніями. Въ губерніяхъ учреждались губернскія собранія изъ гласныхъ, избираемыхъ отъ увздовъ. Исполнительнымъ органомъ губернскаго земства являлась губернская земская управа, избираемая губернскимъ собраніемъ. Въ увздныхъ собраніяхъ предсвдательствовали увадные предводители дворянства, а въ губернскихъ -- особо назначенныя лица, почти повсюду губернскіе предводители.

Компетенція земскихъ учрежденій была довольно обширна: имъ ввърялись заботы о народномъ образованіи, народномъ здравіи, устройство и содержаніе путей сообщенія, страхованіе, благотворительныя заведенія, мъры предупрежденія скотскихъ падежей и прочія дъла, относящіяся, по выраженію закона, къ мъстнымъ хозяйственнымъ пользамъ и нуждамъ. Денежныя средства, необходимыя для удовлетворенія всъмъ этимъ потребностямъ, земскимъ собраніямъ предоставлено было добывать путемъ обложенія недвижимыхъ димуществъ. Въ отношеніи правительственной власти земскія учрежденія были поставлены въ довольно самостоятельное положеніе; за законностью ихъ дъйствій установленъ лишь надзоръ губернатора и Сената.

Земское положение 1864 года отразило на себъ господствовавшую тогда въ наукъ теорію самоуправленія, противополагавшую интересы государственные и общественные (земскіе); земскія учрежденія разсматривались тогда теоретиками государственнаго права не какъ одно изъ звеньевъ правительственнаго механизма, не какъ одинъ изъ органовъ публично-правовой власти, а какъ частичные общественные союзы, составляющіеся ради удовлетворенія особыхъ общественныхъ интересовъ, отличныхъ отъ интересовъ государственныхъ. Это противоположение какихъ-то особыхъ земскихъ дълъ дъламъ государственнымъ внесло немало путаницы въ судьбы земства и не разъ отражалось неблагопріятно на земскихъ интересахъ. На почвъ этой идеи опредъление компетенціи земствъ разсматривалось не какъ передача земствамъ извъстной части правительственныхъ функцій, а какъ предоставленіе имъ права завъдывать своими частными дълами, безъ всякаго ограниченія прежней компетенціи коронныхъ административныхъ органовъ. На той же почвъ явилась возможность не предоставлять земскимъ учрежденіямъ принудительной власти; Положеніе 1864 г. не давало земствамъ права издавать обязательныя постановленія и приводить ихъ въ исполненіе при посредствъ собственныхъ органовъ; земскія учрежденія, по выраженію одного изъ нашихъ государствовъдовъ, это учрежденія «съ компетенціей, но безъ власти». Но и при своихъ недостаткахъ Положенія о земскихъ учрежденіяхъ 1864 года все же дало нашей провинціи весьма много. Прежде всего быль нанесень серьезный ударь произволу провинціальной администраціи въ сферъ хозяйственныхъ отношеній къ населенію. Затъмъ была создана возможность настоящей общественной дъятельности, которая съ тъхъ поръ стала привлекать къ себъ много способныхъ и независимыхъ людей, не находившихъ въ другомъ мъстъ надлежащаго приложенія своимъ силамъ. Въ лицъ органовъ земскаго самоуправленія выдвигался хотя нъкоторый противовъсъ мъстной правительственной власти, которой съ этихъ поръ приходится считаться съ народивщимся общественнымъ мнѣніемъ. Провинціальный строй, существовавщій до того времени почти исключительно въ видахъ служенія фискальнымъ потребностямъ государства и вообще цълямъ, лежавшимъ внъ интересовъ мъстнаго населенія, пріобрътаетъ со времени изданія земскаго положенія изв'єстное культурное значеніе. Губернская и увздная жизнь становится богаче содержаніемъ, на земскія учрежденія и правительство и интеллигенція привыкають смотръть какъ на барометръ общественнаго настроенія, какъ на отражение и показатель надеждъ и ожиданий образованныхъ слоевъ провинціальнаго населенія. Созданнымъ органамъ самоуправленія было даровано весьма существенное право ходатайствовать передъ правительствомъ по вопросамъ, относящимся до мъстныхъ пользъ и нуждъ, что при отсутствіи представительныхъ учрежденій, при

цензурныхъ стъсненіяхъ и низкомъ уровнъ правового самосознанія чиновничьей среды пріобрътало особо важное значеніе. Къ сожальнію, центральная власть не всегда охотно выслушивала даже и правдивое, трезвое и живое слово земскихъ собраній.

Города наши ко времени царствованія Александра II нахопились въ печальномъ, а нъкоторые прямо-таки въ плачевномъ состояніи. Общественное управленіе, организованное на основаніи грамоты городамъ 1785 г., находилось въ полнъйшемъ подчиненіи правительственной администраціи. Въ нъкоторыхъ родахъ общественныхъ учрежденій вовсе не было, въ другихъ они влачили самое грустное существованіе. Отъ нихъ требовали лишь денежныхъ средствъ, которыми полновластно и неръдко своекорыстно распоряжались губернскіе и уёздные чиновники. Съ городскими учрежденіями не только никто не считался, но даже мелкіе чиновники относились къ нимъ свысока, надъ общественными должностными лицами глумились и безпощадно ихъ обирали. Конечно, эти мрачные тоны городской жизни стали замётно тускить въ царствование Александра Николаевича, но полная непригодность существующаго городского общественнаго строя была ясна. Реформа была необходима; на первое мъсто выступалъ вопросъ объ установленіи правильныхъ отношеній въ соотв'єтствіи съ потребностями времени и желаніями общества между органами городского самоуправленія и коронными мъстными властями.

Для изданнаго въ 1870 году городового положенія образцомъ послужило земское положение 1864 года. Въ строй городской общественной жизни прочно введенъ принципъ всесословности или, правильнъе сказать, безсословности, поднято значение органовъ самоуправленія, имъ предоставлены значительныя права и обезпечена необходимая для успъшнаго хода дъла независимость отъ администраціи. Распорядительная власть вручена городскимъ думамъ, а исполнительная городскимъ управамъ и ихъ предсъдателямъ, городскимъ головамъ; въ вопросъ о соотношении органовъ и лицъ городского самоуправленія законодателемь была допущена существенная ошибка: городской голова быль и предсъдателемъ городской думы, что въ высшей степени неудобно, такъ какъ ему приходилось руководить преніями собранія, призваннаго провърять и направлять его собственную дъятельность. На практикъ это обстоятельство повело къ довольно многочисленнымъ пререканіямъ, столкновеніямъ и даже злоупотребленіямъ. Наиболъе существенная разница между городскимъ и земскимъ самоуправленіемъ заключалась въ созданіи губернскаго по городскимъ дѣламъ присутствія, для разбора и разръшенія разногласій и преренаній между органами городского самоуправленія, съ одной, и губернской администраціей, съ другой стороны, при чемъ составъ его, наполовину коронный, наполовину выборный, обезпечивалъ достаточной мъръ справедливость и основательность ръщеній.

Введеніе городового положенія 1870 года было огромнымъ шагомъ впередъ въ дѣлѣ устроенія нашихъ городовъ. Съ этихъ поръ настала для нихъ возможность упорядочить свое хозяйство и поднять благоустройство, открылись широкіе горизонты для культурной работы, въ которой и заключается главная суть и внутренній смыслъ существованія органовъ самоуправленія.

V.

# Судебная реформа; отмъна тяжкихъ тълесныхъ наказаній. — Финансовыя реформы.

Одною изъ самыхъ мрачныхъ сторонъ нашего дореформеннаго строя было глубоко и прочно укоренившееся неправосудіе. Здісь не мъсто останавливаться на причинахъ этого печальнаго явленія, извъстнаго какъ по подлиннымъ дъламъ, такъ и по многимъ произведеніямъ русской литературы, но его связь съ общимъ ходомъ русской государственной жизни въ царствованіе Николая Павловича ясна. При полной зависимости губернскихъ палатъ и уъздныхъ судовъ отъ администраціи, при глубокой канцелярской тайнъ, окутывавшей весь ходъ гражданскихъ и уголовныхъ дълъ, при необразованности и крайне плохомъ обезпеченіи судей, конечно, не могло существовать правосудіе. Само правительство Николая Павловича сознавало полную неудовлетворенность существовавшихъ судебныхъ порядковъ и относилось съ недовъріемъ не только къ дъятельности уъздныхъ судовъ и палатъ, но даже къ судебнымъ ръшеніямъ Сената. Правительство, однако, не ръшалось на какую-либо серьезную мъру, а довольствовалось безконечными переносами дълъ изъ низшихъ инстанцій въ высшія вплоть до Государственнаго Совъта. Производства разрастались непомърно, запутывались и страшно затягивались и всъ скольконибудь значительныя и сложныя дёла давали обильную почву для злоупотребленій. Канцелярщина все больше и больше въ далась въ жизнь судебныхъ учрежденій, такъ какъ къ уничтоженію ея не принимали мъръ ни чиновники, ни правительство; первымъ она была пріятна, потому что затрудняла надзоръ за ними и помогала скрывать безпорядки и злоупотребленія канцелярій; что же касается правительства, то оно кръпко върило въ силу и значеніе бумажнаго многодълія для успъшнаго хода правосудія. Канцелярское многописаніе въ Сенатъ и мъстныхъ судебныхъ учрежденіяхъ достигло полнаго расцвъта во время управленія министерствомъ юстиціи гр. В. Н. Панина, крайняго формалиста. Подчиненные быстро замътили слабую сторону своего министра и старались угодить ему многочисленными и подробными донесеніями о мельчайшихъ деталяхъ канцелярскаго обихода вв ренныхъ имъ учрежденій; они испрашивали указаній и наставленій, предлагали различныя мъры къ улучшенію существующаго порядка и только увеличивали и осложняли переписку, отвлекаясь отъ прямого своего дъла по отправленію правосудія.

Равнымъ образомъ и по существу своему судебная дъятельность дореформенныхъ судебныхъ учрежденій была весьма не удовлетворительна. Въ уголовномъ делопроизводстве царили крайняя приверженность къ формальнымъ доказательствамъ и прежде всего къ собственному сознанію обвиняемаго, и строгость, близкая къ жестокости, по отношенію къ подсудимымъ низшихъ состояній, при весьма снисходительномъ отношеніи къ лицамъ привилегированнымъ. По дъламъ гражданскимъ ръшенія отличались крайней запутанностью и противоръчивостью, которыя иногда вносились, повидимому, не безъ умысла канцелярій и вели къ новымъ безконечнымъ процессамъ, весьма разорительнымъ для заинтересованныхъ лицъ. Одинъ изъ современниковъ сообщаетъ, напр., что однажды Сенать по вопросу о томъ, кому должна принадлежать спорная земля, Гаврилову или Жулебину, постановилъ: «обращаясь къ узаконеніямъ, Сенатъ находитъ, что недавно послъдовалъ законъ о спеціальномъ размежеваніи, а потому опредъляеть предписать, кому слёдуеть, велёть, кому нужно, разрёшить этоть вопрось на основаніи существующихъ узаконеній». Противоръчія попадались постоянно; по одному дълу VII департамента Сената (Шидловскаго) съ 1849 по 1876 г. состоялось 12 противоръчивыхъ указовъ, при чемъ черезъ 20 лѣтъ послѣ возникновенія дѣла былъ окончательно ръшенъ лишь вопросъ объ его направлении, по существу же оно еще не разсматривалось.

Еще въ 40-хъ годахъ по распоряженію главноуправляющаго вторымъ отдъленіемъ Собственной Его Величества канцеляріи, гр. Блудова, отъ оберъ-прокуроровъ и нѣкоторыхъ другихъ лицъ судебнаго въдомства были затребованы отзывы о главнъйшихъ недостаткахъ дъйствовавшаго въ то время процессуальнаго законодательства. На основаніи этихъ отзывовъ были сдъланы первыя робкія попытки къ улучшенію нашего судопроизводства, при чемъ выработанныя по этому предмету предположенія были сообщены на заключеніе министра юстиціи гр. Панина. Несмотря на то, что графъ Блудовъ вовсе не задавался цълями широкой реформы и стремился лишь путемъ нѣкоторыхъ частныхъ измѣненій хоть до нъкоторой степени исправить насквозь прогнившее зданіе правосудія, даже проектированныя имъ полумъры признаны были гр. Панинымъ слишкомъ радикальными и вызвали съ его стороны горячія возраженія; возникла безконечная полемика между министерствомъ юстиціи и вторымъ отдѣленіемъ Собственной Его Величества канцеляріи, а дъло не двигалось. Убъдившись, наконець, въ совершенной невозможности прійти къ единомыслію съ гр. Панинымъ по возбужденнымъ предположеніямъ, гр. Блудовъ испросилъ Высочайшее повелъніе объ учрежденіи особаго комитета для

обсужденія предположеннаго измѣненія гражданскаго процесса. Съ этого момента разработка пошла нѣсколько быстрѣе, но намѣченнымъ преобразованіямъ не суждено было осуществиться въ царствованіе Николая Павловича.

Александръ Николаевичъ всегда обнаруживалъ большой интересъ къ законности и закону и въ одномъ изъ первыхъ манифестовъ высказалъ извъстное пожеланіе: «правда и милость да царствуютъ въ судахъ». Такое настроеніе государя, находившееся въ полномъ соотвътствіи съ горячими желаніями общества, опредъленно отразилось на работахъ надъ судебнымъ преобразованіемъ, внеся въ нихъ значительное оживленіе. По мъръ хода этихъ работъ Блудовъ, стремившійся вначалѣ къ достиженію возможныхъ улучшеній въ дъль отправленія правосудія, не колебля самыхъ основъ, на ноторыхъ оно было построено, постепенно. измънилъ свои взгляды и пришелъ къ заключенію о полной несостоятельности не только существующихъ судебныхъ порядковъ; но и всего судебнаго строя. Въ основу выработанныхъ подъ руководствомъ Блудова предположеній были положены начала, им'ьющія весьма мало общаго съ дъйствовавшею въ то время системою. Комиссія проектировала почти полное отділеніе власти судебной отъ административной, упразднение сословныхъ судовъ, уничтожение канцелярской тайны, введеніе адвокатуры, устности и гласности процесса, устраненіе полиціи отъ производства слъдствій, значительное ослабленіе формальныхъ доказательствъ и цёлый рядъ другихъ мъръ для обезпеченія правильнаго теченія правосудія. Такая широкая постановка судебной реформы вызвала горячія возраженія со стороны гр. Панина, но затормозить ходъ дѣла было уже трудно. Только что приведенная къ окончанію крестьянская реформа, естественно, должна была повлечь за собою и реформу судебнаго строя: сфера дъятельности старыхъ судебныхъ учрежденій почти не насалась многомилліонной массы кръпостныхъ крестьянъ; о возможности обращенія этихъ крестьянъ къ суду для разбора какихъ-либо гражданскихъ споровъ въ то время не могло быть, конечно, и ръчи, такъ какъ они не пользовались самостоятельными имущественными правами. Хотя по дёламъ уголовнымъ крёпостные крестьяне подлежали общимъ судамъ, но лишь за наиболъе тяжкія преступленія, въ остальныхъ же случаяхъ расправа надъ ними принадлежала помъщикамъ, которые имъли право налагать всъ виды наказаній, за исключеніемъ лишь отдачи въ каторжныя работы и наказанія кнутомъ. Съ отмѣною крѣпостной зависимости судебная власть, принадлежавшая помъщикамъ, пала сама собою, и организацію дъйствовавшихъ въ то время судебныхъ мъстъ необходимо было приспособить къ измѣнившимся условіямъ.

Проекты, составленные подъ руководствомъ Блудова, оказались далеко не соотвътствующими потребностямъ времени и въ началъ 1862 г. высочайше повелъно государственной канцеляріи выяснить

основныя начала, «несомнънное достоинство коихъ признано въ настоящее время наукою и опытомъ европейскихъ государствъ, и по коимъ должна быть преобразована «судебная часть Россіи». Въ этой работъ приняли участіе виднъйшіе юристы того времени: Зарудный, Побъдоносцевь, Стояновскій, Буцковскій, Ровинскій и др. Составленныя ими «основныя начала» были полвергнуты весьма тщательному обсужденію въ соединенныхъ департаментахъ Государственнаго Совъта, въ рядъ засъданій съ апръля по іюль 1862 г. Въ общемъ собраніи Государственнаго Совъта почти всъ главнъйшія положенія дъйствующаго нынъ судоустройства и судопроизводства были приняты единогласно. Гр. Панинъ, который въ теченіе болье двадцати льтъ настаиваль на необходимости сохраненія прежняго судебнаго строя и съ трудомъ соглашался лишь на нѣкоторыя поправки, убѣдился, наконецъ, въ невозможности защищать прежнее свое мнъніе. Онъ самъ теперь настаиваль на необходимости ввести «присяжных» засъдателей», считая, что единственно это форма суда обезпечиваетъ полную его независимость. 29 сентября 1862 г. «основныя начала» новаго судебнаго строя были утверждены государемъ и вскоръ послъ этого на мъсто гр. Панина былъ назначенъ человъкъ, болъе подходящій для проведенія судебной реформы—хорошо образованный юристъ Д. Н. Замятнинъ, товарищемъ же его-Стояновскій.

Для составленія подробныхъ проектовъ новаго судоустройства и судопроизводства была при государственной канцеляріи образована особая комиссія, въ составъ которой вошли лучшія юридическія силы; «основныя начала» признаны были незыблемыми, и комиссіи предписано было строго и неуклонно имъ слъдовать. Руководимое Замятнинымъ и Стояновскимъ министерство относилось къ работъ сь огромнымъ интересомъ и своими замъчаніями на проекты комиссіи сослужило большую службу дѣлу введенія у насъ новаго судебнаго строя. Во время хода работы государь живо интересовался ею, высказываль некоторыя личныя пожеланія, какь, напр., чтобы за Сенатомъ было сохранено прежнее его значеніе, постоянно поддерживалъ Замятнина, почти всегда и во всемъ соглащаясь съ его докладами. Выработанные законопроекты были внесены въ Государственный Совътъ, гдъ обсуждались почти годъ, начиная съ декабря 1863 г. Наконецъ, 20 ноября 1864 года новые судебные уставы были утверждены государемъ. Громаднъйшая работа была выполнена съ необычайной любовью къ дълу, быстро и талантливо.

Значеніе реформы было по достоинству оцѣнено современниками, встрѣтившими съ восторгомъ новый судебный порядокъ. Печать единодушно привѣтствовала новое преобразованіе въ самыхъ задушевныхъ и горячихъ выраженіяхъ и указывала, что эта важная реформа, перенося въ Россію одинъ изъ лучшихъ плодовъ европейской мысли и гражданственности, удовлетворяла все русское

общество, сверху донизу, и отвъчала коренной, исторической потребности. Реформа наносила ударъ худшему виду произвола,—произволу судебному. Дать твердыя начала суду, обезпечить его независимость, его безпристрастіе—это значить, говорили современники, совершить самый важный шагъ къ водворенію законности въ государствъ; это полезнъе многихъ самыхъ громкихъ политическихъ мъръ: ничто такъ не пріучаетъ общества къ разумной самодъятельности, какъ возможность отстаивать личныя права и полная увъренность въ ихъ неприкосновенности; точно такъ же послъдующія покольнія признавали въ этомъ славномъ законодательномъ памятникъ отраженіе въчной идеи справедливости и высокаго идеала человъчности.

Судебные уставы вводили совершенно новую систему судоустройства, построенную на принципъ отдъленія судебной власти отъ законодательной и административной. Создавались двъ юстиціи, общая и мировая. Назначеніемъ мировой юстиціи быль разборь менье значительныхъ гражданскихъ и уголовныхъ дълъ, а общейболъе важныхъ. Мировые судьи избирались земскими собраніями и городскими думами и образовывали поуъздно или по городамъ събздъ мировыхъ судей, служившій второю инстанціей по дъламъ, имъ подсуднымъ. Учрежденіями общей юстиціи были окружные суды и судебныя палаты. Во главъ всей системы правосудія поставлены уголовный и гражданскій департаменты Сената съ правами верховныхъ кассаціонныхъ судовъ; имъ ввъренъ не пересмотръ по существу дълъ, ръшенныхъ въ подчиненныхъ имъ судахъ, какъ то было въ старомъ Сенатъ, а надзоръ за правильнымъ примъненіемъ закона въ учрежденіяхъ общей и мировой юстиціи. Такимъ образомъ безконечное хожденіе дълъ по инстанціямъ отъ увзднаго суда до Государственнаго Совъта уничтожалось, каждое дъломогло отнынъ разсматриваться по существу не болъе двухъ разъ. Затъмъ устанавливалась независимость и несмъняемость судей, созданъ институтъ присяжныхъ повъренныхъ для защиты и прокурорскій надзоръ при судахъ для поддержанія обвиненія. По важнъйшимъ дъламъ вводился судъ общественной совъсти-присяжные засъдатели. Замятнинъ придавалъ больщое значение надлежащему матеріальному обезпеченію судебныхъ дъятелей, и чины судебныхъ мъстъ и представители прокуратуры получили весьма достаточные по тому времени оклады.

Не менъе существенныя измъненія введены были и въ судопроизводство. Ненавистная канцелярская тайна уничтожена, судебныя засъданія должны были происходить публично, а дъла въ нихъ производиться устно. Формальныя доказательства упразднялись въ уголовномъ процессъ и судьи отнынъ должны были ръшать дъла по внутреннему судейскому убъжденію. Подсудимый, который въ старыхъ судахъ находился въ положеніи затравленнаго звъря, пріобръль человъческія права. Весь порядокъ производства уголовныхъ дълъ былъ проникнутъ уваженіемъ къ достоинству человъческой личности, на которую новые судебные уставы смотръли не только безъ злобы и раздраженія, но напротивъ, съ полнымъ доброжелательствомъ.

Судебная реформа совершенно измѣнила картину отправленія правосупія: вмъсто необразованныхъ, а часто и нечестныхъ чиновниковъ, строчившихъ безконечные экстракты и такъ называемыя «краткія» записки, нерѣдко съ одною лишь цълью осложнить и запутать дёло, чтобы около него кормиться, появились въ судахъ честные люди, которые знали и уважали законъ и въ дъятельности своей руководствовались не личными соображеніями, а высокими идеалами правды и добра. Нравственная атмосфера судовъ обновилась и очистилась: благодаря участію присяжныхъ засъдателей и новому характеру производства дълъ, суды стали близки и дороги населенію, которое ихъ вполнъ оцънило и полюбило; и каждое посягательство на самостоятельность или достоинство судовъ, вызывало неудовольствіе и искреннее огорченіе широкихъ слоевъ населенія. Вліяніе новаго судебнаго строя на общественную нравственность русскаго народа положительно не поддается описанію: это быль такой перевороть, который влекь за собою безчисленное количество разнообразныхъ и благотворныхъ послъдствій; камеры мировыхъ судей сдълались своего рода школой благонравія для низшихъ слоевъ населенія, всѣ же вообще судебныя мъста сослужили великую службу въ дълъ правового воспитанія русскаго народа, пріучая его къ правомърной жизни, къ уваженію человъческой личности и къ добросовъстности во взаимныхъ отношеніяхъ.

Судебные уставы 20 ноября 1864 года оказали благотворное вліяніе и на всю систему нашего управленія, въ особенности на характеръ, порядокъ и значеніе надзора за законностью дъйствій администраціи. Тѣ части Сената, которыя предназначены для надзора за управленіемъ, испытали на себъ значительное вліяніе вновь учрежденныхъ кассаціонныхъ департаментовъ. Общеніе кассаціонныхъ сенаторовъ-юристовъ съ сенаторами прочихъ департаментовъ въ соединенныхъ присутствіяхъ и общихъ собраніяхъ и перемъщение сенаторовъ изъ новыхъ его коллегій въ старыя, служило средствомъ для распространенія на старые департаменты, руководствующіеся въ своей д'вятельности значительно обветшавшимъ «Учрежденіемъ» Сената, началъ, проводимыхъ судебными уставами, которые, во-первыхъ, глубоко проникнуты уваженіемъ къ достоинству и личности человъка и, во-вторыхъ, допускаютъ широкое и свободное толкованіе закона. А решенія кассаціонныхъ департаментовъ служили неръдко образцомъ для прочихъ частей Сената прежде всего въ виду строгости и точности проводимой въ нихъ юридической мысли, а затъмъ и самымъ своимъ существомъ, накъ, напримъръ, постояннымъ и настойчивымъ требованіемъ соблюденія процессуальныхъ правилъ, внимательнымъ отношеніемъ къ интересамъ частныхъ лицъ, отдъленіемъ формальной стороны отъ существа дъла и проч. Подъ вліяніемъ судебныхъ уставовъ надзоръ стараго Сената за администраціей становится болье живымъ, болье содержательнымъ и болье независимымъ, а самая дъятельность многочисленныхъ коронныхъ властей начинаетъ пріобрътать характеръ правомърности и уваженія къ человъческой личности.

Въ тъсной внутренней связи съ судебнымъ преобразованіемъ, а отчасти и съ другими реформами шестидесятыхъ годовъ нахопится отмена тяжкихъ телесныхъ наказаній, которыя въ дореформенномъ стров занимали весьма видное мъсто, такъ какъ тогда плети и розги составляли для лицъ непривилегированныхъ дополнение къ всякому наказанию, начиная съ каторжныхъ работъ и кончая тюремнымъ заключеніемъ. Публичное исполненіе этихъ наказаній, отъ которыхъ не были освобождены ни женщины, ни старики, не достигшіе семидесятил возраста, производило потрясающее впечатльніе на народь, присутствовавшій при этомъ зрълищъ. Глухимъ стонамъ наказываемаго, иногда умиравшаго подъ ударами, вторили обыкновенно вопли и рыданія среди собравшагося народа, который забываль въ эту минуту, что каръ подвергается тяжкій преступникъ, а видълъ въ немъ лишь несчастнаго страдальца и мученика. Мысль объ отмънъ или смягчении этихъ жестокихъ наказаній, оказывавшихъ деморализующее вліяніе на населеніе, возникала неопнократно, но не могла осуществиться, пока половина этого населенія находилась въ полной зависимости отъ произвола своихъ пом'вщиковъ. Въ 1861 г., вследъ за освобождениемъ крестьянъ отъ крѣпостной зависимости ген.-эд. кн. Н. Орловъ подалъ лично государю записку о необходимости отмѣны тѣлеснаго наказанія, представляющаго собою «эло въ христіанскомъ, нравственномъ и общественномъ отношеніяхъ». Записка эта была передана на обсужденіе особаго комитета, комитетъ высказался за отміну тілесныхъ наказаній, хотя министръ юстиціи гр. Панинъ выступиль горячимъ противникомъ предположенной мъры; такое же въ существъ своемъ мнъніе было высказано московскимъ митрополитомъ Филаретомъ и государственнымъ контролеромъ Анненковымъ. Напротивъ, великій князь Константинъ Николаевичъ, военный министръ Милютинъ и др. признавали отмъну тълесныхъ наказаній безусловно необходимою. По обсужденіи въ Государственномъ Совътъ отзывовъ министровъ и окончательнаго заключенія комитета, 17 апръля 1863 г., въ день рожденія государя, былъ подписанъ указъ «о нъкоторыхъ измъненіяхъ въ существующей системъ наказаній уголовныхъ и исправительныхъ». Въ силу этого указа плети, шпицрутены, прогнаніе сквозь строй, а также наложеніе клеймъ и штемпелей были вовсе отмѣнены. Розги были временно сохранены впредь до устройства мъстъ заключенія. Лица женскаго пола, кромъ ссыльныхъ, были вовсе изъяты отъ тълесныхъ наказаній. Впечатлѣніе, произведенное этимъ указомъ, составляющимъ одну изъ самыхъ свѣтлыхъ страницъ въ исторіи нашего законодательства, было громадно. Въ Москвѣ въ день его объявленія по желанію народа былъ отслуженъ молебенъ въ Кремлѣ передъ окнами той комнаты, гдѣ родился императоръ Александръ II.

Однимъ изъ главныхъ основаній нашего дореформеннаго финансоваго строя была система винныхъ откуповъ, пагубное дъйствіе которой на общественную нравственность въ настоящее время общензвъстно; правительству приходилось не только смотръть снисходительно на злоупотребленія, безъ которыхъ откупная система существовать не можеть, но иногда даже противодъйствовать возникавшимъ въ народъ нравственнымъ побужденіямъ къ сохраненію трезвости: такъ, когда въ 1858 г. стали устраиваться въ Западномъ крав братства трезвости, то духовенству приказано было «не прибъгать къ мърамъ, несвойственнымъ христіанскому ученію, тъмъ болъе, что правительство само имъетъ попечение о нераспространеніи пьянства», и въ то же время циркуляромъ министра внутреннихъ дълъ отъ 22 марта 1859 г. предписано было губернаторамъ: «не препятствуя добровольно изъявленнымъ желаніямъ частныхъ лицъ сохранять трезвость и воздержаніе, принять м'тры, чтобы ни съ чьей стороны не было употребляемо побудительныхъ къ тому средствъ, какъ-то: формальныхъ приговоровъ сельскихъ обществъ о непитіи, съ штрафами и т. п.». Капитальная форма питейнаго дъла становилась все болъе и болъе необходимой. Въ 1858 г. было начато обсуждение этого важнаго преобразованія, а съ 1863 г. введена акцизная система. Торговля водкой была предоставлена свободной конкуренціи, но сельскія общества получили возможность не разръшать вовсе этой торговли. Еще болье радикальной реформь подвергся другой источникъ казенныхъ доходовъ, соляной налогъ. Существовавшая у насъ система частью соляной монополіи, частью акциза на соль приводила къ тому, что этотъ предметъ первой необходимости продавался по цънамъ, чувствительнымъ для бъднъйшихъ слоевъ населенія. 23 ноября 1880 года состоялась отмена соляного налога.

Въ сферѣ финансоваго управленія важенъ рядъ улучшеній организаціоннаго характера, находившихся въ тѣсной связи съ коренной реформой государственнаго контроля. Иниціатива и разработка этихъ улучшеній, равно какъ и вся творческая работа по реформѣ государственнаго контроля, была произведена однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ людей того времени, В. А. Татариновымъ. Съ давнихъ поръ у насъ въ государственной отчетности царилъ полный хаосъ. Недвижимыя имущества, матеріальные капиталы и переходящіе денежные рессурсы не были на счету. Цѣлыя отрасли государственныхъ доходовъ, составляя предметъ произвольнаго хозяйничанья въ рукахъ отдѣльныхъ распорядительныхъ управленій, ускользали отъ наблюденія министерства финансовъ, игравний, ускользали отъ наблюденія министерства

шаго въ то время чуть ли не просто роль государственной бухгалтеріи, притомъ далеко не точной и не полной. Государственный Совътъ при разсмотръніи бюджета ограничивался однимъ констатированіемъ фактовъ, предлагавшихся его вниманію, такъ какъ не имълъ предоставленнаго закономъ права оріентироваться въ документахъ и матеріалахъ. Роспись государственнаго дохода составлялась крайне гадательно и считалась государственною тайной. Источники доходовъ были извъстны далеко не вполнъ, а расходная графа составлялась на основаніи просто заявленій министерствъ и главныхъ управленій, ръдко представлявшихъ мотивы въ необходимости испрашиваемыхъ средствъ. Такъ называемаго единства кассы, т.-е. государственной казны, какъ таковой, въ строгомъ смыслѣ, не было: хотя министерство финансовъ и было призвано исполнять обязанности казнохранителя, но на дълъ три четверти государственныхъ доходовъ хранились и расходовались отдёльными вёдомствами. Каждое министерство пользовалось, помимо общегосударственныхъ средствъ, и своими капиталами, имъло свое хозяйство, неръдко шедшее въ разръзъ съ интересами казны; эти приходо-расходы отдъльныхъ въдомствъ совсъмъ не показывались въ государственной отчетности.

Въ 1858 году Татариновъ выработалъ широкій планъ финансоваго преобразованія, сводившійся къ слъдующимъ четыремъ принципамъ: 1) систематическое, подробное и однообразное для всъхъ управленій составленіе финансовыхъ смъть и такое же исполненіе ихъ съ безусловнымъ и немедленнымъ обращеніемъ всёхъ смётныхъ остатновъ въ распоряжение государственнаго казначейства; 2) введеніе единства кассы, т.-е. сосредоточеніе всъхъ денежныхъ средствъ государства исключительно въ нассахъ министерства финансовъ, съ предоставленіемъ одному только этому министерству права завъдывать сборомъ всъхъ государственныхъ доходовъ и производить платежи; 3) устройство въ государствъ одной, вполнъ независимой отъ исполнительной власти, ревизіонной инстанціи, имъющей право производить всестороннее наблюдение за движениемъ капиталовъ, повърять и судить дъйствія и хозяйственныя операціи исполнителей и 4) установленіе «предварительнаго контроля», обязаннаго въ лицъ членовъ той же высшей ревизіонной инстанціи производить предварительную повърку всъхъ расходныхъ предписаній, предупреждать и останавливать неправильныя распоряженія государственными капиталами. Проектъ Татаринова, переданный на разсмотръніе особой комиссіи, встрътиль въ ней ожесточенныя возраженія, такъ какъ многимь очень не хотълось разстаться съ правомъ безотчетно распоряжаться казенными средствами; въ концъ-концовъ, все-таки, онъ былъ принятъ, а самъ Татариновъ назначенъ государственнымъ контролеромъ. Къ сожалънію, планъ Татаринова былъ проведенъ въ жизнь не такъ, какъ ему того хотълось; такъ, напримъръ, несмотря на его настоянія, осталось въ силъ изъятіе отъ наблюденія государственнаго контроля цёлой серіи доходовъ и расходовъ нѣкоторыхъ вѣдомствъ. Тенденціи къ безотчетному и безконтрольному пользованію государственными средствами были слишкомъ устойчивы и борьба Татаринова съ этимъ печальнымъ явленіемъ не увѣнчалась полнымъ успѣхомъ. Самъ Татариновъ, разстроившій свое здоровье усиленными трудами, скончался внезапно въ 1871 г.; его семьѣ, оставшейся безъ всякихъ средствъ, по повелѣнію императора было выдано 100.000 р.

VI.

### Реформа арміи и всеобщая воинская повинность.

Еще кипъла организаціонная работа мировыхъ посредниковъ перваго призыва, въ самомъ разгаръ было обсуждение земской реформы и едва намъчены основные принципы новаго судебнаго строя, какъ началось обновление одной изъ самыхъ важныхъ и, вмъсть отсталыхъ, частей нашей государственной жизни-военнаго въдомства. Слабыя стороны нашего военнаго строя и военныхъ распорядковъ явно обнаружились во время Крымской войны и тогда же стала сознаваться необходимость коренныхъ измъненій и улучшеній; до 1861 г., однако, въ этомъ отношеніи не было еще сдълано ничего сколько-нибудь существеннаго, такъ какъ во главъ арміи и военнаго въдомства находились лица, которыя не умъли или не хотъли взяться за дъло реформы. Въ 1861 г. военнымъ министромъ вмѣсто бездарнаго и упрямаго Сухозанета былъ назначенъ Дм. Ал. Милютинъ, одинъ изъ самыхъ замъчательныхъ государственныхъ дъятелей Россіи XIX в. Онъ родился въ 1816 г., службу началъ фейерверкеромъ въ гвардейской артиллеріи; двадцати трехъ лътъ окончилъ однимъ изъ первыхъ курсъ въ военной академіи; въ 1839 г. командированъ былъ въ качествъ офицера генеральнаго штаба на Кавказъ, гдъ около пяти лътъ несъ боевую службу. На Кавказъ Милютинъ пополнилъ свое военное образованіе уроками практики на театръ военныхъ дъйствій противъ горцевъ. Въ то же время онъ занимался научными трудами. Въ 1845 г. онъ былъ назначенъ на кафедру военной географіи въ воспитавшей его академіи; его одиннадцатилътняя профессорская дъятельность оставила по себъ глубокій слъдъ. Онъ создаль цълую школу выдающихся учениковъ (каковы Обручевъ, Драгомировъ, Лееръ и др.), издалъ цълый рядъ печатныхъ трудовъ высокаго научнаго достоинства и, наконецъ, свое классическое изслъдованіе: «Исторія войны 1799 г. между Россіей и Франціей въ царствованіе императора Павла І» въ 5 т., доставившее автору почетное мъсто въ русской исторической литературъ. «Исторія войны 1799 г.» вскоръ была переведена на нъмецкій и французскій языки. Въ 1856 г. Милютинъ по желанію намъстника Кавказа, кн. Баря-

тинскаго, быль назначень начальникомь штаба кавказской арміи и сталь ближайшимъ помощникомъ намъстника. Имъ разработанъ быль плань экспедиціи для окончательнаго покоренія Кавказа. Во время этой экспедиціи онъ участвоваль въ разныхъ дёлахъ противъ горцевъ и, между прочимъ, во взятіи укръпленнаго аула Гунибъ, гдъ сдался и Шамиль. Въ 1860 г. онъ былъ назначенъ товарищемъ военнаго министра, а въ 1861 г. — министромъ. Трудно, кажется, представить себъ лучшую подготовку для военнаго министра, но, кромъ огромной эрудиціи, боевого опыта и крупныхъ военныхъ дарованій, Милютинъ обладаль творческимъ умомъ, выдающимися административными способностями, твердой волей, властнымъ характеромъ и широкимъ взглядомъ истинно государственнаго человъка. Это быль во всъхъ отношеніяхъ изъ ряду выходящій человінь, истинный другь народа и твердый борець за высокіе гуманные идеалы. Руководя военными преобразованіями, онъ принималъ и самое живое участіе въ обсужденіи общегосударственныхъ реформъ, при чемъ все доброе, справедливое и полезное находило въ немъ горячаго и умълаго защитника. Русская исторія мало знаеть такихъ цёльныхъ и послёдовательныхъ государственныхъ людей, какъ Д. А. Милютинъ. Проработавъ царствованіе Александра Николаевича на посту военнаго министра двадцать льтъ, онъ посль его трагической кончины удалился отъ иблъ.

Въ 1862 году Д. А. Милютинъ представилъ глубоко продуманный и стройный планъ преобразованій, которыя должны были охватить всъ военныя учрежденія и всю военную жизнь. Планъ былъ одобренъ государемъ, положившимъ такую резолюцію: «внести въ Совътъ министровъ. Все изложенное въ этой запискъ совершенно согласно съ моими давнишними желаніями и видами». Въ военномъ министерствъ началась горячая преобразовательная работа. Сущность произведенныхъ преобразованій сводится къ слъдующему. Военное управление было построено на началахъ децентрапизаціи, были созданы военные округа, во главѣ которыхъ поставлены командующіе войсками, получившіе объединяющую власть надъ всеми войсками и военными управленіями даннаго округа. Въ военныхъ учрежденіяхъ діблопроизводство и письмоводство сокращено и упрощено; радикально перестроена вся система военнаго воспитанія, покоившаяся до того времени на розгахъ и шпицрутенахъ, въ нее внесены разумныя педагогическія начала. Казарменная жизнь утратила свой грубый и жестокій характеръ, военные нравы смягчились и облагородились. Быль принять цёлый рядъ мъръ для поднятія образовательнаго и нравственнаго уровня команднаго состава арміи и въ особенности офицеровъ, бытъ которыхъ, матеріальное положеніе и вообще обстановка дічтельности значительно улучшены. Милютинъ понималъ, что высокій нравственный духъ, необходимый арміи, чтобы побъждать, лучше всего

создается и укръпляется въ обстановкъ правомърности и уваженія къ личности; въ виду этого подъ его руководствомъ и быль изданъ рядъ уставовъ, съ большою точностью определившихъ права обязанности военнослужащихъ. Административный произволъ и усмотръніе начальства насколько возможно устранены военнаго обихода. Даже дисциплинарныя отношенія Милютинъ стремился ввести въ опредъленныя правовыя границы; самая сущность воинской дисциплины въ изданномъ при Милютинъ уставъ, дъйствующемъ и до настоящаго времени, сводится нъ точному соблюденію всёхъ правилъ, предписанныхъ военными законами. Этимъ съ достаточной ясностью намъчается правомърный характеръ отношеній между начальствомъ и подчиненными. Совершенно реформирована была военная юстиція, военно-уголовные законы были переработаны и смягчены, судоустройство и судопроизводство примънены по возможности къ порядкамъ, положеннымъ въ основу судебныхъ уставовъ 20 ноября 1864 года. Лишь для мелкихъ проступковъ нижнихъ чиновъ созданы были суды полковые безъ участія юристовъ, болъе важныя же преступленія нижнихъ чиновъ и всъ вообще проступки офицеровъ и генераловъ поручались военно-окружнымъ судамъ, устроеннымъ по образцу гражданскихъ, съ надлежащей независимостью отъ военнаго начальства и съ личнымъ составомъ, получившимъ необходимую военно-юридическую подготовку въ созданной Милютинымъ Военно-юридической академіи. Военноокружные суды и военные юристы сыграли въ арміи такую же облагораживающую роль, какая выпала на долю гражданскихъ судебныхъ мъстъ въ отношении всего населения. Они оплотомъ законности въ военно - административномъ и командномъ управленіи и особенно въ весьма важной сферъ непосредственныхъ личныхъ сношеній начальниковъ съ подчиненными. Грубость въ обращеніи, побои и истязанія солдать, бывшія нормальнымь явленіемъ до 60-хъ годовъ, становятся все р'вже и р'вже, такъ какъ военные юристы, руководившіе военными судами, отнюдь не склонны были относиться къ подобнымъ явленіямъ снисходительно.

Упорядоченіе подготовки солдать, улучшеніе военнаго быта на началахь правом'врности и уваженія къ личности сдѣлало возможнымъ проведеніе крупн'вішей и самой замѣчательной военной реформы, — всеобщей воинской повинности. Съ точки зрѣнія справедливости и истиннаго патріотизма всѣ граждане должны получать военную подготовку, чтобы ихъ можно было призвать въ нужный моментъ подъ знамена; не такъ, однако, обстояло дѣло у насъ. До реформы, проведенной Милютинымъ, вся тяжесть военной службы въ нижнихъ чинахъ ложилась на податныя сословія, при чемъ срокъ службы въ войскахъ былъ чрезмѣрно длинный—25 лѣтъ. Послѣ освобожденія крестьянъ и цѣлаго ряда реформъ, направленныхъ къ уравненію правъ всѣхъ сословій, такой поря-

докъ вещей становился нетерпимымъ. Но кромъ соображеній справедливости къ введенію всеобщей воинской повинности побуждало и другое обстоятельство. Войны 1866 и 1870 гг. показали, что въ современной вооруженной борьбъ народовъ будутъ принимать участіе милліонныя арміи. Чтобы им'єть возможность располагать такими силами, необходимо было соотвътственно организовать отбываніе воинской повинности населеніемъ и образовать огромный запасъ. Эта цъль могла быть достигнута короткими сроками службы подъ знаменами и всеобщностью воинской повинности, такъ какъ при этомъ являлось возможнымъ провести черезъ ряды войска возможно большее количество людей, способныхъ носить оружіе, обучить ихъ военному дълу, воспитать въ воинскомъ духъ и создать запасъ, необходимый для комплектованія арміи. При осуществленіи задуманнаго преобразованія воинской повинности Милютину пришлось встрътиться съ большими затрудненіями; между прочимъ противъ льготъ по образованію возражалъ министръ народнаго просвъщенія гр. Толстой. Но всъ сопротивленія были побъждены, благодаря сочувствію къ реформъ государя, поддержкъ великаго князя Константина Николаевича и настойчивости, уму и такту Милютина. 1 января 1874 г. введенъ былъ новый уставъ о воинской повинности, устанавливавшій принципъ всеобщности и краткости дъйствительной военной службы-шесть лътъ.

Эта реформа имѣла огромное государственное значеніе, она увеличила военную мощь Россіи, сблизила армію съ народомъ и послужила къ укрѣпленію идеи солидарности сословій, на которыя раздѣлялся русскій народъ. Преобразованное войско, вослитанное подъ руководствомъ Милютина на началахъ гуманности и правомѣрности, съ честью выдержало испытаніе въ турецкую войну 1877—1878 годовъ, удививъ весь міръ переходомъ черезъ Балканы, въ возможность котораго въ Европѣ не вѣрилъ никто, начиная съ знаменитаго Мольтке. А съ другой стороны, своимъ исполненнымъ рыцарскаго достоинства поведеніемъ, наша дѣйствующая армія вызвала симпатіи даже со стороны заядлыхъ туркофиловъ и нашихъ упорныхъ враговъ, англичанъ.

### VII.

# Значеніе реформъ императора Александра II.

Реформы царствованія Александра Николаевича, всѣ покоятся, въ сущности говоря, на однихъ и тѣхъ же принципахъ и ведутъ къ одной и той же цѣли.

Одной изъ главныхъ типическихъ чертъ нашего дореформеннаго строя было порабощение и поглощение личности государствомъ. Въ XVI—XVII вв. такой порядокъ вещей находилъ оправдание въ необходимости принести все въ жертву великой національной

запачь-достиженію естественныхъ или этнографическихъ границъ нашего племени. Но въ первой половинъ XIX въка столь жалкое положение личности передъ государствомъ не имъло уже этого оправданія, а являлось результатомъ, съ одной стороны, тяжелаго господства у насъ принциповъ полицейскаго государства, а съ другой стороны-обращенія государственнаго института кръпостного права въ сословную привилегію для однихъ и въ сословное угнетеніе для другихъ. Но и обладатели этой привилегіи, дворяне, предъ лицемъ государства были почти такъ же ничтожны, какъ и ихъ кръпостные; не лучше было положение купцовъ, духовенства и другихъ категорій обывателей. Гражданъ не было въ Россіи, были только подданные, не столько за совъсть, сколько за страхъ повиновавшіеся правительственной власти. Это обезличеніе погружало массы русскихъ людей въ умственный, нравственный и политическій маразмъ, который и привелъ наше отечество къ тяжелому кризису. Такимъ образомъ создалась повелительная необходимость обновить нашъ государственный и общественный строй, для чего нужно было прежде всего раскръпостить личность, даровавъ ей не только обыкновенныя гражданскія, но и ніжоторыя общественныя права. Александръ Николаевичъ и лучшіе изъ числа окружавшихъ его людей поняли эту величайшую, выдвинутую нашей исторіей, задачу и разръшили ее весьма удовлетворительно. Голосъ передовыхъ русскихъ людей, раздававшійся опредѣленно еще съ конца XVIII въка, былъ, наконецъ, услышанъ и свътлыя мечтанія ихъ въ значительной мірь удовлетворены. Всі русскіе люди получили не только общественныя, публичныя права, но и возможность защиты ихъ, хотя и не вполнъ совершенными еще способами, сдълались гражданами, личность была въ значительной мъръ раскръпощена. И нельзя не замътить, что эта капитальнъйшая реформа не замедлила оказать, раньше чъмъ всъ относящіяся до нея мъропріятія были закончены, самое благотворное вліяніе на отношенія граждань къ государству, которыя въ затруднительный для Россіи моменть обратились въ могучую волну патріотическаго одушевленія, готовую захлестнуть всёхъ враговъ Россіи мы говоримъ о томъ необычайномъ подъемъ, который охватилъ всѣ слои русскаго общества во время польскаго возстанія 1863 г., когда со стороны иностранныхъ державъ были сдъланы попытки, клонившіяся къ вмъшательству въ наши внутреннія дъла. Какая разница между этимъ варывомъ патріотизма и холоднымъ оцѣпенъніемъ, въ которое было погружено большинство русскихъ людей въ Крымскую войну, несмотря на то, что могущественный врагъ стояль уже на нашей территоріи!

Другая черта дореформеннаго строя — произволъ, царившій во всѣхъ сферахъ тогдашней жизни. Борьба съ нимъ была столь же необходима, какъ раскрѣпощеніе личности. И этой потребности въ значительной степени удовлетворили реформы царствованія

Александра Николаевича. Отмёной крёпостного права уничтожень произволъ помъщиковъ, реформой судебной — произволъ старыхъ судовъ, введеніемъ земскихъ учрежденій—произволъ администраціи въ сферъ хозяйственныхъ отношеній къ населенію, новымъ уставомъ о воинской повинности — произволъ при сдачъ на военную службу. Наконецъ остальныя реформы Милютина и мфропріятія, проведенныя Татариновымъ, если и не уничтожили, то во всякомъ случав смягчили и ограничили произволъ въ сферв военнаго и финансоваго управленія. На мъсто полновластно царившаго произвола выдвинуты начала правомърности и законности въ управленіи. Александръ Николаевичъ всегда интересовался и всегда опредъленно сочувствовалъ законности и закону и въ царствованіе его быль заложень надежный фундаменть для созданія въ Россіи правового строя, этого непремъннаго условія для экономическаго и духовнаго процвътанія каждаго народа. Раскръпощеніе личности и водвореніе началь законности открыло возможность созданія и развитія общественной дъятельности, требовавшей новыхъ силь, которыя не находили себъ примъненія при дореформенномъ строъ, когда много пригодныхъ къ общественному дълу людей должно было ограничиваться узкою сферой частныхъ интересовъ, не принося своему отечеству никакой пользы. Благодаря новымъ условіямъ жизни многіе нашли себ' настоящее діло, вернулись душою въ отечество и приняли участіе въ дружной культурной работъ.

Всв реформы императора Александра II въ глубокой степени проникнуты принципами гуманности и уваженія къ личности, въ этомъ заключается ихъ великая нравственная сила и кроется причина огромнаго ихъ вліянія на семейный и общественный быть, въ который онъ привнесли мягкость и человъчность; эти реформы отвътили на общія горячія желанія, выразителями которыхъ неоднократно выступали наши лучшіе писатели-беллетристы. Но кромъ правовой и нравственной сферы, реформы—и прежде всего отмъна кръпостного права — оказали весьма большое вліяніе на экономическій быть населенія: онъ привели къ полному крушенію систему натуральнаго хозяйства, которая была у насъ тъсно связана съ кръпостнымъ трудомъ и примитивными формами жизни, вызвали развитіе и рость торговли, промышленности, денежнаго обращенія и постройку жельзныхъ дорогъ. Правда, экономическое оживленіе, охватившее Россію въ шестидесятыхъ годахъ XIX въка, не было свободно и отъ нъкоторыхъ недостатковъ, появились дутыя предпріятія, ажіотажъ, крупные крахи, но все это были болъзни въка, значительно ослабъвшія съ теченіемъ времени и утратившія свой опасный характеръ, такъ какъ экономическая эволюція Россіи скоро стала на върный и твердый путь. Гораздо серьезнъе были несомнънные симптомы кризиса сельскаго хозяйства, покуда оно не приспособилось къ новымъ условіямъ труда, но и этому обстоятельству отнюдь не слѣдуетъ придавать чрезмърнаго значенія. Кризисъ продолжался дольше, чъмъ онъ долженъ бы былъ продолжаться, потому что правительственная власть во-время не пришла на помощь сельскому хозяйству, а общественныя организаціи еще не въ силахъ были быстро справиться съ этимъ дъломъ одними своими средствами.

Говоря коротко, великія реформы Александра II представляють такой шагь впередъ въ жизни русскаго государства и народа, которому равныхъ не много знаетъ исторія: рядомъ съ ними можно поставить лишь реформы Петра Великаго.

### VIII.

## Общественное движеніе, революціонная пропаганда и реакція.

Царствованіе Александра Николаевича было временемъ необыкновеннаго общественнаго оживленія и усиленной работы русской мысли. Въ глазахъ многихъ русскихъ людей выдвигаются на видное мъсто общественныя нужды и интересы, которые подвергаются горячему обсужденію словесному, и въ печати начинается, однимъ словомъ, весьма замътное общественное движение. Разработка великихъ реформъ и проведеніе ихъ въ жизнь, конечно, усиливали это явленіе. Общественное движение прежде и больше всего охватило наиболже просвъщенное сословіе-дворянство, губернскія собранія котораго совершенно мъняють свой прежній характерь: мелкіе личные счеты и споры и будничныя провинціальныя заботы отступають на второй планъ, а общее внимание сосредоточивается на крупныхъ государственныхъ вопросахъ, въ обсужденіи которыхъ дворянство весьма опредъленно желаеть принять участіе. Послъ горячихъ, иногда бурныхъ преній, дворянскія собранія составляють адресы государю, которые часто дышатъ искренностью и хорошо отражаютъ тогдашнее настроеніе умовъ. Предпринятыя преобразованія хотя и вызывають иногда критику, но въ общемъ привлекають сочувствіе и одобреніе; въ дворянской средѣ нарождается сознаніе, нельзя ограничиться им вющимися уже въ виду правительства предположеніями, а надо итти дальше, къ реформъ самой основы нашего государственнаго строя, возникаетъ конституціонное движеніе. Съ особенною опредъленностью эти стремленія выразились въ адресахъ дворянствъ тверского (1862 г.) и московскаго. По убъжденію тверскихъ дворянъ правительство безсильно провести и осуществить вст необходимыя реформы, если бы даже оно и хотто этого, такъ какъ свободныя учрежденія, къ которымъ ведуть эти реформы, могуть выйти только изъ самого народа и «созваніе выборныхъ отъ всей земли русской представляетъ единственное средство къ удовлетворительному разръшенію вопросовъ, возбужденныхъ, но не разръшенныхъ, Положеніемъ 19 февраля». Московскій адресь, принятый большинствомъ 270 голосовъ противъ 36, просилъ

«довершить государственное зданіе созваніемъ общаго собранія выборныхъ людей отъ земли русской для обсужденія нуждъ общихъ всему государству», а также «второго собранія изъ представителей одного дворянскаго сословія».

Эти конституціонныя стремленія не встръчали сочувствія въ большинствъ правящей среды; съ неодобреніемъ отнесся къ нимъ и самъ государь, твердо върившій въ необходимость сохраненія въ Россіи прежней формы правленія. По собственнымъ словамъ его, передаваемымъ однимъ современникомъ, онъ далъ бы Россіи какую угодно конституцію, если бы считаль это для нея безопаснымъ и полезнымъ. Правительство отклоняло представленія дворянъ, но относилось къ движенію довольно спокойно. Показателемъ этого настроенія является рескриптъ на имя министра внутреннихъ дълъ, явившійся какъ бы отвътомъ на московскій адресь, который по формальнымъ основаніямъ не быль представленъ государю въ подлинникъ. «Мнъ извъстно, — писалъ государь, —что во время своихъ совъщаній московское губернское дворянское собраніе вошло въ обсуждение предметовъ, прямому въдънию его не подлежащихъ, и коснулось вопросовъ, относящихся до измѣненія существенныхъ началъ государственныхъ въ Россіи учрежденій. Благополучно совершившіяся въ десятильтнее мое царствованіе и нынь по моимъ указаніямъ еще совершающіяся преобразованія достаточно свидътельствують о моей постоянной заботливости улучщать и совершенствовать, по мъръ возможности и въ опредъленномъ мною порядкъ, разныя отрасли государственнаго устройства. Право вчинанія по главнымъ частямъ этого постепеннаго совершенствованія принадлежить исключительно мнъ и неразрывно сопряжено съ самодержавной властью, Богомъ мнъ ввъренною. Прошедшее въ глазахъ всёхъ моихъ вёрноподданныхъ должно быть запогомъ будущаго... Я твердо увъренъ, что не буду встръчать впредь такихъ затрудненій со стороны русскаго дворянства, въковыя заслуги котораго предъ престоломъ и отечествомъ мнъ всегда памятны и къ которому мое довъріе всегда было и нынъ пребываетъ непоколебимымъ».

Оживленіе общественной мысли и возникновеніе общественнаго движенія было характерною чертою всей тогдашней жизни и находило яркое отраженіе въ текущей журналистикт и литературт, для развитія которыхъ послт значительнаго смягченія цензурныхъ сттсненій создались болт болт болт боль подъемомъ и газетъ, на страницахъ которыхъ съ большимъ подъемомъ и одушевленіемъ обсуждались общественные и государственные вопросы. «Русская Бестра», «Молва» и «Парусъ» были органами славянофиловъ; «Современникт» объединялъ интеллигенцію радикальнаго образа мыслей, интересовавшуюся притомъ экономическими и соціальными вопросами; «Русское Слово», руководимое Писаревымъ, являлось выразителемъ чувствъ и желаній зна-

чительной по числу группы молодежи, выступившей со страстнымъ протестомъ противъ существующихъ стъсненій для свободнаго развитія отдъльной личности; «Русскій Въстникъ» Каткова быль органомъ просвъщеннаго и корректнаго либерализма въ англійскомъ вкусъ и т. д. Совершенно особое мъсто занималъ издававшійся въ Лондонъ журналъ Герцена «Колоколъ». Имъя возможность свободно говорить о Россіи и русскихъ дѣлахъ, одаренный большимъ литературнымъ талантомъ и боевымъ темпераментомъ, Герценъ создалъ «Колоколу» необычайную популярность и успъхъ. Запрещенный въ Россіи, этотъ журналъ читался, тъмъ не менье, повсюду, отъ дворцовъ членовъ императорской фамиліи до скромныхъ провинціальныхъ домиковъ. Своими разоблаченіями различныхъ безобразій и злоупотребленій «Колоколъ» принесъ немало пользы, но излишняя порывистость Герцена, а въ особенности его безтактное и непатріотическое поведеніе во время польскаго возстанія совершенно уронили значеніе «Колокола»; число читателей уменьшилось въ нъсколько разъ — это былъ отвъть общественнаго мнънія на обращеніе «Колокола» изъ серьезнаго радикальнаго органа въ легкомысленный революціонный листокъ.

Кром'в развитія публицистики, конецъ пятидесятыхъ и шестидесятые годы ознаменовались расцвётомъ изящной литературы и литературной критики; появляется длинный рядъ высоко художественныхъ, истинно классическихъ произведеній Гончарова, Тургенева, Льва Толстого, Щедрина, Островскаго, Алексъя Толстого, Достоевскаго, Писемскаго, Некрасова и др. Эти писатели вскрыли и обрисовали русскую жизнь со всёми ея темными сторонами и сослужили этимъ великую службу дълу обновленія семейнаго, общественнаго и государственнаго строя; но во многихъ литературныхъ произведеніяхъ той эпохи замівчательно и положительное содержаніе-высокіе идеалы правды, добра, любви и духовной красоты, которые благотворно вліяли на общественную жизнь и нравы. Достигла расцвъта и литературная критика, блестящимъ представителемъ которой явился Добролюбовъ. Въ уровень съ литературой и критикой поднялась-главнымъ образомъ, благодаря новому университетскому уставу 1863 г. — и русская наука; выдвигается цълый рядъ ученыхъ по различнымъ спеціальностямъ, обезпечившихъ русской наукъ не только вниманіе, но и уваженіе всего ученаго міра.

Умственное и общественное движеніе привленало къ себъ самое серьезное вниманіе правительства, которое хорошо понимало, что это явленіе имѣетъ большое значеніе и что его отнюдь нельзя игнорировать: нарождался въ лицѣ общества и общественнаго мнѣнія новый факторъ русской жизни, новая сила, съ которой нельзя было не считаться. Но съ другой стороны, внявъ голосу общества, пойдя навстрѣчу его домогательствамъ и жела-

ніямъ и, въ особенности, опираясь на его мнѣнія, приходилось измънять привычной государственной политикъ, заключавшейся въ управленіи Россіей силами и средствами бюрократіи. Создазатрудненіе, для опредъленнаго выхода изъ котораго была большая смёлость и твердая воля. Правительство Александра Николаевича сознавало необходимость участія общества въ разработкъ и проведении въ жизнь предпринятыхъ преобразованій, но въ то же время и опасалось представителей общества; такъ было во время хода крестьянской реформы, такъ было и послъ. Неоднократно возвращались къ мысли спросить мнъніе общественныхъ дъятелей, но всегда не безъ боязни ихъ радикализма. Такъ, напримъръ, обсуждая, какимъ порядкомъ направить предположенія о разныхъ улучшеніяхъ, сдёланныя при обсужденіи результатовъ занятій Валуевской комиссіи о попнятіи сельской промышленности, Комитеть Министровъ нашель, что было бы желательно выслушать отзывы мъстныхъ обывателей, при чемъ прибавилъ, что лучше всего обратиться съ этою цѣлью къ предводителямъ дворянства и членамъ земскихъ учрежденій, «которыхъ можно вызвать безъ особыхъ выборовъ». Правящая среда понимала, что безъ общественныхъ представителей при разрѣшеніи сколько-нибудь важнаго дъла трудно обойтись, но въ то же время столь же опредёленно боялась призрака конституціонализма. Этимъ страхомъ сильнаго либеральнаго движенія и парламента и объясняются, главнымъ образомъ, колебанія, съ одной стороны, къ обществу, а съ другой — отступленія отъ него въ направленіи исключительно бюрократическомъ, составляющія одну изъ любопытныхъ и характерныхъ чертъ царствованія Александра Нико-

Первые годы царствованія Александра II зам'вчается изв'єстная солидарность между его взглядами и дъйствіями его правительства, съ одной стороны, и настроеніемъ передовыхъ круговъ русскаго общества — съ другой; даже радикально настроенные люди, какъ Чернышевскій и Герценъ, были довольны действіями государственной власти. Но такое согласіе продолжалось недолго. Хотя правительство не остановилось по пути реформъ, а продолжало правда, иногда не безъ нъкоторыхъ колебаній — итти впередъ, но это поступательное движение перестало уже удовлетворять наиболъве нетерпъливыхъ людей. Появились недовольные, и число ихъ все возрастало, частію всл'єдствіе колебаній и ошибокъ правительства, частью вследствие распространения журналами и текущею литературой ученій, которыя находились въ столь далекомъ и полномъ несоотвътствіи съ условіями тогдашней русской жизни, что правительство, если бы даже и захотъло, не смогло бы воплотить ихъ въ дъйствительность. Какъ разъ въ это время начинаютъ появляться и первые признаки правительственной реакціи: руководителемъ министерства внутреннихъ дълъ вмъсто Ланского и Ни-

колая Милютина сталъ Валуевъ, министромъ народнаго просвъшенія вмѣсто Кавалевскаго, человѣка мягкаго и добраго, былъ назначенъ суровый и весьма опредъленный реакціонеръ адмиралъ князь Путятинъ; этотъ послъдній долженъ былъ выполнить нелегкую задачу умиротворенія университетовъ, въ которыхъ было тогда далеко не спокойно. Правда, реакціонное теченіе правительства не было еще сколько-нибудь устойчивымь, оно прерывалось рядомь мъръ и назначеній либеральнаго характера, каковы замъна Д. А. Милютинымъ Сухозанета и Замятнинымъ графа Панина, которыя гораздо важнъе отдъльныхъ проблесковъ реакціи; но нъкоторые изъ современниковъ той эпохи преувеличивали значение непріятныхъ имъ отдъльныхъ распоряженій правительства; число недовольныхъ росло; обострялся и характеръ этого недовольства: изъ радикальной оппозиціи оно стало переходить въ революціонную пропаганду. Появляются революціонеры, мечтающіе о полномъ переворотъ въ Россіи, который они считали возможнымъ провести насильственнымъ образомъ. Эти далекіе отъ дъйствительнаго пониманія русской жизни люди, желавшіе насильно облагод втельствовать русскій народъ, въ прямодинейности своей не зам'вчали комическихъ крайностей выдвигавшихся ими проектовъ: они не только мечтали, но и надъялись создать федеративный коммунистическій строй-общественное землевлацъніе, общественныя фабрики и лавки, общественное воспитаніе дітей, требовали уничтоженія брака, «какъ явленія въ высшей степени безнравственнаго и немыслимаго при полномъ равенствъ половъ, а слъдовательно, и уничтоженія семьи, препятствующей развитію человъка, и безъ котораго немыслимо уничтоженіе насл'єдства». Проведеніе всей этой программы предполагалось насильственно - революціоннымъ путемъ. Такого рода ученія составляли содержаніе прокламацій, которыхь въ то время появлялось очень много. Такая литература не могла не безпокоить правительство, и ему пришлось выступить съ предупредительными и репрессивными мърами; началась борьба съ революціоннымъ движеніемъ, которая, на горе Россіи, съ тъхъ поръ отняла много силъ и средствъ и въ значительной мъръ развратила агентовъ государственной власти; но къ чести правительства того времени надо сказать, что сперва репрессія примѣнялась довольно спокойно; сообщенія, будто къ заподозрѣннымъ въ политической неблагонадежности лицамъ примънялись суровыя и даже жестокія мъры, несомнънно относятся нъ области вымысла. Революціонныя идеи горячили молодежь, наиболье нетерпъливые представители которой торопились воплотить ихъ въ террористическіе акты, представлявшіеся ихъ сознанію необходимою подготовкой страстно желаемаго ими государственнаго переворота. Въ такой атмосферѣ возникло и созрѣло у Каракозова, принадлежавшаго къ одному изъ небольшихъ московскихъ революціонныхъ кружковъ, гнусное намъреніе убить императора. 4 апръля 1866 года, когда государь, выйдя изъ Лътняго сада,

садился въ коляску, Каракозовъ выстрѣлилъ въ него изъ пистолета, но стоявшій рядомъ съ нимъ крестьянинъ Осипъ Комиссаровъ, къ счастью, ударилъ преступника по рукѣ, и пуля пролетъла мимо. Каракозовъ былъ задержанъ, осужденъ и казненъ, а Комиссаровъ возведенъ въ дворянское достоинство. Все общество было крайне взволновано этимъ покущеніемъ и выказало государю горячее сочувствіе и вниманіе.

Злодъйскій выстръль Каракозова быль большимь несчастіемь для Россіи, такъ какъ определенно толкалъ правительство на реакціонныя м'тры. Слідствіе по ділу Каракозова, произведенное особой комиссіей подъ предсъдательствомъ М. Н. Муравьева, выдвинуло на первый планъ неудовлетворительность нашихъ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеній, въ которыхъ, по мнѣнію комиссіи, всецъло царилъ духъ непокорства и своеволія на основъ безвърія, матеріализма и соціализма, усиленно поддерживаемыхъ нѣкоторыми журналами. Эта оцънка привела къ закрытію «Современника» и «Русскаго Слова» и къ серьезнымъ перемѣнамъ въ составѣ высшихъ должностныхъ лицъ. Либеральный министръ народнаго просвъщенія, близкій къ великому князю Константину Николаевичу человъкъ, Головнинъ, былъ уволенъ, а на его мъсто назначенъ графъ Д. А. Толстой; уволенъ также петербургскій генералъ-губернаторъ князь Суворовъ, отличавшійся мягкимъ и доброжелательнымъ отношеніемъ къ гражданамъ и въ особенности къ молодежи; во главъ третьяго отдъленія, въдавщаго политическую полицію, вмъсто устаръвшаго князя Долгорукова поставленъ приближенный къ государю молодой генералъ графъ П. А. Шуваловъ. Назначение гр. Д. А. Толстого знаменовало собою ръзкий поворотъ правительственной политики въ дълъ народнаго образованія къ господству плохо понятаго классицизма, которому придавалось теперь значение средства борьбы съ матеріалистическими теоріями, овладъвшими въ значительной мъръ умами юношества. Надъялись, что классическое образованіе, основанное на обстоятельномъ изученіи древнихъ языковъ, отвратитъ подрастающія покольнія отъ увлеченія революціонными идеями, а кромь того, и самый процессъ усвоенія программы потребуеть столько времени, что его не будетъ на постороннія проходимымъ курсамъ занятія. Проекть реформы гимназій, составленный Толстымъ, встрътилъ серьезную оппозицію въ Государственномъ Совътъ; большинство членовъ Совъта вполнъ понимало опасное значеніе проекта, клонившагося не къ развитію просвъщенія въ Россіи, а къ затрудненію его и стѣсненію. Но государь сталъ на сторону Толстого и согласнаго съ нимъ меньшинства, предположенія министра народнаго просвъщенія были осуществлены, въ Россіи установлены классическія гимназіи, въ которыхъ главнос вниманіе было обращено на изученіе древнихъ языковъ, естественныя же науки были вовсе изгнаны изъ программы гимназій.

Это нововведение было встръчено дружнымъ неудовольствиемъ русскаго общества, а такъ какъ Толстой проводилъ свою систему съ прямолинейностью, которая граничила съ жестокостью, то это неудовольствие все болъе и болъе усиливалось и, наконецъ, обратилось въ единодушное негодование.

Тотъ же мотивъ борьбы съ политической неблагонадежностью заставиль подумать объ измѣненіи провинціальныхъ порядковъ, въ направленіи усиленія полномочій містной администраціи. Нібкоторыя лица правящей среды были склонны очень поднять значеніе представителей высшаго правительства, губернаторовъ, считая это необходимымъ условіемъ для успѣшной борьбы съ революціоннымъ пвиженіемъ. Вскоръ послъ покушенія Каракозова была составлена Валуевымъ, Зеленымъ (министръ государственныхъ имуществъ) и шефомъ жандармовъ Шуваловымъ записка, въ которой предлагалось очень серьезное увеличение власти губернаторовъ, которое, осуществившись, привело бы къ полнъйщему ихъ господству въ губерніи. Противниками этого проекта выступили министръ юстиціи Замятнинъ и министръ финансовъ Рейтернъ, справедливо указывавшіе, что реформа губернаторской должности въ предположенномъ направленіи уничтожала бы всякое значеніе чиновъ другихъ въдомствъ, привела бы къ фактическому господству министра внутреннихъ дълъ въ ущербъ власти прочихъ министровъ и знаменовала бы возвращение къ давно осужденному старому порядку, когда губернаторы и воеводы соединяли всъ функціи власти. Цъликомъ проектъ не прошель, но власть губернатора, тъмъ не менъе, была значительно усилена, особенно же возросла его роль въ дълъ политической полиціи. Эти измъненія въ положеніи губернскаго представителя высшей правительственной власти, не сопровождавшіяся притомъ реорганизаціей или хотя бы усиленіемъ надзора за м'єстнымъ управленіемъ, шли въ разрѣзъ со стремленіями земскаго положенія 1864 г., выдвинувшаго общественное управление какъ нъкоторый противовъсъ короннымъ властямъ. Равнов сіе, и безъ того далеко не полное, было окончательно нарушено къ несомнънному ущербу самоуправленія. Это міропріятіе, проведенное въ значительной мъръ благодаря безтактнымъ, а иногда и преступнымъ выступленіямъ революціонеровь, всей тяжестью своей легло, главнымь образомь, на прогрессивныя, тяготъвшія къ земскимъ интересамъ, группы провинціальнаго населенія и послужило однимъ изъ основаній для созданія между нимъ и государственной властью пропасти, которая впоследствіи приняла угрожающіе размеры.

Въ тѣсной связи съ переустройст юмъ гимназій, измѣненіемъ положенія губернаторовъ и закрытіемъ нѣкоторыхъ журналовъ находились различныя мѣропріятія, по духу своему совершенно аналогичныя, какъ, напримѣръ, распоряженія, клонившіяся къ сокращенію едва созданной независимости судовъ, стѣсненія въ универ-

ситетахъ и т. под. Реакціонныя міропріятія правительства въ прогрессивномъ лагерів, конечно, вызывали неудовольствіе; огорчая однихъ и раздражая другихъ, они содійствовали лишь усиленію революціонной пропаганды, находившей себів горячихъ сторонниковъ среди выброшенныхъ изъ учебныхъ заведеній подростковъ и юношей. Успіти же революціоннаго движенія, въ свою очередь, пугали и озлобляли правительство, которое начинало теряться въ изысканіи мітръ и средствъ противъ этого явленія и стало утрачивать свое прежнее спокойствіе въ борьбів съ революціонерами.

### IX.

# Внѣшняя политика.—Польское возстаніе.—Кавказъ, Дальній Востокъ, Средняя Азія.

Крымская война въ достаточной мъръ обнаружила непригодность политической комбинаціи, въ составъ которой входила Россія, оказавшаяся въ критическій моменть одна лицомъ къ лицу съ могущественной коалиціей. Но Александръ Николаевичъ не былъ склоненъ къ коренному измъненію нашей внъшней политики, подсказывавшемуся послъдними событіями; онъ скорбъль объ нарушеніи началъ Священнаго Союза и опредъленно тяготъль къ Пруссіи, върный идеямъ и симпатіямъ, усвоеннымъ еще въ юности: въ дълахъ внъшней политики Александръ Николаевичъ былъ строгимъ консерваторомъ и недовърчиво относился къ новымъ горизонтамъ и къ новымъ комбинаціямъ. Онъ искалъ дружбы только съ нъмцами, высоко почиталъ прусскаго короля Вильгельма, приходившагося ему роднымъ дядей, и не довърялъ Франціи и въ особенности Наполеону III. Правда, это направленіе выразилось со всею прямолинейностью и ръзкостью не сразу.

Вскорѣ послѣ заключенія Парижскаго мира, при которомъ Наполеонъ III оказалъ серьезныя услуги Россіи, послѣдовали крупныя перемѣны въ нашемъ дипломатическомъ вѣдомствѣ. Былъ уволенъ бездарный и безличный канцлеръ Нессельроде; постъ министра иностранныхъ дѣлъ былъ ввѣренъ кн. А. М. Горчакову—это была значительная перемѣна къ лучшему; посломъ въ Парижъ назначенъ министръ государственныхъ имуществъ, графъ П. Д. Киселевъ. Этотъ престарѣлый сановникъ быстро разобрался въ ходѣ дипломатическихъ дѣлъ и сталъ въ Парижѣ на правильный, съ точки зрѣнія нашихъ національныхъ интересовъ, путь. Почти одновременно съ назначеніемъ Киселева Наполеонъ III назначилъ посломъ въ Россію своего побочнаго брата, друга и близкаго совѣтника графа Морни. По дорогѣ въ Россію Морни въ Вильдбадѣ представлялся матери Александра Николаевича, императрицѣ Александрѣ Өеодоровнѣ, и видѣлся съ нѣкоторыми русскими представителями

при нѣмецкихъ дворахъ. Вынесенныя изъ этого общенія впечатлѣнія приводили Морни къ заключенію о прочности русскихъ симпатій къ нѣмцамъ и о недовѣріи къ Франціи и Наполеону III.

Но въ Россіи Морни былъ оказанъ очень любезный и радушный пріемъ. Императоръ сказалъ ему на пріемѣ: «Я радъ васъ видѣть здѣсь. Присутствіе ваше означаетъ конецъ положенію, къ счастью, уже не существующему и которое не должно болѣе возвращаться. Я очень благодаренъ императору Наполеону и никогда не забуду благосклоннаго вліянія, оказаннаго имъ въ нашу пользу на ходъ переговоровъ». Затѣмъ государь просилъ посла передать благодарность Наполеону за привѣтливый пріемъ посланныхъ въ Парижъ русскихъ офицеровъ и за подарокъ пушки новаго образца и высказалъ радость, что начинается сближеніе Россіи съ Франціей. При дворѣ Морни былъ окруженъ самымъ любезнымъ вниманіемъ; столь же сочувственно и предупредительно относился къ нему и кн. Горчаковъ.

Еще болъе ласкали въ Парижъ графа Киселева. Наполеонъ поспъшилъ принять съ нимъ самый откровенный и дружескій тонъ, примъру его слъдовала и императрица Евгенія. Стремясь завязать непосредственныя сношенія съ русской императорской фамиліей, Наполеонъ и Евгенія пригласили находившагося въ Ниццъ вел. кн. Константина Николаеича посътить Парижъ; онъ былъ принятъ самымъ любезнымъ образомъ. Наполеонъ не разъ велъ съ Константиномъ Николаевичемъ бесъды по важнъйшимъ вопросамъ международной политики. Императоръ французовъ выдвигалъ такую международную комбинацію, которая стала фактомъ нашихъ дней: онъ говорилъ о совмъстныхъ дъйствіяхъ членовъ теперешняго тройственнаго согласія Россіи, Франціи и Англіи, которымъ, по его мнѣнію, слѣдовало рѣшить заблаговременно, въ какомъ направленіи действовать въ случать возникновенія волненій въ Италіи и среди христіанскихъ народовъ Балканскаго полуострова; въ одной изъ такихъ бесъдъ Наполеонъ задалъ великому князю весьма щекотливый вопросъ: «не захочеть ли Россія присоединить Галицію?»

Познакомившись съ однимъ изъ членовъ нашей императорской фамиліи, Наполеонъ желалъ свидѣться и съ императоромъ Александромъ II. О возможности и послѣдствіяхъ этого свиданія много толковали въ Европѣ въ концѣ 1856 и началѣ 1857 года. Лѣтомъ 1857 г. Александръ Николаевичъ отправился съ императрицей въ Киссингенъ. Возможность свиданія императоровъ такимъ образомъ очень облегчалась, что было непріятно нѣмцамъ, которые, конечно, заботились о возстановленіи и усиленіи нѣсколько пошатнувшихся нѣмецкихъ симпатій русскаго правительства. Едва пріѣхалъ Александръ Николаевичъ въ Киссингенъ, какъ туда явился вюртембергскій король въ качествѣ посредника для возстановленія дружественныхъ отношеній Россіи къ Австріи, а въ то же время прусскій

посолъ при германскомъ сеймѣ, Бисмаркъ, зорко и не безъ безпокойства слѣдилъ за сношеніями Россіи съ Франціей, подозрѣвая, не скрываютъ ли отъ него подготовленное уже свиданіе императоровъ; безпокоились и англичане, опасавшіеся потерять въ Наполеонѣ союзника.

Киселевъ настойчиво совътовалъ Александру Николаевичу заключить союзъ съ Франціей, на которую одну только мы можемъ опереться; государь опредъленно не высказывался, но согласился на свиданіе съ Наполеономъ въ случать, если оно будетъ имъ предложено. Несмотря на возраженія и неудовольствія Англіи, Наполеонъ ръшилъ свидъться съ императоромъ Александромъ осенью 1857 г. въ Южной Германіи, гдт въ то время у него были нъкоторые доброжелатели. Еще не состоялось это свиданіе, а нъмецкая интрига была озабочена тъмъ, чтобы парализовать возможные его результаты. Черезъ посредство родственнаго Россіи Саксенъ-Веймарскаго двора было получено согласіе Александра Николаевича на свиданіе съ императоромъ Францомъ Іосифомъ, которое должно было состояться послъ свиданія съ Наполеономъ и свидътельствовать, что никакой перемъны въ русской политикъ не произошло. Конечно, Наполеонъ былъ этимъ недоволенъ.

Предстоящему свиданію русскаго и французскаго императоровъ придавалось громадное значеніе. Воть что писаль Бисмаркъ: «Въ виду одного только факта русско-французскаго свиданія, здёсь (во Франкфурть-на-Майнь) уже чувствують, что германскій союзь пошатнулся, и всъ союзные вопросы не вызывають болье интереса въ моихъ сотоварищахъ (посланникахъ при германскомъ сеймъ). Какъ скоро вся конституція сейма низошла бы на степень историческаго матеріала, если бы дійствительно состоялся союзь между объими державами съ практическими цълями». Свиданіе состоялось въ Штутгартъ, но оно не принесло сближенія Россіи съ Франціей прежде всего потому, что онъ происходило въ атмосферъ не только не благопріятной, но прямо - таки враждебной международной комбинаціи, а затъмъ, изъ двухъ сторонъ, представленныхъ монархами, только Наполеонъ горячо желалъ искренняго соглашенія, русскій же императоръ колебался. Можетъ-быть, повредило и то, что Наполеонъ неосторожно заговорилъ съ Александромъ Николаевичемъ о положеніи дёлъ и судьбё Польши, въ чемъ Александръ Николаевичъ усмотрълъ безтактное вмъщательство во внутреннія дъла Россіи. Тъмъ не менъе, между Россіей и Франціей установились, повидимому, вполнѣ благожелательныя отнощенія, къ упроченію которыхъ Наполеонъ стремился всёми силами. Къ сожалънію, очень скоро между Россіей и Франціей началось охлажденіе, искусно вызванное німецкой и англійской дипломатіей. Осенью 1859 года Киселевъ предлагалъ государю заключить формальный союзъ съ Франціей, но не встрътилъ никакого сочувствія со стороны государя, отозвавшагося крайне

отрицательно и недоброжелательно о Наполеонъ. «Довъріе мое къ политическимъ видамъ Людовика - Наполеона, — сказалъ онъ, сильно поколеблено. Его пріемы не безупречны. Нужно вниманіе, чтобы не вдаться въ обманъ». Этимъ настроеніемъ умъло и ловко пользовался Бисмаркъ, бывшій посломъ въ Россіи. Эксплуатируя дружескія и родственныя чувства императора Александра къ Вильгельму, онъ строго следиль, чтобы этотъ последній не только не сдѣлаль бы какой-либо уступки Россіи, но и не раскрываль бы своему племяннику хитрыхъ и двуличныхъ ходовъ прусской дипломатіи. Бисмаркъ быстро сумълъ обойти русскій дворъ. По мъръ усиленія прусскаго вліянія все болье и болье портились отношенія наши съ Франціей, такъ какъ Вильгельмъ въ своихъ частныхъ письмахъ Александру Николаевичу выставлялъ Наполеона опаснымъ человъкомъ, стремящимся къ ниспроверженію законнаго порядка въ Европъ. Вильгельмъ постоянно указывалъ также на поступательный ходъ всемірной революціи и на необходимость принять общія міры къ ея обузданію. Въ результать такихъ внушеній и запугиваній Александръ Николаевичъ согласился идти рука объ руку не только съ Пруссіей, но и Австріей, къ которой онъ относился сперва несочувственно за ея неблагородное поведение во время Крымской войны.

Это сближеніе, въ которомъ Пруссія и Австрія преслъдовали свои собственныя цъли, не думая, конечно, объ интересахъ Россіи, а Россія преслъдовала отвлеченную и праздную идею сохраненія существующаго порядка и борьбы съ революціоннымъ движеніемъ въ иностранныхъ государствахъ, напоминало собою Священный Союзъ, призракъ котораго огорчалъ и раздражалъ Францію. Настоятельныя указанія Киселева на необходимость для Россіи союза съ Франціей оставались безрезультатными и вызывали даже неудовольствіе государя, и скоро этотъ настойчивый сторонникъ французской дружбы быль уволень, а на его мъсто въ Парижъ посланъ одинъ изъ учениковъ Нессельроде, поклонникъ отжившихъ идей Священнаго Союза, преданный Пруссіи и Австріи человѣкъ, баронъ Будбергъ. Такимъ образомъ попытка сближенія Россіи съ Франціей, которое могло бы насъ освободить изъ нъмецкаго плъна и вывести на путь національной политики, оставленный нашими дипломатами еще въ концъ XVIII в., не удалась; Россіи суждено было еще долгое время служить орудіемъ нѣмцевъ, а Наполеонъ, не добившись русской дружбы и не желая остаться изолированнымъ, повернулъ снова къ Англіи. Подъ такимъ впечатлѣніемъ огорченія и раздраженія на Россію за нежеланіе принять предлагаемую ей дружбу у Наполеона возникло стремленіе выступить за защиту поляковъ, которые въ это время подняли мятежъ противъ русской власти. Наполеона поддержали Австрія и Англія. Конечно, это выступленіе Франціи съ опредъленнымъ притязаніемъ на вмѣшательство во внутреннія дѣла Россіи повело къ окончательному охлажденію русско-французскихъ отношеній, а затьмъ наша постоянная поддержка Пруссіи дала ей возможность разгромить сперва Австрію, а затъмъ Францію и объединить подъ своимъ руководствомъ всѣ мелкія нѣмецкія государства. Единственная выгода, которую извлекла при этомъ Россія, это былъ отказъ отъ признанія статьи Парижскаго мира, по которой Россія не имѣла права держать флотъ на Черномъ морѣ. За свою ошибочную политику Россія понесла тяжелое наказаніе, получивъ въ лицъ Германской имперіи могущественнаго и постоянно бряцающаго оружіемъ сосъда. Черезъ пять лътъ послъ франко-прусской войны Бисмаркъ увидълъ, что Франція слишкомъ быстро оправляется отъ нъмецкаго разгрома, и былъ склоненъ повторить нападеніе; тогда французская дипломатія обратилась за поддержкой и защитой къ императору Александру II, и онъ, видя, что дальнъйшее усиленіе Германіи за счеть Франціи поведеть къ серьезному нарушенію европейскаго равновъсія и не можетъ не угрожать безопасности нашего отечества, выступилъ на защиту Франціи; Бисмаркъ къ большому своему неудовольствію вынужденъ быль отказаться отъ своего воинственнаго плана, а Горчаковъ имълъ полное основание протелеграфировать русскимъ представителямъ за границей: «Отнынъ миръ обезпеченъ».

Съ начала царствованія Александръ Николаевичъ проявиль значительную мягкость къ полякамъ: сосланнымъ въ Сибирь за участіе въ возстаніи 1830—1831 года и эмигрантамъ было разръшено возвратиться на родину, на мъсто скончавшагося кн. Паскевича, долгіе годы сурово правившаго Польшей, былъ назначенъ въ Варшаву слабохарактерный кн. М. Д. Горчаковъ. Это повело къ тому, что въ Польшъ началось политическое броженіе. Первые признаки его стали обнаруживаться съ лъта 1860 года, когда начался въ Варшавъ рядъ патріотическихъ манифестацій, въ память дъятелей и событій изъ исторіи борьбы Польши съ Россіей. На улицахъ появились прокламаціи, портреты Костюшки и т. п. Власти не принимали никакихъ репрессивныхъ мъръ и не знали, что надо дълать; кн. Горчаковъ совершенно растерялся. Тогда поляки выступили съ требованіями коренныхъ реформъ, которыя должны были повести Польшу къ политической автономіи, а покуда добились разръшенія учредить въ Варшавъ временное управленіе изъ выборныхъ отъ города, для наблюденія за порядкомъ, и нъкоторыхъ другихъ распоряженій, клонившихся къ умаленію русской власти и русскаго престижа въ польскихъ губерніяхъ. Императоръ Александръ, получивъ донесенія объ этомъ, настойчиво потребоваль отъ Горчакова решительныхъ меръ къ возстановленію нарушеннаго порядка и спокойствія; онъ категорически указывалъ, что теперь не время идти на уступки. Но Горчаковъ попрежнему держался крайне неръшительно, и безпорядки быстро разрастались.

Относясь къ дъйствіямъ Горчакова съ полнымъ осужденіемъ, императоръ Александръ повелълъ, тъмъ не менъе, выработать проенты существенныхъ улучшеній въ Польшъ: ръшено было даровать ей широкое самоуправленіе: возстановить Государственный Совътъ Царства Польскаго изъ духовныхъ и свътскихъ лицъ, назначаемыхъ высочайшею властью, которому, кромъ завъдыванія правосудіемь, ввёрить разсмотрёніе годовой смёты доходовь и расходовъ царства, жалобъ на администрацію и пр.; въ губерніяхъ и уъздахъ предполагалось учредить выборные совъты, періодически созываемые для совъщанія о мъстныхъ пользахъ и нуждахъ, съ правомъ входить о нихъ съ представленіемъ въ Государственный Совътъ парства польскаго; намъчался рядъ благопріятныхъ для польской національности м'єрь въ отношеніи школь, печати, католической церкви и проч. Во главъ всего гражданскаго управленія быль поставлень полякь, маркизь Велепольскій. Нам'єстникъ объявилъ населенію волю государя, чтобы указанныя реформы были быстро проведены въ жизнь края, но, несмотря на это, безпорядки не стихли, напротивъ, волненія и демонстраціи все усиливались. Въ это время умеръ Горчаковъ; въ короткій срокъ въ званіи нам'єстника см'єнились Ламбертъ, Лидерсъ и дважды Сухозанеть, волненія же продолжались. Тогда въ Петербургъ, не безъ вліянія Велепольскаго, ръшили испробовать попытку умиротворенія Польши путемъ либеральнаго режима, проводить который взялся великій князь Константинъ Николаевичь при содъйствіи того же Велепольскаго. Но политическія страсти въ Польшт такъ разгортлись и желанія поляковъ стали настолько непомфрны, что найти путь къ примиренію не было уже никакой возможности. Пріфхавь въ Варшаву съ самыми лучшими намфреніями, великій князь не могъ ничего сдфлать, такъ какъ очень скоро по всему царству и въ смежномъ съ нимъ съверо-западномъ краъ разразился открытый мятежъ, которому предшествоваль рядь террористическихь актовь и покушеніе на самого великаго князя.

Въ началъ движенія русское общество смотръло на него спокойно, а нъкоторые круги его даже съ сочувствіемъ, но затъмъ въ этомъ отношеніи произошелъ крутой поворотъ. Притязанія поляковъ на возстановленіе Польши въ прежнихъ границахъ, когда въ составъ ея входили исконныя русскія области, въ связи со слухами, вскоръ оправдавшимися, о вмъшательствъ въ русскопольскія отношенія иностранныхъ государствъ, возмутили общественное мнъніе и вызвали необычайный взрывъ патріотизма. Выразителями общаго настроенія, служившаго показателемъ живого самознанія и политической зрълости русскаго народа, выступили отъ общественныхъ учрежденій прежде всего петербургское, а вскоръ за нимъ и другія дворянства. Въ ихъ адресахъ были не фразы, не риторика офиціальныхъ обращеній къ главъ государства, а дъйствительный порывъ гражданъ, возмущенныхъ оскорбленіемъ ихъ родины. Императоръ Александръ II вполнъ оцънилъ по достоинству выступление петербургскаго дворянства и, отвъчая дворянской депутаціи, между прочимъ, сказалъ: «Я вполнъ раздъляю ваши чувства какъ дворянинъ. . . . понимаю любовь къ отечеству такъ, какъ вы ее выразили». Такія же чувства выражены были и во многихъ другихъ адресахъ отъ сословныхъ учрежденій и отъ разныхъ обществъ. Очень трогателенъ былъ адресъ московскихъ старообрядцевъ, въ которомъ, между прочимъ, говорилось: «Мы всегда повиновались властямъ предержащимъ, но тебъ, царь освободитель, мы преданы сердцемъ нашимъ. Въ новизнахъ твоего царствованія намъ старина наша слышится. Престоль твой и русская земля не чужое добро намъ, а наше кровное». Патріотическіе адресы во множествъ стекались въ Петербургъ, нъкоторые изъ нихъ были привезены особыми депутатами. 17 апръля 1863 года, въ славный день отмъны тълесныхъ наказаній, Александръ Николаевичъ съ большою торжественностью въ Зимнемъ дворцъ принялъ выборныхъ отъ учрежденій и сословій, съъхавшихся для поднесенія ему адресовъ. Государь сказалъ имъ: «Адресы ваши и тъ, которые я ежедневно получаю отъ всъхъ сословій и изъ другихъ губерній, составляютъ для меня истинное утъщеніе посреди моихъ заботъ. Я горжусь единствомъ этихъ чувствъ вмъстъ съ вами и за васъ. При одной мысли объ угрожающей намъ опасности всъ сословія земли русской соединились вокругъ престола, показали царю своему то довѣріе, которое для него всего дороже. Върьте мнъ, что моя жизнь имъетъ единственную цъдь: благо дорогого нашего отечества и постепенное развитіе его гражданской жизни... Взаимное наше дов ріе есть залогъ будущаго благопенствія Россіи».

Патріотическій подъемъ захватилъ и большую часть русской публицистики, виднъйшимъ представителемъ которой въ то время быль М. Н. Катковъ, который въ эпоху польскаго возстанія и дипломатическаго похода на Россію пламенно пропов'ядываль въ «Московскихъ Въдомостяхъ» и «Русскомъ Въстникъ» высокіе культурные идеалы и кръпкій патріотизмъ. Страстное слово Каткова падало на готовую общественную почву, повышало настроеніе разныхъ круговъ русскаго народа и, несомнънно, сыграло большую роль въ дълъ объединенія всъхъ чувствъ и помысловъ русскихъ людей для сохраненія единства, цілости и неприкосновенности русской державы. Общественное мнѣніе страны заявило весьма убъдительно не только о своемъ существовании, но и о своей зрълости; правительство оцфиило все значение этого новаго фактора, новой силы, выдвинувшейся въ нашемъ отечествъ; оно сумъло патріотически настроенныя массы населенія и опереться на заговорить такимъ тономъ, который показалъ западно-европейскимъ державамъ всю неумъстность ихъ домогательствъ на вмъща-

тельство во внутреннія д'єла Россіи, а полякамъ всю легкомысленность ихъ притязаній на возстановленіе Польши. Кн. А. М. Горчаковъ въ замъчательной нотъ категорически отклонилъ предложенія Франціи и Англіи созвать обще-европейскую конференцію обсужденія польскаго вопроса и будущаго устройства Царства Польскаго, и правительство энергично взялось за подавленіе мятежа. Эта обязанность была возложена въ царствъ на графа Берга, а въ съверо-западномъ крат на М. Н. Муравьева. Возстание было ликвидировано и немедленно было введено новое устройство бывшаго Царства Польскаго, получившаго название Привислянскаго края. Сущность новаго устройства заключалась въ приближеніи тамошнихъ порядковъ и управленія къ строю русскихъ губерній. Реформу отношеній между пом'єщиками и крестьянами государь возложиль на Н. А. Милютина; въ помощь себъ Милютинъ пригласилъ своихъ прежнихъ сотрудниковъ, Самарина и кн. Черкасскаго. 19 февраля 1864 г. обнародованы два замъчательные указа, о надъленіи польскихъ крестьянъ землею, при условіи обязательнаго и немедленнаго ея выкупа у пом'вщиковъ, и о созданіи сельской тмины (волости) на началахъ самоуправленія. Эта реформа послужила прочнымъ основаніемъ для умиротворенія и успокоенія главной массы населенія Привислянскаго края.

Такимъ образомъ, польское возстаніе заставило правительство, опиравшееся въ данномъ случаѣ на общественное мнѣніе, отказаться отъ предполагавшихся широкихъ преобразованій въ духѣ самоуправленія и обратиться къ устраненію мѣстныхъ особенностей въ цѣляхъ наиболѣе тѣснаго сліянія Привислянскаго края съ остальною Россіей.

На Кавказъ и въ Азіи правительство Александра Николаевича дъйствовало весьма опредъленно и ръшительно, твердо руководствуясь исключительно національными интересами и цълями; поэтому и результаты, достигнутые имъ въ указанной сферъ, были весьма значительны. Александръ Николаевичъ унаслъдовалъ войну съ кавказскими горцами, которая, повидимому, была весьма далека отъ окончанія; охваченные религіознымъ одушевленіемъ горцы не только защищались, но и сами неръдко нападали на русскихъ; такой порядокъ вещей не могъ быть долъ терпимъ, и Д. А. Милютинъ составилъ проектъ энергичныхъ мъръ къ замиренію Кавказа; предположенія Милютина были горячо поддержаны кн. А. И. Барятинскимъ, но встрътили возраженія со стороны военнаго министра Сухозанета и кавказскаго намъстника Н. Н. Муравьева. Александръ Николаевичъ сталъ на сторону Барятинскаго и Милютина, и назначилъ перваго кавказскимъ намъстникомъ, а второго-начальникомъ штаба кавказскихъ войскъ.

Тотчасъ послѣ коронаціи императора Барятинскій отправился на Кавказъ; около года потребовалось на обширныя военныя приготовленія, затѣмъ начато рѣщительное наступленіе на виднѣйшаго

вождя горцевъ, Шамиля, находившагося въ дебряхъ Дагестана. Вскорѣ былъ занятъ рядъ ауловъ и, наконецъ, въ 1859 году палъ укрѣпленный Гунибъ; Шамиль въ качествѣ плѣнника отправленъ былъ на жительство въ Калугу. На западномъ Кавказѣ, глава воинственнаго племени обадзеховъ, Мегметъ Аминь, добровольно покорился Россіи, и покореніе западнаго Кавказа закончено при преемникѣ Барятинскаго, великомъ князѣ Михаилѣ Николаевичѣ. Окончательное покореніе и успокоеніе Кавказа было весьма крупнымъ успѣхомъ русскаго оружія и русской правительственной власти; оно дало возможность экономическаго развитія населенія и культурной работы въ этой богато одаренной природой странѣ.

Одновременно съ упроченіемъ русскаго владычества на Кавказъ были мирнымъ путемъ сдъланы очень большія земельныя пріобрътенія на Дальнемъ Востокъ. Генераль-губернаторомъ Восточной Сибири быль въ это время очень дѣятельный и энергичный человъкъ Н. Н. Муравьевъ, который, несмотря на неудовольствіе и противодъйствие нашего дипломатическаго въдомства, шагося войны съ Китаемъ, твердо обосновался въ устьяхъ Амура, а затъмъ по Айгунскому договору съ Китаемъ возвратилъ Россіи уступленную при царевнъ Софъъ Амурскую область. Ръшительныя дъйствія Муравьева не разъ вызывали неудовольствіе петербургскихъ канцелярій, весьма обострявшіяся въ виду его крутого и нъсколько неуживчиваго характера, но на защиту властнаго генералъ-губернатора всегда выступалъ императоръ Александръ II, цънившій въ немъ полезнаго государственнаго дъятеля. Черезъ нъсколько лътъ послъ присоединенія Амурскаго края быль присоединенъ по договору, заключенному графомъ Игнатьевымъ съ Китаемъ, Уссурійскій край и для колонизаціи открылись обширныя, богатъйшія земли, большая часть которыхъ до сихъ поръ ждетъ энергичныхъ рабочихъ рукъ.

Много заботъ и непріятностей русской правительственной власти причиняла въ серединѣ XIX вѣка граница Россіи съ среднеазіатскими ханствами, такъ какъ приходилось быть постоянно готовыми отражать нападенія азіатскихъ хищниковъ, грабившихъ наши пограничные пункты. Великая держава не могла безконечно терпѣть рядомъ съ собою полуразбойничьи государства, какими тогда были Хива, Бухара и Коканъ, и въ тотъ самый годъ (1864), когда окончательно покоренъ Кавказъ, начались военныя дѣйствія противъ этихъ разбойничьихъ гнѣздъ.

Въ этихъ военныхъ операціяхъ выдвинулся генералъ М. Г. Черняевъ, съ незначительными силами взявшій нѣсколько коканскихъ городовъ; но изъ-за опасенія международныхъ осложненій Черняевъ получилъ приказаніе остановиться въ дальнѣйшемъ наступленіи. Между тѣмъ занятіе русскими войсками цѣлой области, принадлежавшей Кокану, вызвало сильное волненіе какъ въ этомъ

ханствъ, такъ и въ сопредъльной Бухаръ. Чтобы предупредить нападеніе сосредоточенныхъ въ Ташкентѣ значительныхъ коканскихъ силь. Черняевъ двинулся къ этому городу, разбилъ коканское войско, а самый Ташкентъ взяль приступомъ. Успъхи русскаго оружія въ Средней Азіи сильно обезпокоили Англію, и стала помогаться гарантій, что дальнъйшее движеніе Россіи въ глубь Азіи по направленію къ Британской Индіи будеть пріостановлено. Наша дипломатія увъряла, что русское правительство не имъетъ завоевательныхъ замысловъ; но, конечно, Россія не могла остановиться на полпути, а должна была достигнуть твердыхъ и прочныхъ границъ и уничтожить много лътъ царившее въ Средней Азіи безначаліе, постоянно угрожавшее нашимъ интересамъ и нашему спокойствію. Англійская дипломатія волновалась и раздражалась, англійская печать иногда принимала грозный тонъ, но до открытаго разрыва дёло не дошло, и Россія сильно подвинула разръшение лежавшей на ней исторической задачи по умиротворенію и пріобщенію къ европейской культур'в Средней Азіи. За Конаномъ пришла очередь и Бухары, которая пыталась сопротивляться русскимъ силамъ, но безуспъшно: послъ побъды, одержанной генераломъ Романовскимъ надъ скопищами бухарскаго эмира, часть его владъній съ городомъ Самаркандомъ была присоединена къ Россіи, а остальная стала вассальнымъ по отношенію къ Россіи государствомъ; вскоръ окончательно подчиненъ былъ и Коканъ.

Теперь надлежало разръшить самую трудную задачу, привести къ покорности главнаго средне-азіатскаго хищника — Хиву. Экспедиція противъ Хивы была широко задумана и удачно доведена до конца. Съ трехъ сторонъ, отъ Кокана, Оренбурга и Казалинска, направлены были отряды войскъ, общая численность которыхъ достигала 13.000 человъкъ при 56 орудіяхъ подъ общимъ начальствомъ генерала фонъ-Кауфмана, и послъ труднъйшаго похода черезъ обширныя безводныя, песчаныя степи, окружающія Хиву, цёль была достигнута: хивинскія и туркменскія скопища разбиты и разсѣяны, а столица ханства Хива взята и хивинское ханство подчинено Россіи въ 1873 г.; затъмъ Скобелевъ покорилъ Россіи нъсколько туркменскихъ племенъ и 12 января 1881 г. взялъ укръпленіе Геокъ-Тепе. Во всъхъ этихъ областяхъ было уничтожено рабство и быстро прекращены разбои и безпорядки; для нъсколькихъ милліоновъ населенія, занимающаго богат вишія, плодородн вишія земли, открылось подъ владычествомъ Россіи новая эра мирнаго и культурнаго преуспъянія. Оцънивая сдъланное Россіей въ Средней Азіи въ царствованіе Александра II, нельзя не признать, что наши воейные и административные тамъ успъхи составляють одну изъ блестящихъ страницъ этого царствованія.

Χ.

## Война съ Турціей. — Берлинскій конгрессъ и послъднее время царствованія.

Къ серединъ семидесятыхъ годовъ правительство Александра Николаевича утратило бодрость и стремленіе двигаться впередъ. Цълый рядъ дъятелей этохи великихъ реформъ сошелъ съ политической сцены, реакція прочно овладівла большинствомъ тельственной среды и оказывала печальное вліяніе на ходъ д'влъ въ государствъ, даже посягала на только что проведенныя реформы; съ этого времени начались нежелательныя измѣненія, портившія стройное зданіе судебныхъ уставовъ. Такое направленіе внутренней политики создало разладъ между государственной властью, предпочитавшей управлять Россіей силами бюрократіи, и культурными слоями населенія, ясно понимавшими дефекты принятой системы и желавшими болъе земскаго и болъе прогрессивнаго управленія. Мъропріятія Д. А. Толстого и министра внутреннихъ дълъ Тимашева, который смънилъ Валуева, цензурныя стъсненія, недовъріе къ общественнымъ организаціямъ — все это усиливало общее недовольство и увеличивало число недовольныхъ. Оппозиціонное настроеніе повело къ образованію революціонных группъ: частію условія русской д'виствительности, а еще болье теоретическія мечтанія и грезы о близкой возможности водворенія соціальнаго счастія на землѣ толкали молодежь на путь рѣзкихъ, активныхъ выступленій и страстной борьбы съ существующимъ государственнымъ порядкомъ. Атмосфера замътно сгущалась, надвигался криаисъ, гроза неминуемо должна была разразиться. И дъйствительно: собрались грозныя тучи, засверкали молніи и загремѣлъ громъ, только не въ Россіи, а въ далекой Турціи, на Балканскомъ полуостровъ, гдъ близкіе намъ по языку и въръ славянскіе народы изнывали уже пятый въкъ подъ турецкимъ игомъ. И эта гроза на время поглотила все вниманіе русскаго общества и отвленала его отъ внутреннихъ дёлъ.

Крымская война поколебала нашъ престижъ на ближнемъ Востокъ и привела къ утратъ Россіею исключительнаго права защиты интересовъ христіанскихъ народовъ Турціи: согласно Парижскому миру 1856 года оно сдълалось достояніемъ концерта великихъ европейскихъ державъ. Но интересы великихъ державъ въ Турціи были весьма противоръчивы, и согласить ихъ не представлялось никакой возможности; въ результатъ балканскіе христіане, подданные Турціи, были предоставлены на произволъ судьбы, или, точнъе, на произволъ жадной и жестокой турецкой администраціи. Притъсненія, а затъмъ насилія и избіенія христіанъ привели въ срединъ 70-хъ годовъ къ возстанію жителей Босніи

и Герцеговины, а когда это возстаніе было залито кровью и попавлено, то общественное мнѣніе Сербіи и Черногоріи заставило свои правительства объявить войну Турціи. Русское общество съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдило за ходомъ балканскихъ событій. Страданія славянь въ Босніи, Герцеговинь и Болгаріи возмущали душу и горячили сердца огромнаго большинства русскихъ людей, независимо отъ ихъ образа мыслей и отношенія къ правительству. Событія на Балканскомъ полуостровъ, гдъ ръкою лилась кровь братьевъ-славянъ, оттъснили на второй планъ внутренніе діла и счеты. Острый разладь съ правительственной властью быль на время забыть. Общественное мнѣніе проявилось съ такою же силою, какъ во время польскаго возстанія. Наиболье горячіе и наибол'те нетерпъливые люди, будучи не въ состояніи ждать результатовъ возникщаго общественнаго движенія, на свой страхъ и рискъ потянулись въ Сербію, чтобы въ рядахъ ея войскъ принять участіе въ борьбъ за право и свободу противъ насилія и произвола. Составъ добровольческой среды, какъ съ точки эрънія соціальной, такъ и политической, быль очень пестрый; это, конечно, свидътельствовало о широтъ возникшаго движенія, о томъ, что оно явилось плотью отъ плоти и костью отъ кости всего русскаго народа. Это добровольческое движение было однимъ изъ самыхъ яркихъ примъровъ преобладанія и господства общечеловъческихъ міровыхъ идеаловъ надъ преходящими мѣстными и временными цълями и задачами.

Русское правительство не поддерживало общественнаго движенія въ пользу славянь, оно даже запрещало земскимъ учрежденіямъ дълать для этой цъли денежныя ассигнованія. Опасаясь столкновенія съ противод виствовавшей намъ всегда въ Турціи Англіею, русская дипломатія обнаруживала осторожность, граничившую съ робостью, и стремилась совмъстно съ Австріей повліять на воюющія стороны въ смыслѣ умиротворенія. Но общественное мнѣніе настойчиво требовало энергичнаго выступленія Россіи на защиту братьевъ славянъ. Подъемъ и одушевленіе были столь сильны, что государственная власть не могла ихъ игнорировать, и въ тотъ моментъ, когда турки готовы были разгромить Сербію, русское правительство выступило, наконецъ, съ ръшительнымъ словомъ и остановило нашествіе турокъ на маленькое славянское государство: русскому послу въ Константинополъ гр. Игнатьеву быль послань приказь объявить Порть, что если въ двухдневный срокъ она не прекратитъ военныя дъйствія противъ Сербіи, дипломатическія сношенія между Россіей и Турціей будуть прерваны. Въ надеждъ разръшить балканскія осложненія мирнымъ путемъ созвана была въ Константинополъ международная конференція; но среди великихъ державъ попрежнему не было согласія: Англія интриговала противъ Россіи, больше всего опасаясь усиленія русскаго вліянія на Балканскомъ полуостровъ, Австрія думала только о томъ, какъ бы захватить себъ Боснію и Герцеговину, Германія, выдавая себя за друга Россіи, въ дъйствительности всецьло стояла на сторонъ Австріи.

Императоръ Александръ Николаевичъ, принимавшій личное участіе въ переговорахъ по балканскимъ дѣламъ и хорошо освѣдомленный о возбужденіи русскаго общества, поняль необходимость предпринять некоторые шаги къ успокоенію взволнованнаго общества и въ октябръ 1876 г., проъздомъ изъ Ливадіи въ Петербургъ, принимая въ Москвъ всеподданнъйшіе адресы отъ дворянъ и городского общества, онъ произнесъ ръчь. Хотя по существу она была очень умъренная и, повидимому, произносилась намъреніи умиротворенія и успокоенія, а отнюдь не съ цълью бряцать оружіемъ, но воинственно настроенные общественные круги поняли ее такъ, какъ имъ того хотелось, и въ ответъ на слова государя посыпались безчисленные адресы съ выраженіемъ горячаго сочувствія славянамъ и готовности принести самыя серьезныя жертвы дёлу ихъ освобожденія. Однимъ изъ талантливейшихъ выразителей господствовавшаго тогда настроенія явился Ив. С. Даже для правительственныхъ круговъ, желавшихъ Аксаковъ. мира, становилось ясно, что дёло съ неизбёжностью идеть къ войн'ь; осенью 1876 г. войска на югѣ были мобилизованы, въ числѣ приблизительно до 550.000 чел. при 1050 орудіяхъ. Мобилизація вызвала восторженное одобрение русскаго общества и сильно всполошила и взволновала Европу. Кн. Горчаковъ, извѣщая иностранныя правительства о мобилизаціи, въ сознаніи того, что за нимъ стоитъ твердое и единодушное общественное мнъніе, принялъ надлежащій, ръшительный тонъ и категорически утверждаль, что, хотя императоръ Александръ II не желаетъ войны и сдълаетъ все возможное, чтобы ее избъжать, но онь «не остановится въ своей ръшимости до тъхъ поръ, пока признанные всею Европою принципы справедливости и челов вколюбія, къ коимъ народное чувство Россіи примкнуло съ неудержимою силою, не возым воть полнаго и обезпеченнаго прочными гарантіями осуществленія». Но Турція, разсчитывая на нѣкоторую поддержку со стороны Англіи, рѣшилась лучше рискнуть войной съ Россіей, чёмъ принять коренныя реформы управленія въ Босніи, Герцеговинъ и Болгаріи, которыхъ отъ нея требовали.

Манифестомъ 12 апрѣля 1877 г. была объявлена Россіею война Портѣ. Главныя русскія силы, около 200.000 чел. двинулись черезъ Румынію къ Дунаю, а около 120.000 составили армію для дѣйствій у нашей кавказской границы; главнокомандующимъ первою изъ названныхъ армій назначенъ великій князь Николай Николаевичъ, второй — Михаилъ Николаевичъ. Въ іюнѣ русскія войска переправились черезъ Дунай, быстро двинулись къ Балканскимъ горамъ и овладѣли нѣкоторыми горными проходами, въ томъ числѣ Шипкинскимъ переваломъ, но на этомъ успѣхи пока

прекратились: турки успѣли собрать большія силы и оказали стойкое сопротивленіе, въ особенности въ укрѣпленномъ лагерѣ подъ Плевною, гдѣ ими командовалъ талантливый генералъ Османъпаша. Русской арміи пришлось приступить къ осадѣ Плевны, такъ какъ три попытки взять ее штурмомъ не увѣнчались успѣхомъ. Стало очевидно, что война начата съ недостаточными силами; выяснились и многіе недостатки нашего полевого штаба.

Послъ второго штурма Плевны, 18 іюля 1877 г., положеніе наше на балканскомъ театръ военныхъ дъйствій было весьма затруднительно; на созванномъ государемъ военномъ совътъ главнокомандующій и его штабъ высказались за невозможность продолжать войну съ наличными силами и настаивали на необходимости перевести армію обратно за Дунай до прихода подкрѣпленія. Противъ этого энергично возсталъ военный министръ Д. А. Милютинъ, доказывавшій, что отступленіе было бы позорно для арміи и для Россіи и что положеніе наше совствить не такт уже опасно. Дтиствительно, ничего плохого съ русской арміей не случилось; перешедши временно къ оборонъ, она стойко держалась до осени, когда прибыла гвардія и другія подкръпленія и дъла наши быстро поправились, Плевна была взята и побъдоносныя войска наши зимою двинулись черезъ Балканы, удививъ всю Европу этимъ труднъйшимъ походомъ. Въ нашей войнъ противъ турокъ приняла также участіе Черногорія, а потомъ и Румынія. На азіатскомъ театръ военныхъ дъйствій наши силы тоже оказались недостаточными, пришлось и тамъ ждать подкръпленій, по полученіи которыхъ достигнуты были значительные успъхи: штурмомъ взятъ Карсъ, и наши войска дошли до Эрзерума. Перейдя Балканы, отряды Гурко, Радецкаго и Скобелева заняли города Филипполь и Адріанополь и приблизились къ самому Константинополю. Сопротивление Турціи было окончательно сломлено, и султанъ просилъ мира.

Въ теченіе войны Англія все время обращалась къ Россіи со всевозможными претензіями и требованіями гарантій, что русскія войска не займуть Константинополя и различныхъ пунктовъ у Мраморнаго моря. Тонъ англійской дипломатіи становился все болѣе и болѣе агрессивнымъ, а домогательства ея все увеличивались, русская же дипломатія отв вчала въ тон в недостаточно р вшительномъ, такъ что Англія перешла къ прямымъ угрозамъ противъ Россіи, требуя, чтобы русскія войска не занимали турецкой столицы; Австрія за свой нейтралитеть настойчиво требовала солидныхъ компенсацій. Александръ Николаевичъ колебался, съ одной стороны, ему очень хотълось занять Константинополь, а съ другойонь боялся разрыва и войны съ Англіей и осложненій съ Австріей. При такой политической обстановкъ начались переговоры о миръ съ турецкими уполномоченными Намыкъ и Севреръ-пашами, которые хотя и заявили, что султанъ повергаетъ себя и свою имперію на великодушіе русскаго императора, но когда имъ были объявлены

выработанныя въ Петербургѣ условія мира, то они принять ихъ не рѣшились. Больше всего смутило уполномоченныхъ русское требованіе созданія самостоятельной Болгаріи. Переговоры были прерваны. Извѣстіе объ этомъ, а также и о движеніи нашихъ войскъ къ Константинополю вызвало радость Александра II; въ такомъ настроеніи поддерживаль его и великій князь Константинъ Николаевичъ. Но въ правящей средѣ далеко не всѣ раздѣляли такую точку зрѣнія; скоро сталъ снова колебаться и государь; великому князю главнокомандующему посылались довольно сбивчивыя приказанія, изъ которыхъ можно сдѣлать лишь одинъ выводъ, что хотѣли занять Константинополь, но опасались столкновенія изъ-за этого съ другими державами; колебался и самъ великій князь главнокомандующій, боясь такого шага, какъ занятіе Константинополя.

19 января были подписаны основанія предварительнаго мирнаго договора съ Турціей, которыя сводились къ слѣдующему: 1) созданіе вассальнаго Турціи Болгарскаго княжества, 2) признаніе независимости Сербіи и Румыніи, 3) увеличеніе за счетъ Турціи территоріи Румыніи, Сербіи и Черногоріи, 4) созданіе автономнаго управленія Босніи и Герцеговины и коренныя преобразованія въ другихъ областяхъ Европейской Турціи, 5) вознагражденіе Россіи за ея издержки и потери деньгами или земельною уступкою. Черезъ мѣсяцъ на этихъ основаніяхъ былъ подписанъ предварительный договоръ въ Санъ-Стефано, который русскіе дипломаты согласились передать на разсмотрѣніе конгресса изъ представителей великихъ державъ въ Берлинѣ. По этому договору въ счетъ вознагражденія Россія получила отъ Турціи часть Добруджи, Карсъ и Батумъ.

Берлинскій конгрессь--это одна изъ самыхъ печальныхъ страницъ царствованія Александра Николаевича. Россія оказалась на немъ въ крайне тяжеломъ и унизительномъ положеніи, ее трактовали какъ бы провинившуюся передъ Англіей и Австріей второстепенную державу. Бисмаркъ, заявлявшій, что онъ играетъ роль «честнаго маклера», на самомъ дълъ думалъ только о германскихъ интересахъ, которые требовали союза съ Австріей, вслѣдствіе чего онъ и старался поддержать сколько можно представителя Австріи, графа Андраши. Англійскіе представители держались такого высокомърнаго тона, какъ будто Англія только что одержала рядъ блестящихъ побъдъ надъ Россіей. Нашими уполномоченными на конгрессъ были: кн. Горчаковъ, гр. Шуваловъ и Убри. Кн. Горчаковъ въ то время быль уже очень старъ и не могъ съ успъхомъ бороться со своими хитрыми и безцеремонными соперниками, Шуваловъ былъ гораздо моложе Горчакова, но эта выгода парализовалась его самонадъянностью и, особенно, наивною върой въ непоколебимую и безкорыстную дружбу Бисмарка къ Россіи; Убри, какъ и Шуваловъ, былъ слъпъ по отношенію къ Бисмарку, ничего

не випълъ, что подготовлялось въ Берлинъ, и всъ донесенія передъ войной и во время ея сводилъ, главнымъ образомъ, къ прославленію нѣмецкаго канцлера и незыблемой его дружбы къ Россіи. При такихъ обстоятельствахъ не удалось удержать полностію того, что по Санъ-Стефанскому соглащенію выговорила Россія. Заключенный въ Берлинъ трактатъ привелъ къ сокращенію территоріальныя пріобрѣтенія Сербіи и Черногоріи, вмѣсто одной Болгаріи было создано двъ-вассальное по отношению къ Турціи княжество Болгарія (между Дунаемъ и Балканами) и автономная провинція Турціи Восточная Румелія (на югъ отъ Балканъ); наконецъ Австріи разрѣшено было оккупировать Боснію и Герцеговину, подъ предлогомъ устройства въ нихъ нормальнаго управленія. Англія по особому соглашенію съ Турціей получила островъ Кипръ. Изъ Берлинскаго конгресса Россія вышла униженною и совершенно изолированною, имъя противъ себя соглашение Германіи съ Австріей, къ которому впослъдствіи присоединилась Италія.

Такіе результаты Берлинскаго конгресса больно задѣли національное самолюбіе русскаго общества и повели, между прочимъ, къ тому, что недовольство Бисмаркомъ и Германіей начало проникать и въ правящую среду; для многихъ стала выясняться роковая ошибочность нашей внѣшней политики, стремившейся съ закрытыми глазами, во что бы то ни стало, опираться на нѣмцевъ. Начала разочаровываться въ дружбѣ Германіи и русская государственная власть, и такимъ образомъ очищалась почва для болѣе здоровой, болѣе соотвѣтствующей нашимъ національнымъ цѣлямъ международной комбинаціи, проведеніе которой въ жизнь составляеть заслугу уже послѣдующаго царствованія императора Александра ІІІ, когда Россія, наконецъ, освободилась изъ столѣтняго дипломатическаго плѣна у нѣмцевъ и стала заботиться о своихъ собственныхъ интересахъ.

Послъ Берлинскаго конгресса недовольство широкихъ общественныхъ круговъ ходомъ государственныхъ и мъстныхъ дълъ вспыхнуло съ новой силой. Этому въ значительной мъръ содъйствовали и раскрывшіяся крупныя злоупотребленія во время компаніи по снабженію и продовольствію объихъ армій. Русское общество громко заговорило, указывая на неудовлетворительный ходъ государственной машины и критикуя существующій порядокъ вещей, при чемъ съ полною опредъленностію высказывало желаніе болъе прогрессивной и болъе земской системы управленія, а нъкоторые круги выдвигали и вопросъ о введеніи въ Россіи конституціоннаго образа правленія; указывали, что если только что освобожденные русскою военною силою отъ ига Турціи болгары признаны достойными и достаточно подготовленными для пользованія дарованными имъ благами правового и конституціоннаго строя, то тімь боліве есть основание ввести такой строй въ жизнь самой освободительницы, Россіи.

Въ то же самое время съ новою силою возобновилось и революціонное движеніе. Но такъ какъ къ концу семидесятыхъ годовъ вполнъ выяснилось, что мирная пропаганда въ деревнъ соціалистическихъ ученій кончилась ничьмъ, «хожденіе въ народъ» не имъло никакого успъха, и «деревенщики» должны были возвратиться въ городъ къ своимъ партійнымъ кружкамъ и группамъ, то революціонныя организаціи («Народная воля» и «Земля и воля»), не зная хорошенько, что надо дълать, чтобы поскоръе привести русскій народъ къ страстно желаемому ими измѣненію государственнаго и общественнаго порядка путемъ революціи, занялись преимущественно террористической борьбой съ правительствомъ. Начался рядъ политическихъ убійствъ и покушеній на жизнь императора. Такія выступленія революціонеровъ вызвали строгія репрессіи со стороны правительства, которое, борясь съ революціонерами, действовало такъ неловко и нетактично, что принимавшіяся репрессіи часто падали на людей ни въ чемъ, кромъ прогрессивнаго образа мыслей, неповинныхъ. Правительство смъшивало соціалъ-революціонную и анархистскую д'вятельность сравнительно незначительныхъ конспиративныхъ кружковъ не только съ конституціоннымъ, но и съ самымъ умъреннымъ прогрессивнымъ общественнымъ движеніемъ; это раздражало широкіе общественные круги и приводило къ тому, что, относясь съ большимъ сочувствіемъ къ личности государя и возмущаясь покушеніями на его жизнь, общество въ то же время оставалось довольно равнодушно къ политическимъ убійствамъ должностныхъ лицъ и относилось довольно безучастно къ революціонному движенію.

Правительство сознавало, что безъ поддержки общества ему не легко будетъ справиться съ революціоннымъ движеніемъ, и въ своихъ неоднократныхъ обращеніяхъ къ населенію взывало за этой помощью; но голосъ его оставался голосомъ вопіющаго въ пустынь, а въ то же время самые дерзкіе террористическіе акты слѣдовали одинъ за другимъ; таковы: убійство начальника III отд'ёленія Мезенцева, взрывъ поъзда на Курской желъзной дорогъ, взрывъ, произведенный въ Зимнемъ дворцъ, и др. Это грозное явленіе было замъчено и оцънено по достоинству нъкоторыми представителями правящей среды. Полиція и административныя власти, несмотря на исключительныя полномочія, которыя имъ были предоставлены, не умъли ни предупредить эти преступленія, открыть всёхъ виновныхъ. Безвыходность положенія становилась очевидной, и въ самой правительственной средъ стали громко раздаваться голоса, что необходимо пойти навстръчу общественнымъ желаніямъ, расширить общественное участіе въ государственныхъ дълахъ и тъмъ самымъ привлечь сочувствіе умъренно настроенныхъ круговъ населенія, столь необходимое для возстановленія порядка и спокойствія и для борьбы съ крамолой. Въ этомъ направленіи высказывались, напримъръ, Валуевъ и великій князь Константинъ Николаевичъ. Но большинство ближайшихъ совътниковъ государя не соглашалось съ указанной точкой зрънія, а приняло предложенный наслъдникомъ престола Александромъ Александровичемъ проектъ учрежденія особой «верховной распорядительной комиссіи», которой предоставлялись весьма широкія права и поручалась борьба съ революціоннымъ движеніемъ на всемъ пространствъ Россійской Имперіи.

Во главѣ этой комиссіи быль поставлень одинь изъ видныхь боевыхь генераловь, Лорись-Меликовь. Онъ прежде всего постарался такъ направить борьбу съ революціоннымъ движеніемъ, чтобы репрессія не задѣвала лицъ невиновныхъ и по возможности меньше сопровождалась произвольными дѣйствіями администраціи. Онъ стремился объединить и упорядочить рядъ полицейскихъ мѣръ и въ то же время поставиль себѣ задачей къ усиліямъ правительства привлечь столь необходимое сочувствіе общества. Въ этихъ цѣляхъ онъ не только обратился съ призывомъ къ населенію, но и пошелъ навстрѣчу многимъ его желаніямъ: было предоставлено болѣе свободы дѣятельности земства, облегчено положеніе печати, гр. Д. А. Толстой замѣненъ на посту министра народнаго просвѣщенія человѣкомъ совсѣмъ иного образа мыслей, А. А. Сабуровымъ,—однимъ словомъ, повѣяло свѣжимъ воздухомъ.

Новому руководителю политической полиціи Россіи представлялось безусловно необходимымъ при первыхъ признакахъ успокоенія переходить отъ исключительныхъ положеній и мъръ къ нормальнымъ условіямъ управленія, въ этомъ онъ видълъ одну изъ важнъйшихъ задачъ своей миссіи. Лорисъ-Меликову очень хотълось, чтобы поскоръй наступиль этоть моменть, по крайней мъръ, только такимъ его настроеніемъ можно объяснить то, что онъ пріостановку политическихъ убійствъ и покушеній принялъ желанное успокоеніе революціонно настроенной среды. По докладу Лорисъ-Меликова Верховная распорядительная комиссія министромъ уничтожена, а самъ онъ назначенъ дёль; въ дёйствительности онъ являлся какъ бы премьеръ-министромъ, руководя всей внутренней политикой Россіи. Доброжелательное и внимательное къ интересамъ общества управленіе Лорисъ-Меликова очень быстро заслужило одобреніе общества и вызвало самыя широкія и радужныя надежды. Тогдашнее правительство, въ которомъ, кромъ Лорисъ-Меликова, видное мъсто занимали Д. А. Милютинъ и министръ финансовъ Абаза, обнаружило опредъленное стремление измънить курсъ государственнаго корабля, опереться на общество и, идя навстръчу общественному мн внію, повернуть отъ реакціи къ преобразованіямъ, съ тымъ, чтобы докончить циклъ реформъ, начатый манифестомъ 19 февраля 1861 г.

Реформы 60-хъ и 70-хъ годовъ оставили, между прочимъ, неразрѣшенными двѣ стоявшія на очереди важныя задачи, — во-первыхъ, приведеніе въ стройную систему разнообразныхъ пра-

вительственныхъ учрежденій въ провинціи или, иначе говоря, переустройство мъстнаго управленія, которое не удовлетворяло потребностямъ времени, и, во-вторыхъ, вопросъ объ участіи представителей общества въ разсмотръніи и разръшеніи государственныхъ дълъ, дабы такимъ образомъ отвътить въ той или иной мъръ на конституціонныя стремленія земскихъ и дворянскихъ учрежденій и значительныхъ группъ интеллигенціи. За разръшеніе этихъ двухъ задачъ и взялось правительство. Но для реформы мъстнаго управленія необходимо было собрать различныя світьнія о хопъ дълъ на мъстахъ, выяснить съ полною несомнънностью недостатки дъйствующей системы; самымъ лучшимъ средствомъ для достиженія этой цъли были сенаторскія ревизіи, на которыя не разъ въ теченіе XIX в. возлагались подобнаго рода задачи. Проекть четырехъ сенаторскихъ ревизій, составленный Лорисъ-Меликовымъ при участіи товарища министра внутреннихъ дълъ Коханова, встрътилъ поддержку среди министровъ и полное одобрение Александра Николаевича. Кромъ провърки законности дъйствій губернской увздной администраціи, на сенаторовъ возлагалось собраніе весьма разнообразныхъ свъдъній, «которыя—по словамъ данной имъ инструкціи -- могли бы содъйствовать правительству въ разръшеніи сложной задачи преобразованія губернскаго управленія». Инструкція поручала выяснить настроеніе умовъ и вообще степень политической устойчивости мъстнаго населенія, что по обстоятельствамъ того времени и въ особенности въ виду ряда преступныхъ актовъ, направленныхъ на борьбу съ государственнымъ и общественнымъ порядкомъ, чрезвычайно интересовало правительство. Равнымъ образомъ правительство желалд знать, какъ мъстное общество относится къ практикуемымъ способамъ борьбы съ врагами существующаго соціальнаго и политическаго строя. Затъмъ поручалось собрать свёдёнія о причинахъ упадка въ нёкоторыхъ мъстностяхъ народнаго благосостоянія, о дъятельности волостнаго и сельскаго самоуправленія и наблюдающихъ за нимъ учрежденій по крестьянскимъ дъламъ, о способахъ, которыми можно было бы оживить земскую дізтельность, о положеніи раскольниковь, о евреяхъ и мн. др. Для производства ревизій были выбраны четыре весьма даровитые, энергичные человъка, сенаторы М. Е. Ковалевскій, А. А. Половцовъ, И. И. Шамшинъ и С. А. Мордвиновъ. Для того, чтобы собранныя о провинціи свѣдѣнія давали вѣрную картину дъйствительности, руководствуясь которой можно было бы преобразовать мъстныя учрежденія на пространствъ всей Россіи, для обревизованія были выбраны девять весьма разнообразныхъ губерній, тянувшихся длинной и почти непрерывной полосой отъ юго-западнаго края до Оренбурга. Столь широко поставленныя сенаторскія ревизіи, добывъ на м'встахъ надлежащіе матеріалы, должны были послужить прочнымъ основаніемъ для коренной реформы провинціальнаго строя, покоившагося еще на законодательствѣ XVIII в. и проникнутаго устарѣвшими идеями, унаслѣдованными отъ эпохи воеводскаго управленія. Назначеніе ревизій вызвало самое искреннее сочувствіе всѣхъ слоевъ мѣстнаго населенія и дружное одобреніе общественныхъ учрежденій и печати. Сенаторы оправдали возлагавшіяся на нихъ надежды и собрали богатѣйшіе и цѣнные матеріалы, которые, однако, не послужили основаніемъ для обновленія провинціальнаго строя, такъ какъ ревизіи закончились совершенно въ иной обстановкѣ, въ слѣдующее царствованіе, когда вполнѣ обозначился крутой поворотъ во внутренней политикѣ.

Не болѣе посчастливилось и попыткѣ привлечь общество къ участію въ государственныхъ дѣлахъ. Лорисъ-Меликовъ былъ совершенно чуждъ конституціонныхъ стремленій, не имѣлъ никакого желанія водворять въ Россіи ограниченную монархію; но онъ желалъ дать представителямъ русскаго общества возможность высказываться въ качествѣ членовъ совѣщательнаго органа по важнѣйшимъ законодательнымъ и правительственнымъ вопросамъ, видя въ этомъ, между прочимъ, и полезное и необходимое средство для дальнѣйшей борьбы съ крамолой.

Сущность предположеній Лорись-Меликова сводилась учрежденію «общей комиссіи», въ которую должны были войти, кромъ лицъ, назначавшихся отъ правительства, еще члены земствъ и большихъ городовъ по выбору земскихъ собраній и городскихъ думъ. Назначение этой комиссии было: разсматривать проекты преобразованій, подготовленные двумя другими комиссіями (административно-хозяйственной и финансовой), составленными изъ коронныхъ должностныхъ лицъ и избираемыхъ правительствомъ экспертовъ, «извъстныхъ своими спеціальными трудами въ наукъ или опытностью по той или другой отрасли государственнаго управленія или народной жизни». Всѣ комиссіи имѣли чисто совъщательное значеніе; по разсмотръніи въ нихъ проектовъ законовъ таковые должны были вноситься въ Государственный Совъть, въ составъ котораго Лорисъ-Меликовъ проектировалъ призвать 10 — 15 представителей общественныхъ учрежденій, обнаруживавшихъ особыя познанія, опытность и выдающіяся способности. Первой задачей предположенныхъ имъ учрежденій Лорисъ-Меликовъ ставилъ преобразование губернскаго управления «въ видахъ точнаго опредъленія объема правъ и обязанностей онаго, и приведеніе административныхъ учрежденій въ надлежащее соотвътствіе съ учрежденіями судебными и общественными».

Проектъ Лорисъ-Меликова Александръ Николаевичъ повелѣлъ разсмотрѣть въ особомъ совѣщаніи изъ высшихъ сановниковъ государства, которое въ общемъ одобрило его предположеніе и стремленіе скрѣпить благотворную связь между правительствомъ и лучшими силами общества. На журналѣ совѣщанія государь написалъ собственноручно: «исполнить». 1 марта въ 12½ часовъ дня императоръ Александръ II одобрилъ проектъ правительственнаго

сообщенія о привлеченіи представителей общества къ участію въ разсмотрѣніи нѣкоторыхъ государственныхъ вопросовъ и повелѣлъ, чтобы до напечатанія его въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» проектъ этотъ былъ выслушанъ въ засѣданіи совѣта министровъ, предположенномъ на 4 марта.

Но въ то время, когда правительство взяло новый поступательный курсъ и искренно стремилось къ серьезнымъ преобразованіямъ, революціонное движеніе продолжалось съ прежнею интенсивностью; конспиративная дъятельность членовъ соціалъ-революціоннаго общества «Народная воля» въ цёляхъ убійства императора въ концѣ 1880 г. возобновилась съ новой энергіей. За всёми выёздами государя было устроено постоянное наблюдение. Въ то же самое время велась пропаганда среди молодежи и рабочихъ и вербовались новые члены «Народной воли», кандидаты въ участники готовившагося преступленія. На общемъ совъть заговорщиковъ было ръшено для цареубійства приб'єгнуть къ подкопу, который и стали вести изъ подвальнаго этажа дома № 4 по Малой Садовой (нынъ Екатерининская) улицъ, по которой государь часто ъздилъ; въ этомъ подвалѣ двое изъ заговорщиковъ для отвода глазъ открыли сырную торговлю. Подземная галлерея была доведена до середины улицы и предназначалась для закладки мины. Но 27 февраля 1881 г. случайно былъ арестованъ руководитель этого предпріятія; полиція произвела обыскъ въ сырной лавкъ, но ровно ничего подозрительнаго не замѣтила; однако воспользоваться подкопомъ уже было нельзя. Тогда 28 февраля была собрана сходка заговорщиковъ, на которой по настоянію Софьи Перовской ръшено было немедленно же произвести злодъяніе.

На другой день, въ воскресенье 1 марта, когда Александръ Николаевичъ возвращался въ Зимній дворецъ послѣ развода войскъ въ Михайловскомъ манежѣ и завтрака у великой княгини Екатерины Михайловны, одинъ изъ заговорщиковъ по набережной Екатерининскаго канала, тамъ, гдѣ теперь Храмъ Воскресенія Христова, бросилъ въ царскую карету бомбу. Бомба не попала въ карету, но нѣсколько человѣкъ было ранено взрывомъ. Государь, чуждый страха за свою жизнь, приказалъ кучеру остановиться, вышелъ изъ экипажа и направился къ мѣсту взрыва. На вопросъ обступившихъ его офицеровъ—не раненъли онъ, императоръ Александръ Николаевичъ отвѣчалъ: «слава Богу, я уцѣлѣлъ, но вотъ»... и показалъ на лежавшихъ раненыхъ. Затѣмъ онъ подошелъ къ преступнику и спрашивалъ его, онъ ли стрѣлялъ, а послѣ этого направился къ своей каретѣ, но въ этотъ моментъ другой заговорщикъ, Гриневецкій, бросилъ подъ ноги государю бомбу, которая его смертельно изранила.

Привезенный въ Зимній дворецъ, императоръ Александръ Николаевичъ скончался въ 3 часа 35 минутъ пополудни. Такъ ужасно окончилось славное царствованіе одного изъ гуманнѣйшихъ русскихъ государей. Ничтожная шайка фанатиковъ, не

опиравшаяся на сколько-нибудь значительную группу русскаго народа, злодъяніемъ своимъ пресъкла благодътельную для Россіи жизнь Александра Николаевича, вызвавъ искреннее горе, ужасъ и негодованіе всъхъ слоевъ населенія.

У императора Александра Николаевича было шесть сыновей: Николай, Александръ, Владиміръ, Алексъй, Сергій и Павелъ и



Серебряная елочка съ портретами всъхъ дътей Александра Николаевича.

Подарокъ государю отъ его семъи. Хранится въ кабинетъ его, въ Зимнемъ дворцъ.

дочери Александра и Марія. Рожденіе сына Николая въ 1843 г. было большою радостью не только для родителей, но и для дъда, императора Николая Павловича. Образованіе великому князю Николаю Александровичу давалось очень тщательное, ему читали лекціи такіе ученые, какъ Б. Н. Чичеринъ и К. Д. Кавелинъ. Такое отношение къ юридической сторонъ образованія сына совершенно понятно со стороны монарха, всегда интересовавшагося водвореніемъ правом врности въ русской государственной и общественной жизни. Николай быль необыкновенно симпатичный и привлекательный юносъ яснымъ, свътлымъ умомъ, спокойный нравомъ, высоко деликатный, ласковый въ обращении со всѣми людьми, независимо отъ ихъ общественнаго положенія. Но онъ скончался отъ туберкулеза 12 апръля 1865 г. въ окрестностяхъ Ниццы на виллъ Бермонъ, окруженный всей царской семьей. Этой утратой весьма серьезно была омрачена семейная жизнь императора Александра Николаевича, въ которой и безъ того онъ не находилъ полнаго удовлетворенія. Императрица Марія Александровна отличалась слабымъ здоровьемъ, которое особенно стало

ухудшаться къ концу семидесятыхъ годовъ; она скончалась 28 мая 1880 года. Во второй половинъ того же года императоръ Александръ Николаевичъ вступилъ во второй законный бракъ съ княжной Екатериной Михайловной Долгоруковой, ей и дътямъ отъ брака съ нею Высочайшимъ указомъ 5 декабря того же года была присвоена фамилія князей Юрьевскихъ съ титуломъ свътлости. Какъ всъ люди и Александръ Николаевичъ въ интимной

жизни быль не лишенъ нѣкоторыхъ слабостей и увлеченій; но слабости крупныхъ историческихъ дѣятелей, какимъ по справедливости можно назвать императора Александра II, тогда только должны привлекать вниманіе, если оказываютъ замѣтное вліяніе на историческія событія и правительственную дѣятельность.

За двадцать шесть лѣтъ царствованія Александра Николаевича Россія очень сильно измѣнилась. Хотя главное вниманіе государственной власти было обращено на дѣла внутреннія, но это не воспрепятствовало успѣшному выполненію бывшихъ на очереди задачъ нашей внѣшней политики въ Азіи. Съ такимъ же успѣхомъ завершено весьма важное дѣло окончательнаго покоренія и умиротворенія Кавказа; этими блестящими результатами Россія въ весьма значительной мѣрѣ обязана самому императору Александру Николаевичу, не только зорко слѣдившему за ходомъ дѣлъ на Кавказѣ и въ Азіи, но и умѣвшему выбрать подходящихъ людей и поддержать ихъ въ нужный моментъ. Въ царствованіе Александра Николаевича сильно подвинулось также разрѣшеніе традиціонной нашей задачи—освобожденія отъ ига Турціи балканскихъ славянъ.

Но внутренняя д'ятельность этого славнаго царствованія безгранично богаче содержаніемъ. Былъ разр'вшенъ весьма усп'вшно главнъйшій изъ стоявшихъ на очереди вопросовъ — освобожденіе крестьянъ, а вследъ за нимъ и въ неразрывной съ нимъ связи проведенъ цълый рядъ преобразованій, обновившихъ въ значительной мъръ нашъ общественный и государственный строй. Сърую и печальную русскую дъйствительность средины XIX въка освътили и согръли высокіе идеалы справедливости и уваженія нъ достоинству человъка. Возродилось русское общество. Расцвѣли наука, искусство и литература. Народное просвѣщеніе тоже сдълало значительные успъхи, при чемъ свътъ его замътно проникъ туда, гдъ раньше чуть брезжилъ: было создано значительное число женскихъ средне-учебныхъ заведеній и развилась обширная съть начальныхъ народныхъ училищъ. Однимъ словомъ, Россія въ концъ царствованія Александра Николаевича совершенно стала не похожа на то, чъмъ она была при вступленіи его на престолъ, она сдълала огромный шагъ впередъ, въ книгу русской исторіи была вписана необычайно содержательная, интересная и поучительная для потомства глава. А за всёми успёхами и реформами этого времени стойтъ привлекательная личность императора Александра Николаевича, мягкаго, добраго и просвъщеннаго человъка, который, правда, неръдко колебался, иногда впадалъ въ ошибки, но всегда искренно стремился ко благу Россіи, горячо любиль свой народь, ласково и доброжелательно ко всъмъ относился и сумъль выбрать и поставить къ дълу много талантливыхъ людей.



Старинный складень, который всегда имълъ при себъ императоръ . Александръ Александровичъ.

#### ИМПЕРАТОРЪ

#### Александръ III Александровичъ.

(1845 - 1881 - 1894).

На предыдущихъ страницахъ жизнь и дъятельность русскихъ государей изложена съ полною правдивостью и на основаніи документовъ, дающихъ возможность научно изобразить прошлое. Но историческія событія обрисовываются съ ясностью и въ настоящемъ своемъ значеніи только на отдаленіи въковъ или хотя бы десятилътій: необходимо, чтобы стали доступны многіе документы, которые обыкновенно долго хранятся государственныхъ или частныхъ архивахъ, чтобы не приходилось говорить о людяхъ, еще живыхъ, необходимо, наконецъ, улеглись страсти, личное чувство расположенія или нерасположенія къ разнымъ дъятелямъ эпохи. Поэтому теперь, когда мы обращаемся къ жизнеописанію государя, съ кончины котораго не истекло еще и двадцати лътъ, дъятельность котораго для многихъ еще не исторія, а личныя воспоминанія и переживанія, приходится быть гораздо болъе краткими и дать скоръе перечень событій его жизни и царствованія, чёмъ историческій очеркъ его деятельности.

Императоръ Александръ III Александровичъ, второй сынъ императора Александра II, родился 26 февраля 1845 г., когда отецъ его былъ еще цесаревичемъ. Извъщая Жуковскаго объ этомъ событіи, П. А. Плетневъ писалъ: «Новый Александръ долженъ внести съ собою въ семью наслъдника всъ радости, какія соименный ему императоръ нъкогда внесъ въ сердце Екатерины. Намъ не увидъть этого будущаго, которое такъ таинственно и значительно. Чъмъ-то сдълается Россія? А къ ея бытію много, много судебъ пріобщено Провидъніемъ».

Императоръ Александръ III. 1845—1894.

(Съ оригинала, находящагося въ Романовской галлереѣ Зимняго Дворца.)

(Съ оригинала, находящагося въ Романовской галлерев Зимняго Двориа.)



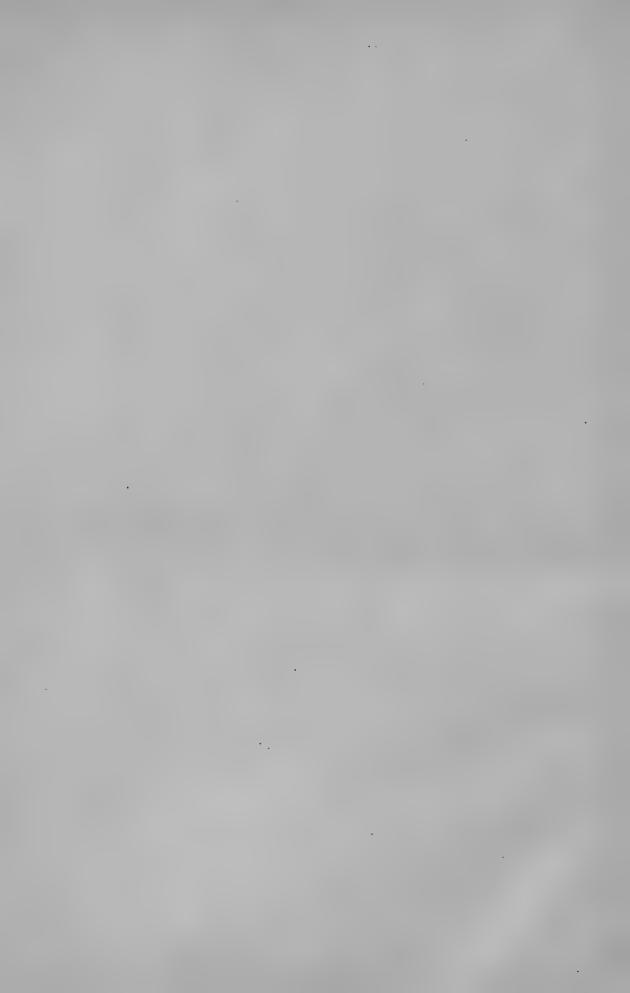

Первыми воспитателями великаго князя Александра Александровича были генералъ-адъютантъ Н. В. Зиновьевъ съ двумя помощниками, Г. О. Гогелемъ и Н. Г. Казнаковымъ. Зиновьевъ принялъ великаго князя на воспитаніе вмъсть съ старшимъ его братомъ, наслъдникомъ цесаревичемъ Николаемъ Алексанпровичемъ. изъ рукъ В. Н. Скрипицыной, которую августвищие братья очень любили. Когда наслѣднику минуло девять лѣть, а брату его не было еще полныхъ восьми, по мысли Зиновьева была образована спеціальная учебная часть и поручена молодому профессору русской словесности Я. К. Гроту. Въ это время Александръ Александровичъ еще съ трудомъ читалъ и писалъ; Гроту пришлось много поработать надъ методами преподаванія. По складу своего ума, способностей и характера Александръ Александровичъ являлся полною противоположностью брату; въ немъ не было того блеска, какимъ отличался цесаревичъ Николай; онъ медленно понималъ и усваивалъ; зато онъ отличался внимательностью, прилежаніемъ и усидчивостью: онъ любилъ учиться, упорно добивался успъха и всякое знаніе усваивалъ прочно и обстоятельно. Въ концъ 1859 г. былъ назначенъ инспекторомъ классовъ при дътяхъ императора Александра Николаевича В. П. Титовъ, бывшій тогда посланникомъ въ Штутгартъ, Гротъ же былъ оставленъ помощникомъ Титова. Титовъ предполагалъ установить значительное различіе въ программахъ, которымъ должно было идти обучение великихъ князей, и цесаревичу Николаю давать образование гораздо болье широкое, чымь другимь дътямъ государя. Тщетно Гротъ возражалъ, что родительскому сердцу равно близки всѣ дѣти и что неизвѣстны судьбы, назначенныя каждому Божіимъ Промысломъ. Довольно скоро Титова въ роли инспектора классовъ замѣнилъ К. Н. Гриммъ, человѣкъ, не скрывавшій своего уб'єжденія въ превосходств'є всего німецкаго и поставившій на первый планъ въ обученіи великихъ князей науки физико-математическія; преподаваніе русской исторіи и русской словесности было отодвинуто на второй планъ; Гротъ, полагавшій, что въ воспитаніи царскихъ дътей должны преобладать гуманитарныя науки, знакомящія ихъ не съ внішними явленіями природы, а съ жизнію народа, при новомъ порядкъ вещей подалъ отставку. Разставаніе учениковъ съ наставникомъ носило трогательный характеръ, и великій князь Александръ Александровичь, обнимая его, со слезами повторяль: «Да зачъмъ вы уходите, Яковъ Карловичь? Останьтесь!» Сердечное расположение къ Гроту Александръ Александровичъ сохранилъ на всю жизнь. Гримма скоро смънили графъ С. Г. Строгановъ, назначенный воспитателемъ цесаревича, и графъ Б. А. Перовскій, назначенный воспитателемъ в. кн. Александра и в. кн. Владимира; Перовскій долго отказывался отъ сдъланнаго ему предложенія и подчинился только настоянію государя. Дъло преподаванія отдано было подъ наблюденіе профессора московскаго университета А. И. Чивилева.

Въ числъ преподавателей в. кн. Александра Александровича были М. И. Драгомировъ, читавшій ему военныя науки, С. М. Соловьевъ и К. П. Побъдоносцевъ, читавше ему русскую исторію и законовълъніе: в. кн. Александръ любилъ историческое чтеніе и увлекался романами Загоскина и Лажечникова. Перовскій, человъкъ рыцарски благородный, проникнутый глубокою любовью къ родинъ и ненавильншій все неискреннее, напускное, всыми силами содыйствовалъ сближенію вел. кн. Александра Александровича съ цесаревичемъ, и между братьями установилась самая трогательная дружба. Александръ Александровичъ чрезвычайно любилъ брата; обыкновенно очень неразговорчивый и стъснявшійся въ обществъ, всегда внимательно прислушивался къ тому, что говорилъ его старшій брать; только цесаревичу удавалось иногда вовлечь его въ общій разговоръ. Въ особенности не любилъ великій князь Александръ Алексанпровичь спеціально придворныхь и дипломатическихъ разговоровъ. Лицо, часто приходившее въ соприкосновение съ великимъ княземъ въ шестидесятыхъ годахъ, говоритъ: «Уже тогда душа его напоминала тотъ цвътокъ, который быстро затворяется, стоить только его тронуть. Такъ затворяется и душа великаго князя при малъйшемъ приближеніи ръчи придворной... Немного лъни и много упрямства-вотъ единственные его недостатки. Ломить прямо его упрямство было невозможно и безполезно: оно только усиливалось отъ противодъйствія...»

Лътомъ 1864 г. цесаревичъ Николай Александровичъ отправился въ заграничное путешествіе. Помощникъ графа Перовскаго по воспитанію великихъ князей Александра и Владимира Александровичей, Н. П. Литвиновъ, записалъ въ своемъ дневникъ: «Александръ Александровичъ теперь остался одинъ! Дай Богъ, чтобы съ лишеніемъ брата, къ которому онъ такъ привязался, лучшаго его друга не замѣнили ложные или вредные друзья!» За границею цесаревичъ сдълался женихомъ датской принцессы Дагмары. Въ началъ слъдующаго, 1865 г. у цесаревича сильно обострился туберкулезный процессь; больной великій князь поселился въ Ницць, но бользнь быстро развивалась и не оставляла никакой надежды на благопріятный исходъ. Къ одру его бользни спышно была вызвана вся семья и нареченная невъста. Въ послъднія минуты цесаревичь взяль за руку Александра Александровича и, обращаясь къ государю, сказалъ: «Папа, береги Сашу; это такой честный, хорошій человѣкъ». 12 апрѣля 1865 г. цесаревичъ Николай Александровичъ скончался. На похоронахъ его, по разсказу очевидца, «болъе всъхъ рыдаль бёдный, призванный къ страшной отвётственности и тяжкому бремени вънца, Александръ Александровичъ. Эта чистая, смиренная душа, всегда уклонявшаяся отъ величія, почестей и поклоненія, это доброе сердце знало и чувствовало въ эти минуты телько одно: потерю нѣжно любимаго брата». Замѣчательны слова, сказанныя великимъ княземъ Я. К. Гроту, когда тотъ пришелъ къ

Bhe momente cet a superconalum or thomsens by hungy, someband by croba springonano by hungy, simpenso by crobante survivo bernato by constante beauto by gypeones, mapeuro, hungeres majonemos survivo majonemos survivos majonemos survivos majonemos survivos de ynorand hamagandona majoneno ne bos ocedenoscomo mante munterando ramon maste bospano on opor, myrm ano spripa wino
Jumanimos opama!— ho romo one gonando some de grebano some some some gonando some bong bosonis w see gaponos mos mos mospogenis. Da sugerno Bong mosas

Снимокъ съ собственноручнаго письма императора Александра Александровича.

своему прежнему питомцу проститься съ нимъ передъ отъъздомъ его за границу къ больному брату: на свои попытки утъшить огорченнаго великаго князя, Гротъ услыхалъ отъ него: «Нътъ, я ужъ вижу, что надежды нътъ: всъ придворные страшно перемънили свое обращение со мною и начали за мной ухаживать...»

Въ день кончины цесаревича Александръ Александровичъ объявленъ былъ наслъдникомъ престола и цесаревичемъ. На другой день послъ похоронъ покойнаго цесаревича, императоръ Александръ Николаевичъ принималъ депутацію отъ Царства Польскаго. Государь произнесъ ей ръчь и въ заключеніе сказалъ: «Вотъ мой сынъ, Александръ, мой наслъдникъ; онъ носитъ имя того императора, который нъкогда основалъ Царство. Я надъюсь, что онъ будетъ достойно управлять своимъ наслъдіемъ, и что онъ не потерпитъ того, чего я не терпълъ».

Законоучитель новаго цесаревича, въ началъ приготовительныхъ беседъ къ присяге, между прочимъ, говорилъ ему: «Имейте всегда передъ глазами и въ памяти, что теперь не только вся Россія, но и вся Европа слёдить съ зоркимъ любопытствомъ за каждымъ вашимъ шагомъ, за каждымъ, такъ сказать, вашимъ дыханьемь; накъ нъкогда будуть цънить дъйствія Александра III, такъ уже и въ настоящее время вниманіе милліоновъ будетъ обращено на ту роль, которую пріурочить себъ великій князь наслъдникь Александръ Александровичъ. Съ той минуты, какъ закрылись глаза покойнаго цесаревича, вы уже принадлежите не себъ, а исторіи... Думаю, что должно вамъ стараться вознаградить тъ минуты, которыя прежде, въ другихъ предвидвніяхъ, были, можетъбыть, ментье обращены въ пользу, стараться степенью вашихъ свъдѣній стать въ уровень съ тѣмъ, чего требуетъ ваше священное призваніе...» Эти слова падали не на неблагодарную почву: великій князь Александръ Александровичь отдаль всъ свою душу на служение великому дълу, выпавшему его долю.

28 октября 1866 г. цесаревичъ Александръ Александровичъ вступилъ въ бракъ съ принцессою датскою Дагмарою, бывшею невъстою покойнаго цесаревича, принявшею при миропомазаніи имя Маріи Өеодоровны. Отъ брака этого родились: нынѣ царствующій Государь Императоръ Николай Александровичъ (6 мая 1868 г.), великіе князья: Александръ Александровичъ (26 мая 1869 г., умеръ 20 апрѣля 1870 г.). Георгій Александровичъ (27 апрѣля 1871 г., умеръ 28 іюня 1899 г.) и Михаилъ Александровичъ (22 ноября 1878 г.); великія княжны, нынѣ великія княгини: Ксенія Александровна (25 марта 1875 г.) и Ольга Александровна (1 іюня 1882 г.).

Сделавшись наследникомъ, Александръ Александровичъ неутомимо работалъ, подготовляясь къ предстоящему ему великому подвигу царствованія—въ его глазахъ это былъ именно тяжелый, возложенный на него высшею силою, долгъ. Последовательно про-

ходиль онь всё ступени военной службы и заняль пость командующаго гвардейскимъ корпусомъ; 28 октября 1866 г. онъ былъ назначенъ членомъ Государственнаго Совъта и, не выступая въ его засъпаніяхъ активно, весьма внимательно изучалъ всѣ дѣла, проходившія черезъ Совъть. Въ 1868 г. цесаревичь съ супругой совершили поъздку по Россіи и какъ-то всъми чувствовалось, что цесаревичъ искренно любить все русское, всёмь интересуется, что дорого и священно русскимъ людямъ; случалось, что совершенно неожиданно высокіе путешественники сворачивали въ сторону на нѣсколько версть, чтобы поклониться какой-нибудь скромной святынь. Когла въ 1867 г. всему съверу Россіи грозиль сильнъйшій голодь, цесаревичь Александръ Александровичъ живъйшимъ образомъ принялъ къ сердцу это бъдствіе; онъ былъ назначенъ предсъдателемъ комитета для помощи голодающимъ и открыто призналъ бъдствіе во всъхъ его ужасныхъ размърахъ, вопреки усиліямъ министра внутреннихъ дълъ Валуева скрыть размъры несчастія. Цесаревичь сумълъ привлечь способныхъ людей, которые тоже всею душою отдались борьбъ съ голодомъ, и, благодаря ихъ дружнымъ усиліямъ, населеніе получило весьма существенную и своевременную помощь.

Въ русско-турецкой войнъ 1877—1878 гг. цесаревичъ Александръ Александровичъ принялъ выдающееся участіе. Съ переходомъ русскихъ войскъ за Дунай онъ былъ поставленъ во главъ рущукскаго отряда, силою до 45.000 человъкъ, который имълъ задачею наступать на Рущукъ и, если окажется возможнымъ, то и овладъть этой кръпостью. Цесаревичь двигался къ Рущуку, когда неудачи подъ Плевною на правомъ флангъ арміи заставили ослабить наступленіе на другихъ фронтахъ, а въ скоромъ времени рущукскому отряду пришлось уже сдерживать турокъ, перешедшихъ въ наступленіе послѣ вторичнаго отраженія русскихъ войскъ подъ Плевною 18 іюля. Скоро турки сосредоточили противъ 45тысячной арміи цесаревича до 100.000 человъкъ и произвели рядъ весьма энергичныхъ наступленій; но подъ начальствомъ наслідника русскія войска проявили исключительную стойкость: спокойная твердость в. кн. Александра Александровича сообщалась и его войскамъ; русскіе полки отступили лишь очень немного; затъмъ наслъдникъ ръшилъ остановиться - и далъе они не подались уже шагу. Въ концъ ноября новый главнокомандующій Сулейманъ-паша произвелъ опять энергичныя атаки, но у Мечки дважды быль отбить съ большимъ урономъ. Взятіе Плевны решило исходъ кампаніи, а въ свою очередь оно въ значительной степени облегчено было необычайною стойкостью отряда цесаревича. Весною 1878 г. цесарсвичь оставиль армію и вернулся въ Петербургъ. Зпъсь по волъ императора онъ былъ поставленъ во главъ комитета добровольнаго флота, когда было признано необходимымъ усилить наши морскія силы; быстро стали стекаться пожертвованія, и цесаревичь усп'єль много сд'єлать для заведенія этого флота.

Въ концъ семидесятыхъ годовъ, когда возникли предположенія о привлечении избранныхъ отъ населенія лицъ къ законосовъщательной дъятельности, гр. Валуевъ, предлагавшій эту мъру, записаль въ своемъ дневникъ: «Цесаревичъ явно недоброжелателенъ всякому органическому измъненію status quo и всякій «конституціонализмъ» считаетъ гибельнымъ». Въ образованной въ январъ 1881 г. особой комиссіи изъ высшихъ сановниковъ для обсужденія преобразовательныхъ проектовъ вел. кн. Константина Николаевича, Валуева и графа Лорисъ-Меликова оппозиція цесаревича Александра Александровича имъла большое вліяніе на н в которых в колебавшихся членов в комиссіи. Но всв подготовительныя работы къ видоизмѣненію нашего государственнаго строя были пріостановлены трагическимъ событіемъ 1 марта 1881 г.: императоръ Александръ Николаевичъ погибъ отъ революціонеровъ, и на всероссійскій престоль вступиль императорь Александрь III Александровичъ. Принимая 2 марта генералитетъ послъ присяги, молодой императоръ сказалъ: «Я принимаю вѣнецъ съ рѣшимостью. Буду пытаться слъдовать отцу моему и закончить дъло, начатое имъ. Если бы Всевышній и мнъ судилъ ту же участь, какъ ему, то надъюсь, вы будете моему сыну такъ же върны, какъ моему отцу».

Предстояло очень трудное дъло. Въ послъднее время царствованія Александра II ръшено было произвести существенныя измѣненія русскаго государственнаго строя въ смыслѣ конституціонномъ. Новый императоръ пожелаль выслушать мнініе по этому вопросу виднъйшихъ представителей администраціи. 8 марта состоялось совъщание подъ личнымъ его предсъдательствомъ. Государь сказаль рѣчь, въ которой сообщиль, что «графъ Лорисъ-Меликовъ, для удовлетворенія общественнаго мнѣнія, докладывалъ покойному государю о необходимости созвать представителей отъ земствъ и городовъ»; императоръ выразилъ готовность считаться съ извъстнымъ ему выраженіемъ води его августъйшаго родителя относительно частностей представленнаго ему проекта, но вмъстъ съ тъмъ просилъ членовъ совъта «быть откровенными и говорить свое мн вніе относительно всего д вла, нисколько не ст всняясь». За проектъ высказались вел. кн. Константинъ Николаевичъ, министры Абаза, гр. Валуевъ, графъ Милютинъ и нѣкоторые другіе, противъ-Посьеть, Маковъ; съ сильными ръчами выступили противъ гр. С. Т. Строгановъ и — особенно — оберъ-прокуроръ Синода К. П. Побъдоносцевъ. Государь долго обдумывалъ ръшеніе и, быть-можеть, даже колебался, но, наконець, онъ ръшилсяи 29 апръля 1882 г. появился манифестъ, редактированный Побъдоносцевымъ и Катковымъ. Въ немъ говорилось, между прочимъ: «...Посреди великой нашей скорби гласъ Божій повельваеть Намъ бодро стать на дъло правленія, въ упованіи на Божественный Промысель, съ върою въ силу истины самодержавной власти, которую Мы призваны утверждать и охранять для блага народнаго отъ всякихъ на нее поползновеній». Посл'є этого въ має вышли въ отставку гр. Лорисъ-Меликовъ, А. А. Абаза, гр. Милютинъ; на постъ министра внутреннихъ дълъ былъ назначенъ графъ Н. П. Игнатьевъ. Вскоръ появилась правительственная программа. Въ ней высказано было порицание бюрократии «за небрежное исполнение своихъ обязанностей и равнодушіе къ общественному благу», «за корыстное отношеніе къ государственному и общественному достоянію», заявлялось, что правительство будеть «стремиться, при върномъ всъхъ служеніи и содъйствіи, нъ осуществленію на самомъ дълъ того, что положено въ основу дарованныхъ императоромъ Александромъ II учрежденій, и приметь безотлагательныя міры, чтобы установить правильные способы, которые обезпечивали бы наибольшій успъхъ живому участію мъстныхъ дъятелей въ дъль исполненія высочайшихъ предначертаній».

Какъ бы ни судить о программъ новаго императора, безспорно, во всякомъ случав, одно: императоръ Александръ проводилъ ее твердо и неуклонно. Первою задачей правительство поставило себъ искорененіе тъхъ партій, которыя пытались достигнуть своихъ революціонныхъ цілей путемъ террора. Графъ Игнатьевъ предпожилъ въ 1882 г. созывъ земскаго собора. Онъ думалъ съ помощью собора провести коренную реформу бюрократическаго строя, оказавшагося неспособнымъ оградить главу государства отъ злодъйскаго покушенія, и надъялся въ соборъ найти противовъсъ конституціоннымъ стремленіямъ сторонниковъ западноевропейскаго парламентаризма. «Не уступая ничего изъ своей власти, самодержецъ, созывая соборъ, найдетъ, -- говорилъ онъ, -- върное средство узнать истинныя нужды страны и дъйствія своихъ собственныхъ слугъ. Утверждая или издавая законы, онъ съ большимъ спокойствіемъ р'вшится на всякую м'вру, когда постановитъ свое ръшение послъ выслушания тъхъ, кому придется жить подъ этими законами». Проектъ Игнатьева быль признанъ непрактичнымъ и несвоевременнымъ; Игнатьевъ вышелъ въ отставку, а министромъ внутреннихъ дълъ былъ назначенъ гр. Д. А. Толстой, долгое время бывшій при Александр'в II министромъ народнаго просвъщенія, а съ 1879 г. находившійся не у дълъ. Это былъ человъкъ съ сильной волей, съ огромной энергіей. Онъ явился върнымъ сотрудникомъ императора Александра III въ проведении намъченной имъ внутренней политики. Благодаря, главнымъ образомъ, дъятельности графа Д. А. Толстого была ликвидирована революціонная партія; всѣ важнъйшіе вожди ея были захвачены и подвергнуты законному наказанію, и террористическіе акты надолго прекратились.

Первымъ рѣшительнымъ шагомъ въ борьбѣ за возстановленіе расшатаннаго общественнаго спокойствія было изданіе еще

14 августа 1881 г. «положенія о м'врахъ по охраненію государственнаго порядка и общественнаго спокойствія». Узаконеніемъ этимъ значительно расширены полномочія администраціи, особенно въ тъхъ мъстностяхъ, которыя были объявлены на положении усиленной или чрезвычайной охраны. Въ этомъ же году изданы временныя правила для періодической печати, давшія д'йствительные способы для борьбы съ изданіями, направленіе которыхъ признавалось опаснымъ для существующаго порядка. Во внутренней связи съ этими мърами находится рядъ постановленій, направленныхъ къ тому, чтобы устранить некоторыя явленія въ области суда, не согласныя съ высокимъ его достоинствомъ и назначеніемъ. Закономъ 12 февраля 1887 г. ограничена судебная гласность: судъ былъ обязанъ закрывать двери, если будетъ признано, что публичное судоговореніе можеть повлечь за собою оскорбленіе религіознаго чувства, нарушить требованія нравственности, или нанести ущербъ достоинству власти. Законъ 28 апръля того же года значительно повысиль требованія, которымь должны были удовлетворять присяжные: повышенъ имущественный цензъ и необходимымъ условіемъ поставлено умѣніе читать по-русски; 7 іюля 1889 г. изъ подсудности присяжнымъ изъято было нъсколько категорій дълъ, переданныхъ въ въдъніе суда съ участіемъ сословныхъ представителей. Противъ злоупотребленій должностныхъ лицъ направленъ быль законъ 20 мая 1885 г., которымъ въ составъ Сената создавалось особое дисциплинарное присутствіе; ему предоставлено право увольнять за проступки чиновниковъ, безъ преданія суду.

Въ теченіе всего своего царствованія вообще государь Александръ Александровичъ неутомимо стремился поднять и укръпить авторитетъ власти и успълъ достигнуть въ этомъ отношеніи значительныхъ результатовъ. Дъятельность императора получила охранительный и до извъстной степени даже реакціонный характеръ, потому что онъ вносилъ необходимыя поправки въ реформы предшествовавшаго царствованія. Быль сохранень прежній принципь разграниченія сословій, но для каждаго изъ нихъ было много сдѣлано. Дворянство переживало тяжелый кризисъ послѣ крестьянской реформы. Новыя условія, въ какихъ оказалось сельское хозяйство, повлекли за собою продажу дворянскихъ имъній, - объднъние дворянства и стремление его изъ уъздовъ въ крупные центры, гдф дворяне надфялись на разныхъ поприщахъ дфятельности найти приложение своего труда. Правительство учредило 3 іюня 1885 г. Дворянскій земельный банкъ, который выдаваль дворянамъ ссуды подъ залогъ ихъ имъній на очень льготныхъ условіяхь; въ мъстныхъ земствахъ, путемъ измъненія порядка выборовъ, дворянству предоставлено преобладающее значеніе. Чтобы удержать увздныхъ дворянъ на мъстахъ, мъстное дворянство было призвано предпочтительно занимать должности земскихъ участковыхъ начальниковъ, которые замѣнили (12 іюня 1890 г.) въ

увздахъ мировыхъ судей, а вмёстё съ тёмъ получили значительную апминистративную власть по отношению къ крестьянскимъ обществамъ и отдъльнымъ крестьянамъ. Признавая нужнымъ административное воздъйствіе на многія стороны крестьянской жизни, правительство заботилось и объ улучшении матеріальнаго положенія крестьянства. Для борьбы съ выяснившимся во многихъ мѣстахъ малоземельемъ крестьянъ, былъ учрежденъ 18 мая 1882 г. Крестьянскій земельный банкъ, выдававшій крестьянскимъ обществамъ ссуды на пріобрътеніе земель; учреждено было спеціальное министерство земледѣлія и государственныхъ имуществъ; много сдълано было для развитія и упорядоченія переселеній крестьянъ изъ тъхъ мъстъ, гдъ не хватало для нихъ земли, въ Сибирь и въ Среднюю Азію; интересы фабричныхъ рабочихъ, число которыхъ пополнялось крестьянами же, привлекали большое вниманіе правительства: были учреждены фабричные инспектора, обязанные наблюдать за исполнениемъ фабрикантами и промышленниками обязанностей по отношению къ рабочимъ. Въ царствованіе Александра III окончательно были ликвидированы остававшіяся еще мъстами обязательственныя отношенія между помъщиками и ихъ бывщими крестьянами; всъ выкупные платежи приняло на себя правительство и только оно имъло теперь дъло съ крестьянами по уплатъ ими за землю, полученную при освобожденіи. Съ 1 января 1883 г. отм'єнена подушная подать за исключеніемъ ніжоторыхъ областей Сибири. Въ отношеніи городовъ и городского самоуправленія тоже быль принять рядь мірь, усилившій надзоръ за городскимъ самоуправленіемъ со стороны правительства.

Императоръ Александръ III стремился къ тъсному объединенію инородческихъ окраинъ государства съ государственнымъ центромъ и къ обрусвнію инородцевъ Россіи. Генералъ-губернаторомъ варшавскимъ былъ при немъ фельдмаршалъ Гурко, правившій краемъ съ большою твердостью. 9 іюня 1889 г. въ прибалтійскомъ крав введены русскіе порядки судопроизводства и русскій языкъ во всемъ дълопроизводствъ; университетъ въ Юрьевъ (такъ переименованъ въ 1893 г. Дерптъ) преобразованъ по образцу другихъ университетовъ имперіи и введено въ немъ преподаваніе на русскомъ языкъ, вмъсто прежняго на нъмецкомъ. Особенно ръшительныя мъры приняты были относительно Финляндіи. Взглядъ правительства быль выражень съ полною прямотою, когда въ 1890 г. было заявлено съ высоты престола, что «великое княжество Финляндское состоить въ собственности и державномъ обладаніи имперіи Россійсной» — это было вполнъ точною передачею самаго существа тъхъ условій, на которыхъ состоялось по Фридрихсгамскому миру присоединеніе Финляндіи къ Россіи въ 1809 г. Рядъ міръ быль принять къ объединенію таможеннаго и почтоваго управленія княжества съ соотвътствующими учрежденіями имперіи и къ объединенію монетной системы.

Время императора Александра III отмъчено чрезвычайною бережливостью и строгимъ порядкомъ финансоваго управленія. Сверхъ упомянутыхъ уже мёръ къ поднятію благосостоянія отдёльныхъ классовъ правительство много заботилось о развитіи промышленности и, между прочимъ, ввело новый, сильно покровительственный таможенный тарифъ. Энергичное и умѣлое развитіе желѣзнодорожной съти и упорядочение желъзнодорожнаго дъла тоже способствовали подъему экономическаго благосостоянія. Въ лицъ министровъ финансовъ Н. Х. Бунге и И. А. Вышнеградскаго императоръ Александръ III имълъ отличныхъ помощниковъ, много способствовавшихъ упроченію финансоваго благосостоянія государства. Государственные бюджеты, въ теченіе многихъ літь предъ воцареніемъ Александра III составлявшіеся съ дефицитами, приведены были въ равновъсіе, а затъмъ удалось накопить такіе запасы золота, что къ концу XIX ст. оказалось возможнымъ ввести въ Россіи денежное обращение, основанное на системъ золотого рубля. Благодътельныя послъдствія этой послъдней мъры, можно сказать, неисчислимы.

Императоръ Александръ Александровичъ принималъ близко къ сердцу успъхи Россіи и въ области духовнаго развитія. Университеты были въ 1884 г. переформированы; для распространенія грамотности и первоначальнаго обученія въ крестьянской массъ положено основание развитию съти церковно-приходскихъ школь; количество начальныхь народныхь школь увеличилось весьма значительно. Государь, однако, не ограничивался тъми отношеніями къ наукъ, въ какія приводилось ему вступать, правя свое дъло государево. Онъ лично весьма интересовался русскою исторією, любиль ее; еще въ 1866 г. возникло въ кругу лиць, близкихъ къ Александру Александровичу, тогда наслъднику престола, Русское Историческое Общество — и въ дъятельности его Александръ Александровичъ принималъ непосредственное участіе до самой своей кончины: онъ лично присутствовалъ на всъхъ его годичныхъ собраніяхъ и благодаря письменнымъ обращеніямъ его къ главамъ разныхъ государствъ, общество это получило возможность изъ всёхъ главнёйшихъ архивовъ Европы извлечь множество матеріаловъ, которые затъмъ были изданы и издаются до сихъ поръ. «Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества», составляющій, можно сказать, цёлую библіотеку, давно сдёлался однимъ изъ важнёйшихъ источниковъ для исторіи всей Европы за XVIII и XIX вв. Съ еще болъе, пожалуй, живымъ интересомъ относился государь къ русскому искусству. Произведенія русской живописи онъ собираль со страстью и создаль ту замѣчательную коллекцію, которая составила основу заложеннаго по его же мысли «Музея императора Александра III». Этотъ музей представляетъ учрежденіе, которое можетъ равняться со многими лучшими учрежденіями того же рода въ Западной Европ'ь; вм'ьст'ь

съ Третьяновской галлереей въ Москвъ онъ даетъ полное понятіе о томъ, какъ быстро развилось русское искусство, сколько замъчательнаго произвелъ русскій геній въ области живописи.

Не настало еще время изобразить въ полномъ объемѣ царственную дѣятельность государя; мы могли дать лишь краткій и сухой перечень главнѣйшихъ его мѣропріятій. Но ясно выступаетъ въ немъ главный основной характеръ царствованія. Императоръ Александръ Александровичъ явился представителемъ строго-національной идеи государства. Занявъ престолъ въ эпоху чрезвычайно трудную, смутную, когда все общество было въ состояніи глубокаго броженія, а внѣшнее положеніе Россіи послѣ тяжелой, но окончившейся съ малыми результатами войны, было не блестящимъ, что еще болѣе раздражало общество, онъ сумѣлъ безъ крутыхъ мѣръ водворить въ своемъ государствъ спокойствіе, упрочить власть и улучшить экономическое положеніе и государства и народа. Для царствованія очень непродолжительнаго было достигнуто, поистинѣ, очень немало.

Во внѣшней политикѣ императоръ Александръ Александровичь имѣлъ въ виду сохранить по возможности миръ своему государству, медленно оправлявшемуся послъ продолжительныхъ войнъ; но вмъстъ съ тъмъ, онъ былъ очень далекъ отъ мысли въ чемъ-либо поступаться интересами Россіи и всѣ, а особенно иностранныя державы чувствовали, что въ отстаиваніи и оборонъ ихъ онъ будетъ непонолебимъ. Въ значительной степени благодаря этому убъжденію Россія при Александръ III пользовалась полнымъ миромъ. Въ самомъ началъ его царствованія Англія еще продолжала свои происки противъ Россіи въ средней Азіи; ей удалось даже довести до открытаго столкновенія русскихъ съ афганцами на р. Кушкъ, при чемъ съ несомнънностью было установлено, что афганцы были подстрекаемы и даже руководимы англійскими офицерами. Изъ - за этого инцидента казался почти неизбъжнымъ разрывъ съ Англіей, но стойкая твердость императора произвела такое впечатлъніе, что миръ не былъ нарушенъ. Чрезмърное вліяніе въ Петербургъ Германіи, несомнънно, чувствовавшееся въ концъ предшествующаго царствованія, при Александръ III сразу прекратилось. -Бисмаркъ дълалъ попытки вызвать вооруженное столкновение Россіи съ Австріей, но императоръ Александръ III умълъ и тутъ, не поступаясь ничьмъ, сохранить миръ. Когда, вопреки совътамъ Россіи, болгарскій князь Александръ Баттенбергскій объединиль съ освобожденною частью Болгаріи и ту ея часть, которая оставалась подъ владычествомъ Турціи, Александръ Александровичь прерваль сношенія съ болгарскимъ правительствомъ. Скоро Баттенбергскій должень быль оставить Болгарію; возвратившись снова, онъ сдёлаль попытку испросить у государя прощеніе и возстановленіе отношеній; императоръ Александръ III отвътилъ телеграммою такого содержанія, которая не оставляла сомнінія въ его искреннемъ несочувствіи всёмъ послёднимъ дёйствіямъ болгарскаго князя. Послё этого

не оставалось уже никакой надежды возжечь войну изъ-за осложненій на Балканскомъ полуостровѣ. Свою самостоятельность во внѣшней политикѣ императоръ Александръ III проявилъ съ особенною яркостью, когда по истеченіи срока союза между Германіей, Австріей и Россіей вышелъ изъ него, а затѣмъ, немедленно по объявленіи о подписаніи между Германіей, Австріей и Италіей тройственнаго союза, оповѣстилъ міръ о соглашеніи и союзѣ, существующемъ между Россіей и Франціей. Союзъ этотъ является вполнѣ созданіемъ его мысли и воли и до сихъ поръ играетъ величайшую роль во всемірной политикѣ, усиленный въ самое послѣднее время искреннимъ сближеніемъ Россіи и Франціи съ Англіей.

Императоръ Александръ III отличался могучею натурою; но неусыпные труды чрезвычайно усердно работавшаго государя нъсколько надломили его силы. 17 октября 1888 г. царскій поъздъ со всею императорскою фамиліей потерпълъ крушеніе около станціи Борки. Повидимому, никто изъ семьи государя не пострадаль; но въ дъйствительности онъ самъ получилъ сильный ушибъ, который онъ сумълъ скрыть только благодаря ръдкой твердости воли. Послъдствіемъ этого ушиба явилась бользнь почекъ, которая и свела монарха въ могилу. Онъ скончался на 50-мъ году жизни въ Ливадіи въ Крыму 20 октября 1894 г. Современники никогда не забудуть того единодушнаго сочувствія, какое высказывалось во всемъ образованномъ мірѣ и въ дни его тягостныхъ предсмертныхъ страданій и по его кончинъ, когда и папа Левъ XIII, и президентъ Съверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ, и королевскій англійскій домъ совершали торжественныя богослуженія о его выздоровленіи; президенть Кливелендь отлично выразиль чувства всего образованнаго мира, когда сказалъ: «Болъзнь русскаго императора я считаю настоящимъ международнымъ бъдствіемъ; предъ лицомъ всего міра онъ представляль собою великій образъ силы и мира».

Можно сказать съ полнымъ убъжденіемъ, что императоръ Александръ III, который несъ свою самодержавную власть какъ долгъ, какъ бремя, возложенное на него Божіей волей, останется навсегда однимъ изъ привлекательнъйшихъ образовъ въ сонмъ властителей, которыхъ знаетъ исторія.



# ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ

### Николай Александровичъ.

Государь Императоръ Николай Александровичь, нынѣ благополучно царствующій, родился 6 мая 1868 г. На прародительскій престолъ вступилъ по кончинѣ отца Своего, 20 октября
1894 года. Въ томъ же году 14 ноября вступилъ въ бракъ съ
герцогинею гессенскою Алисою-Викторіей-Еленой-Луизой-Беатрисой, принявшею при Священномъ Муропомазаніи имя Александры
Феодоровны. Ихъ Императорскія Величества имѣютъ дочерей, Всликихъ Княженъ Ольгу Николаевну, Татьяну Николаевну, Марію
Николаевну, Анастасію Николаевну, а 30 іюля 1904 года Богъ
даровалъ Ихъ Величествамъ сына, Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Алексъя Николаевича.



### ОГЛАВЛЕНІЕ:

| Cmp.                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Императрица Екатерина II Алексъевна                                                                                                                                    |
| I. Дътство Екатерины II.—Великая княгиня Екатерина Але-<br>ксъевна • • • • • • • • • • • • • • • • • 1— 25<br>II. Императрица Екатерина въ царствованіе Петра Өеодоро- |
| вича и ея воцареніе                                                                                                                                                    |
| Пугачевъ                                                                                                                                                               |
| Императоръ Павелъ I Петровичъ                                                                                                                                          |
| Императоръ Александръ I Павловичъ                                                                                                                                      |
| I. Ділство и юность                                                                                                                                                    |
| Императоръ Николай I Павловичъ                                                                                                                                         |
| I. Дътство и юность императора Николая Павловича. —         Его воцареніе                                                                                              |
| Императоръ Александръ II Николаевичъ                                                                                                                                   |
| I. Юность и время до воцаренія                                                                                                                                         |
| ній.—Финансовыя реформы • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                          |

| •                                                               | Cmp.            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| VII. Значеніе реформъ императора Александра II                  | <b>323</b> —326 |
| VIII. Общественное движеніе, революціонная пропаганда и реакція | 326333          |
| IX. Внъшняя политика. — Польское возстаніе. — Кавказъ,          |                 |
| Дальній Востокъ, средняя Азія                                   | 333342          |
| время царствованія                                              | 343355          |
| Императоръ Александръ III Александровичъ                        | 356—368         |
| Государь Императоръ Николай Александровичъ                      | 369             |

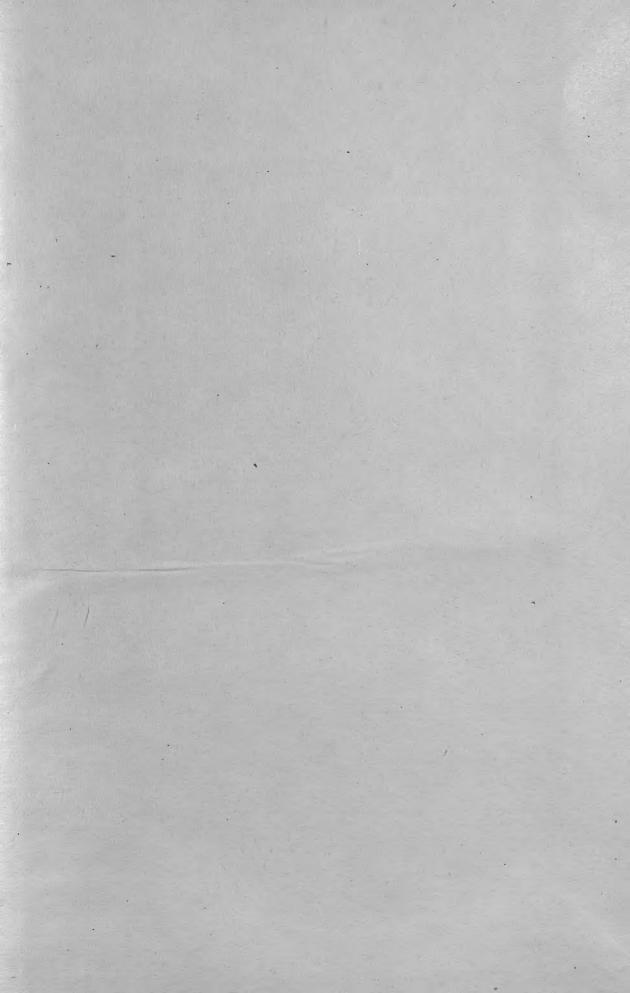

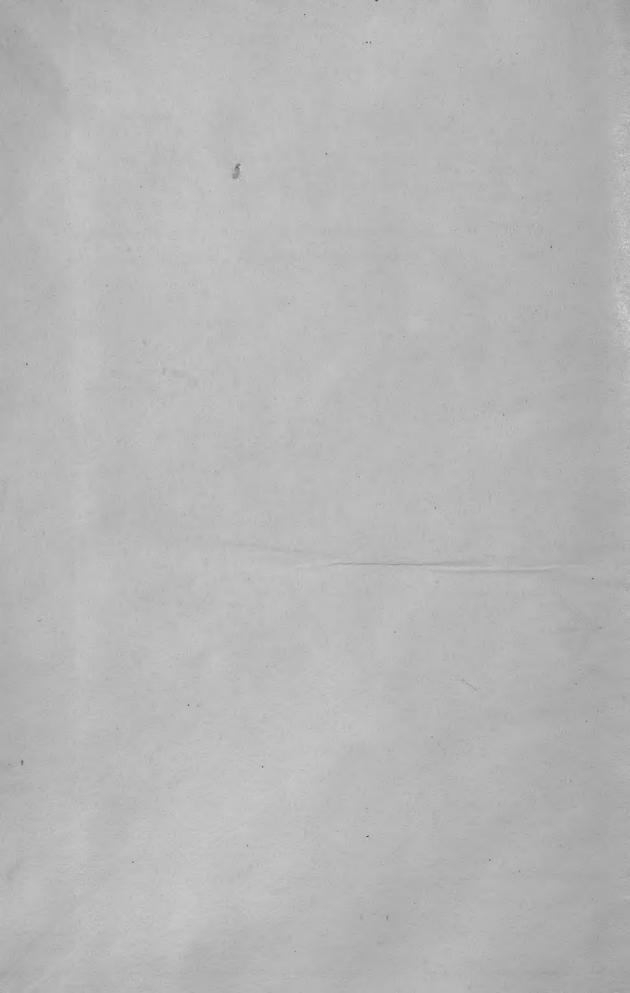



